

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

### Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях. Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  - Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.
- Не удаляйте атрибуты Google.
  - В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
  - Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

### О программе Поиск кпиг Google

Muccus Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>

Bear 4350.2.801



Parbard College Library

FROM THE FUND OF

CHARLES MINOT

(Class of 1898).

Received 13 July, 1898.

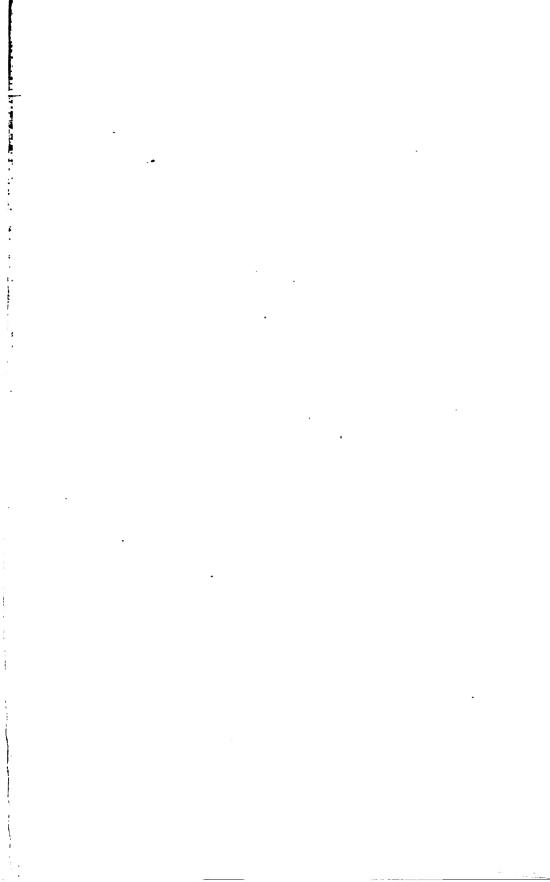

. .

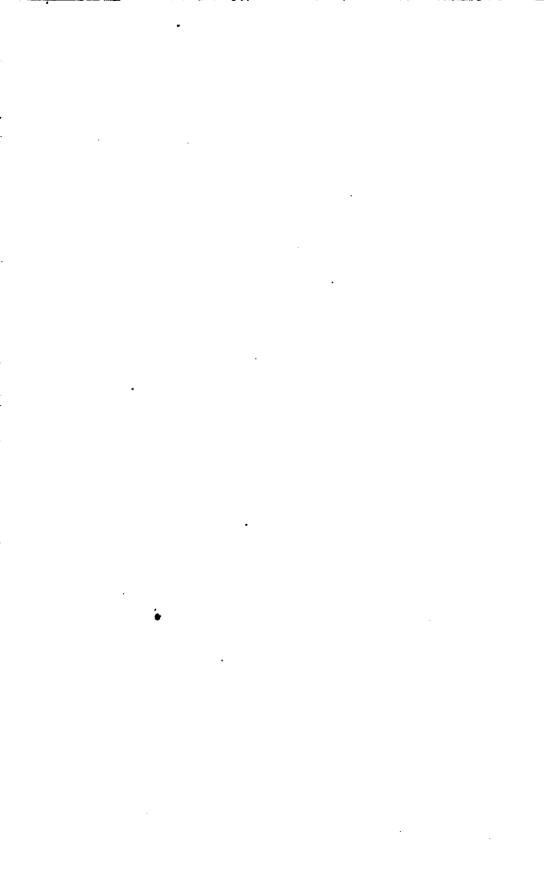

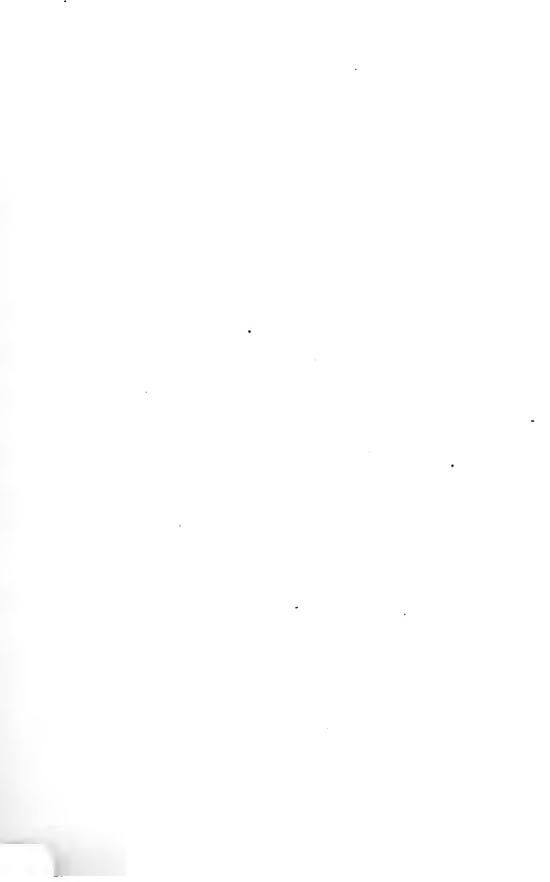

# жизнь и труды

# М. П. ПОГОДИНА

Дни минувшіє и річи Ужь вамолишія давно. Килзь Влземскій.

Былое въ сердцѣ воскреси И въ немъ сокрытаго глубоко Ты духа живни допроси!

Хомяковь.

И я не будущимъ, а прошлымъ оживленъ!

В. Истоминъ.

«Не навращай описанія событій. Побъду изображай какъ побъду, а пораженіе описывай какъ пораженіе». (Наказь Персидскаю Государя Наср-яддинь-шаха Исторіографу Риза-кули-хану).

«Цари и вельможи! Покровительствуйте Мувамъ: онъ благодарны». Погодинъ.

«Пою... дондеже есмь».

Николая Варсукова

книга одиннадцатая

С.-ПЕТЕРБУРГЪ Тинографія М. М. Стасюлевича, Вас. Остр., 5 лин., 28. 1897 Vsear 4350, 2.801





### ИЗДАНІЕ

Потомственнаго Почетнаго Гражданина

Александра Николаевича

MAMOHTOBA.

|  |   | • |   |   |
|--|---|---|---|---|
|  |   |   |   | • |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   | • |   |   |
|  | • |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   | , |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |

## ОГЛАВЛЕНІЕ.

| •                                                                                                                | CTPAH.       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ГЛАВА I (1850). Прітадъ въ Москву княвя Б. Д. Голи-<br>цына съ извёстіемъ о рожденін великаго княвя Алекстя Але- |              |
| всандровича                                                                                                      | 1 6          |
| ГЛАВА II. Празднованіе Татьянина дня въ Московскомъ                                                              |              |
| Увиверситеть. Мысли Погодина. Переписка его съ В. И. На-                                                         |              |
| зимовымъ. Студенческій концерть въ заль Московскаго Уни-                                                         |              |
| перситета. Замъчанія Погодина по поводу этого концерта.                                                          | 6-18         |
| ГЛАВА III. Кончина бывшаго инспектора студентовъ                                                                 |              |
| Московскаго Университета П. С. Нахимова. Назначение внязя                                                        |              |
| П. А. Ширинскаго-Шихматова министромъ Народнаго Про-                                                             |              |
| свъщения и товарищемъ его-А. С. Норова. Ограничение препо-                                                       |              |
| даванія Философіи въ Университетахъ                                                                              | 18-24        |
| ГЛАВА IV. М. Н. Катковъ лишается канедры Философія                                                               |              |
| въ Московскоиъ Университетъ. Министръ Народнаго Просвъ-                                                          |              |
| щенія принимаеть участіе въ его служебной судьбь. Посьщеніе                                                      |              |
| Москвы новымъ министромъ Народнаго Просвъщения. Цен-                                                             |              |
| зура. Фанни Эльснеръ. М. Н. Катковъ вступаетъ въ должность                                                       |              |
| редактора Московских выдомостей. Диспуть П. Н. Кудряв-                                                           |              |
| цева (Судъбы Италіи). Замічанія Н. И. Крылова, Т. Н. Гра-                                                        |              |
| новскаго и М. П. Погодина о диссертаціи Кудрявцева. Письмо                                                       | •            |
| В. П. Ботвина о той же диссертаціи                                                                               | 24-35        |
| Г. IABA V. Полемика М. М. Стасюлевича съ П. М. Леонтье-                                                          | •            |
| вымъ, по поводу Аббата Сугерія Грановскаго                                                                       | <b>36-46</b> |
| ГЛАВА VI. Графъ С С. Уваровъ по выходъ въ отставку.                                                              |              |
| Лътнее пребывание его въ Поръчьъ. Посъщение Поръчья По-                                                          |              |
| годинымъ, Грефе, Леонтъевымъ и графомъ Д. А. Толстымъ.                                                           |              |
| Занятія Уварова литературою. Его Записка объ исторической                                                        |              |
| достомарности. Пребывание Уварова въ Москвъ. Получаетъ                                                           |              |
| Андрея Первозваннаго. Поздравительное письмо Погодина                                                            | 46-51        |
| ГЛАВА VII. Москвитянина въ 1850 году. Разрывъ Пого-                                                              |              |
| гина съ А. О. Вельтианомъ. Возникшая между ними полемика,                                                        |              |
| по поводу сочиненія графа С. Г. Строганова о Дмитріевском                                                        |              |

| соборь во Владиміръ. Ироническое письмо М. А. Динтріева     | стран.                |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| о Библіографіи, веденной Вельтианомъ въ Москвитяния.        |                       |
| Столкновеніе Погодина съ Шевыревынъ                         | 51 58                 |
| ГЛАВА VIII. Молодая Редакція Москвитинна. Духовная          | 91- 90                |
| атмосфера, въ которой образовался этотъ литературный кру-   |                       |
|                                                             | EO ' 64               |
| KOKT                                                        | 58— 64                |
| ГЛАВА ІХ. А. Н. Островскій. Начальная литературная          |                       |
| дънтельность. Знакомство его съ Т. И. Филипповымъ. Міровов- | 04 00                 |
| зръніе А. Н. Островскаго. Его комедія Свои люди сочтемся.   | 64 68                 |
| ГЛАВА Х. Чтеніе комедін Островскаго вт. разныхъ кругахъ     |                       |
| Московскаго общества. Пущенная въ ходъ клевета на автора    |                       |
| комедін. Появленіе комедін въ печати. Отрывовъ изъ письма   | 60 50                 |
| А. Н. Островскаго въ В. И. Назимову , .                     | <b>68</b> — <b>78</b> |
| ГЛАВА XI. Т. И. Филипповъ Знакомство его съ песен-          |                       |
| нымъ богатствомъ Русскаго народа. Ръчь его О Началахъ Рус-  |                       |
| скаго воспитанія. Отзывт. П. А. Плетвева о литературной     |                       |
| дъятельности Т. И. Филиппова.                               | 79 83                 |
| ГЛАВА ХИ. Е. Н. Эдельсонъ. Б. Н. Алмазовъ. А. А. Гри-       |                       |
| горьевъ. А. О. Писемскій                                    | 84 90                 |
| ГЛАВА XIII. Отношение членовъ Молодаю Москвитя-             |                       |
| нина, какъ къ самому Погодину, такъ и вообще къ Москов-     |                       |
| скому обществу. Субботніе вечера графини Е. П. Ростопчивой. |                       |
| Ю. Н. Бартеневъ. Графиня Е. В. Саліасъ. С. П. Шевыревъ.     | •                     |
| И. В. Киръевскій                                            | 90 98                 |
| ГЛАВА XIV. Непріятное столиновеніе Погодина съ гра-         |                       |
| финею Е. И. Ростоичиной, по поводу Нелюдимки. Дружескія     |                       |
| спошенія Погодина съ Д. В. Григоровичемъ. Неудавшееся при-  |                       |
| влечение А. И. Кровеберга къ сотрудничеству въ Москвитя-    |                       |
| ниню. И. С. Тургеневъ                                       | 98-108                |
| Г. Г. Г. Г. Г. Автобіографическія показанія Погодина, на-   |                       |
| ходящіяся вы повысти Дочь Матроса                           | 108114                |
| ГЛАВА XVI. Славянофилы. Письмо И. В. Кирвевскаго къ         |                       |
| А. В. Веневитинову. А. С. Хомяковъ изобретаеть машину.      |                       |
| Рожденіе у него сына Николая. Дружескія отношенія А. С.     |                       |
| Хомякова въ Погодину                                        | 114118                |
| ГЛАВА XVII. Занатія К. С. Аксакова Русскою Грамма-          |                       |
| тикою. Путешествія его въ Ростовъ и Кіевъ                   | 119 123               |
| ГЛАВА XVIII. Міросозерцаніе И.С. Аксакова. Отношенія        |                       |
| А. С. Хомякова въ Русскимъ обычаямъ. Занятія И. С. Авса-    |                       |
| кова Русскою Исторіею. Примиреніе Погодина съ Аксаковыми.   |                       |
| К). О. Самаринъ                                             | 123—133               |
| ГЛАВА XIX. Пребываніе Гоголя и М. А. Максимовича            |                       |
| въ Москвъ. Празднование именинъ Гоголя въ Погодинскомъ      |                       |
| саду. Кіселянинъ. Письмо О. В. Чижова къ М. А. Максимовичу. |                       |
| Свиданіе М. А. Максимовича съ преосвященнымъ Инновен-       |                       |
| тіемъ                                                       | 133-142               |
| ГЛАВА ХХ. Кончина Н. И. Переметевой. Совмистное             |                       |
| путешествіе Гоголя съ М. А. Максимовичемъ изъ Москви въ     |                       |

| Maranassim Hadassa M. A. Maussuanusa na Dagustanus us         | CTPAH.    |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| Малороссію. Потвядка М. А. Максимовича въ Васильевку, къ      | 140 150   |
| Гоголю                                                        | 142—150   |
| ныя сношенія его съ А. О. Смирновою. Семейныя утраты          |           |
|                                                               | 180 155   |
| М. А. Максимовича и Погодина                                  | 150-155   |
| въ Константинополѣ нарушаетъ дошедшее до него извѣстіе о      |           |
| предпріятін внигопродавца Смирдина издать сочиненія пипе-     |           |
|                                                               |           |
| ратрицы Екатерины. Воввращеніе внязя П. А. Вяземскаго изъ     |           |
| его путемествія по Востоку въ Москву. Чествованіе его въ      |           |
| Москвъ Рачь его. Списокъ лицъ, принявшихъ участіе въ объдъ,   |           |
| данномт внязю П. А. Вяземскому. Замъчанія Погодина объ        |           |
| atoms office                                                  | 156—167   |
| ГЛАВА ХХІІІ. Погодинъ выпускаеть въ свъть четвертый           |           |
| томъ своихъ Изсандованій, Замичаній и Лекцій о Русской        |           |
| Истории. Зан'вчание Погодина на Свидительство о походи        |           |
| Свитослави на Кавказъ. Архивъ Историко-Юридическихъ свъ-      |           |
| дъній Н. В. Калачова, Стреиленіе Калачова привлечь къ участію |           |
| въ Архивъ К. Д. Каволина. Замъчаніе Погодина объ Очерки       |           |
| правовь, обычаевь и религи Славянь С. М. Соловьева. Несторъ   |           |
| п Карамзинъ                                                   | 167—177   |
| ГЛАВА XXIV. Изгон. Статья И. Д. Баляева о Монголь-            |           |
| скихъ чиновникахъ на Руси. Разсужденія Погодина: о наслъд-    |           |
| ственности древнихъ сановъ и о Русской торговат въ удъль-     |           |
| номъ періодъ. Замъчанія Погодина о сочиненій профессора       |           |
| В. Я. Шульгина о состоянія женщинъ въ Россіи до Петра Ве-     |           |
| ливаго. Вибліографическое обовржніе Д. В. Полжнова Русскихъ   |           |
| Лътописей. Описаніе И. И. Хрущова Библіотеки Д. В. Поль-      |           |
| нова. Вибліотека восточных в историковъ. Письменные труды     |           |
| Св. Іопы, митрополита Московскаго и всея Русій                | 177—190   |
| ГЛАВА ХХУ. Погодинъ обнаруживаетъ анахронизим ру-             |           |
| кописи старицы Маріи, урожденной княжны Одоевской. Жизнь      |           |
| кпязя Андрея Михайловича Курбскаго въ Литвъ и на Волыни.      |           |
| П. В. Павловъ защищаетъ въ Московскомъ Университетъ свою      |           |
| диссертацію объ историческомъ значеній дарствованія Бориса    |           |
| Годунова. Мићніе Погодина объ этой диссертаціи                | 190199    |
| ГЛАВЫ XXVIXXVII. Диссертація Павлова возбуждаеть              |           |
| полемику между Погодинымъ и Кавелинымъ. Выходки противъ       |           |
| Погодина Отечественных Записок                                | 199 - 217 |
| ГЛАВА XXVIII. Дворцовые Разряды. Замъчаніе Погодина           |           |
| объ ихъ изданіи. Слова императора Николая І-го. Памятники     |           |
| дипломатическихъ сношеній Древней Россіи съ державами         |           |
| иностранными. Письмо А. С. Хомякова. Исторія царствованія     |           |
| Петра Велинаго. Письма царевича Алексвя Петровича. Изслъ-     |           |
| дованіе о Св. Димитрів Ростовскомъ. Оди Хераскова на всту-    |           |
| илевіе на престоль императора Петра III и императрицы         |           |
| Екатерины II. Ода Кострова. Окрестности Новгорода. Описа-     | N.        |

ı\*

|                                                             | CTPAH.             |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| ГЛАВА XLV. Участіе въ Москвитянинь внязя Ц. А. Вя-          |                    |
| земскаго: Непаданное сочинение К. Н. Батюшкова и статья     |                    |
| архимандрита Софронія. Защита Погодина. Сочиненіе князя     |                    |
| Вяземскаго о Фонъ-Визинъ. Бользиь киязя II. А. Вяземскаго.  |                    |
| Отълздъ его за границу. Его Молитва Ангелу Хранителю.       | 340-347            |
| ГЛАВА XLVI. Дъятельность въ Москвитянин М. А. Дип-          |                    |
| тріева, Схватка его съ Н В. Сушковымъ. Жалоба последняго    |                    |
| Мо ковскому Попечителю. Оправдание Погодина. Домашния       |                    |
| распри М. А. Динтрієва съ Погодинымъ. Примиреніе            | 347357             |
| ГЛАВА XLVII. Таинственния Капая О. Н. Гинви. Впе-           | 02.                |
| чатлъніе, произведенное этимъ произведеніемъ на графиню     |                    |
| Е. П. Ростопчину. Замъчанія Погодина и М. А. Дмитріена.     |                    |
| Слух о инимой кончина А. С. Стурдам. Письмо посладнито      |                    |
| въ Погодину. Мысян А. С. Стурдам о Лондонской выставкъ.     |                    |
| Глумленіе надъ ними Отечественных Записокъ. Замвчаніе       |                    |
|                                                             | 257 261            |
| Horogana                                                    | 357—361            |
| ГЛАВА XLVIII. К. К. Герцъ и его Вильма. Народный            | 001 005            |
| мъсяцесловъ В. И. Даля, и постигшая его судьба              | 361-365            |
| ГЛАВЫ XLIX-LVI. Литературная діятельность: графини          |                    |
| Е. П. Ростопчиной, А. О. Писемскаго, В. Н. Алмазова, А. Н.  |                    |
| Островскаго, А. А. Григорьева. И. М. Садовскій въ роди во-  |                    |
| роля Лира. Апологія Т. И. Филиппова                         | 3 <b>65 – 40</b> 3 |
| ГЛАВА LVII. Литературиая діятельность: Л. А. Мен,           |                    |
| Н. О. Щербины, М. Л. Михайлова, Г. И. Данилевскаго.         | 403-409            |
| ГЛАВА LVIII. Любевныя качества Погодина. Начинаю-           |                    |
| щая писательница Варвара Лебедева. Двойственность Редакціи  |                    |
| Москвитянина. Стремленіе молодой Редакціи къ независимости  |                    |
| оть принципала. Предположение о передачв Москвитянина       |                    |
| А. Н. Островскому. Письмо Т. Н. Грановскаго къ А. А. Краев- |                    |
| скому и Погодина въ князю П. А. Вяземскому                  | 409 - 413          |
| ГЛАВА LIX. Переселеніе семейства Майковыхъ наъ              |                    |
| Москвы вь СПетербургъ. Просвътительное вліяніе этого        |                    |
| дома. Литературная дъятельность А. Н. Майкова и Я. П. По-   |                    |
| JOHCKATO                                                    | 413-418            |
| ГЛАВА LX. Сношенія Погодина съ И. С. Тургеневымъ            |                    |
| н Д. В. Григоровичемъ                                       | 418-422            |
| ГЛАВА LXI. Критика ученыхъ сочиненій въ Москвитя-           |                    |
| нинь: М. М. Стасюлевичъ. О. И. Буслаевъ. Сочинение прото-   |                    |
| іерея Г. П. Смирнова-Платонова о Преждеосвященной Литур     |                    |
| пи. И. В. Сабуровъ                                          | 422 <b>428</b>     |
| ГЛАВА LXII. Старанія Погодина внакомить Русскихъ            | 1-2 1-0            |
| съ Россіею. Отденъ Внутреннихъ Известій въ Москвитининъ.    | 428-436            |
| ГЛАВА LXIII. Причины неусита Москвитянини.                  | 436 - 440          |
| ГЛАВА LXIV. Способъ распространенія Москвитянина.           | 200 210            |
| Погодинъ интересуется отзывами публики о своемъ журвалъ.    |                    |
| Письмо Д. В. Григоровича                                    | 441-446            |
| ГЛАВЫ LXV-LXVI. Кончина Е. А. Караменной. Вы-               | 441 — 440          |
| XOET HERBERT TOWA Ucmariu Pacciu C. M. Catorgers            | 447-460            |
| AURD HEUDALU IURA <i>FICHUITAL EUCUM</i> V. IV. VUJUNDEN,   | 771 TUU            |

| •                                                                                                                      |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ,                                                                                                                      | CTPAH.          |
| ГЛАВА LXVII. Продолжение борьбы Погодина съ послъ-                                                                     |                 |
| дователями теоріп родоваю быта. Благотворительность въ Древ-                                                           |                 |
| вей Россін. Древній списокъ Нестора, открытый К. А. Коссо-                                                             |                 |
| вичемъ въ Британскомъ Музев. Наставленіе, преподавное По-                                                              |                 |
| годинымъ молодымъ людямъ касательно ссыловъ на Лѣтописи.<br>Обработанные отрывки изъ Древней Русской Исторіи Погодина. |                 |
| Замътка Погодина о достовърности Исторів, по поводу письма                                                             |                 |
| маршала Быжо. Приближающееся тысячелете существования                                                                  |                 |
| Россійской Имперіи. Возаваніе А. А. Куника. Труды П. В.                                                                | _               |
| Хавскаго. Головинъ издаетъ Родословино Роспись потомковъ                                                               |                 |
| Рюрика. Родословное древо фамилін Чуди (изъ Гларуса)                                                                   | 460-467         |
| ГЛАВА LXVIII. Мъстоположение Древняго Новгорода.                                                                       | 200             |
| Число кондовъ Древняго Новгорода. Перискія Древности.                                                                  |                 |
| Грамматика и Словарь Зырянскаго языка. Письмо П. И. Сав-                                                               |                 |
| вантова. В. Пв. Васильевъ                                                                                              | 467-472         |
| ГЛАВА LXIX. Диссертація В. И. Вешнякова: Причины                                                                       |                 |
| возвышенія Московскаго княжества. Замічаніе Погодина о                                                                 |                 |
| Московскихъ князъяхъ. Соборная грамота духовенства Ilpa-                                                               |                 |
| вославнаго, утверждающая санъ царя за в. кн. Іоанномъ IV.                                                              |                 |
| Отношеніе Погодина къ ревнителямъ старины изъ народа. Свъ-                                                             |                 |
| дънія о Ростригь                                                                                                       | 472 <b>—482</b> |
| ГЛАВА LXX. Ботикъ Петра Великаго. Проектъ о вавое-                                                                     |                 |
| ванін Америки, поданный Петру Великому. Просьба Тредья-                                                                |                 |
| ковскаго въ Сенатъ. Замъчание Погодина о Тредьяковскомъ.                                                               |                 |
| Спошенія графа Д. А. Толстого съ Погодинымъ, по поводу                                                                 |                 |
| натеріаловъ для Исторіи Католичества въ Россіи. Сочиненіе                                                              |                 |
| П. Д. Калмыкова о литературной собственности. Письмо П. А.                                                             | 482-487         |
| Плетнева къ Погодину                                                                                                   | 402-401         |
| въ Венецію. Переписка великаго князя съ Погодинымъ                                                                     | 487-494         |
| ГЛАВА LXXII. Отношенія Погодина въ Словенофиламъ.                                                                      | 101 102         |
| А. С. Хомяковъ. Аристотель и Всемірная выставка. Письмо                                                                |                 |
| Погодина въ М. А. Максимовичу. Свидание Погодина съ Н. И.                                                              |                 |
| Надеждинымъ                                                                                                            | 494-497         |
| ГЛАВА LXXIII. Пребываніе графа С. С. Уварова въ По-                                                                    |                 |
| рвчьв, Москвв и СПетербургв. Предсвдательство И. И. Да-                                                                |                 |
| выдова въ Отделении Русскаго явыка и Словесности                                                                       | 497 - 502       |
| ГЛАВА LXXIV. Двадцатипятильтіе царствованія пипера-                                                                    |                 |
| тора Инколая. Пребываніе государя съ августейшимъ семей-                                                               |                 |
| ствомъ въ Москвъ. Златая дарохранительница въ образъ го-                                                               |                 |
| лубя. Пребываніе въ Москвъ царской фамилін нитьло благодъ-                                                             |                 |
| тельное вліяніе на судьбу Погодинскаго Древлехранилища.                                                                |                 |
| Письмо Погодина въ М. А. Максимовичу. Проектъ обътной                                                                  |                 |
| надписи, предложенный И. Е. Забълннымъ В. Д. Олсуфьеву къ священнымъ сосудамъ, устроеннымъ въ Даниловъ мона-           | •               |
| стырь                                                                                                                  | 502508          |
| ГЛАВА LXXV. Письмо Погодина къ графу Д. Н. Блудову                                                                     | JU2             |
| съ придоженіемъ проекта письма своего къ государю. Замі-                                                               |                 |
| "F." description a abound anound oposto un rooldabat. Gamb                                                             |                 |

- 4

|                                                              | СТРАН.                   |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| чаніе графа Д. Н. Блудова на этотъ проектъ. Замізчаніе       |                          |
| С. А. Соболевскаго касательно рукописи о Потемкинъ. Пе-      |                          |
| реписка Погодина съ в. кн. Константиномъ Николаевичемъ.      |                          |
| Отрывовъ изъ Диевника барона М. А. Корфа                     | 508515                   |
| ГЛАВА LXXVI. Пребываніе Гоголя въ Одессв. Часть              |                          |
| весны проводить въ с. Васильевић. Возвращение Гоголя въ      |                          |
| Москву. Потадви его въ Абрамцово къ Аксаковимъ и въ          |                          |
| Спасское къ А. О. Смирновой. Вийсти съ Погодинымъ Гоголь     |                          |
| посъщаетъ Преображенское кладбище въ Москвъ. Неудавшееся     |                          |
| нутешествіе Гоголя въ Малороссію на свадьбу сестры. Вто-     |                          |
| ричная поъздка въ Абранцово. Литературныя занятія Гоголя.    |                          |
| Читаеть Ревизора для актеровъ. Мъсто жительства Гоголи въ    |                          |
| Москвъ Тревожные слухи о здоровьъ Гоголя                     | 515 - 524                |
| ГЛАВА LXXVII. Послъдніе дни жизни Гоголя. Свиданіе           |                          |
| съ нимъ О. М. Бодянскаго. Кончина Е. М. Хомяковой. Прото-    |                          |
| іерей О. А. Голубинскій. А. С. Хомяковь послів кончины жены. |                          |
| Стихотвореніе его Лазарь                                     | <b>524</b> —530          |
| ГЛАВА LXXVIII, Кончина Е. М. Хомяковой имъла раз-            |                          |
| рушительное дъйствіе на Гоголя. Страстные дни Гоголя.        |                          |
| Его кончина. Письмо А. С. Хомякова. Погребение Гоголя.       |                          |
| Цвъты изъ гроба его, подаренные миъ Г. А. Эзовымъ            | 530-539                  |
| ГЛАВА LXXIX. Письма М. И. Гоголь въ Погодину.                |                          |
| Инсьма С. Т. Аксакова въ сыновьямъ, а также въ Погодину      |                          |
| и Шевыреву, по поводу кончины Гоголя. Примирительное         |                          |
| выные его кончины                                            | 539 - 544                |
| ГЛАВА ІХХХ. Вцечатявніе, произведенное на П. А.              |                          |
| Плетнева кончиною Гоголя. Переписка Плетнева съ Жуков-       |                          |
| скимъ. Словесныя поминки княвя П. А. Вявемскаго по Го-       |                          |
| то въ                                                        | <b>544</b> — <b>5</b> 48 |
| ГЛАВА LXXXI. Сорочниы по Гоголь въ Даниловомъ                |                          |
| монастырт, совпавшія съ Святою и Великою Недтьею Паски.      | 548 - 552                |



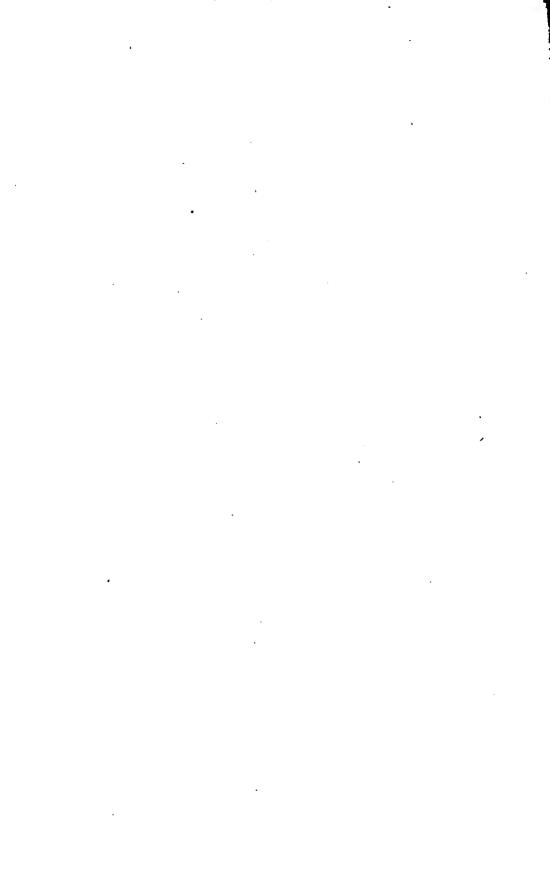

Въ 1850 году, въ Москвѣ обновилась любезная для Москвичей память о внязѣ Дмитріѣ Владиміровичѣ Голицынѣ, въ лицѣ его сына внязя Бориса Дмитріевича, прибывшаго изъ Петербурга государевымъ вѣстникомъ о рожденіи, 2-го января того года, великаго князя Алексѣя Александровича.

"Богъ благословилъ Царсвій Домъ", — пов'єствуетъ С. П. Шевыревъ, — "новыми отраслями". Въ семейств'є сына Царева, за Владиміромъ, нареченнымъ во имя крестителя 'Русской Земли, посл'ёдовалъ Алекс'й, нареченный въ честь Московскаго Чудотворца митрополита Алексія и въ память того, что отецъ его родился въ Москв'в и врещенъ въ Чудов'в монастыр'в, подъ с'ёнію Мощей Святителя.

Князь Б. Д. Голицынъ пробудилъ въ Москвъ благодарныя воспоминанія всъхъ тъхъ, которые, какъ пишетъ Шевыревъ, "имъли счастіе окружать близко свътлъйшаго князя Дмитрія Владиміровича Голицына,—и вотъ устроенъ прекрасный пиръ, съ тъмъ, чтобы угостить милаго гостя, поднять вмъстъ съ нимъ заздравный кубокъ по случаю радостной въсти, которую привезъ онъ, и въ сынъ, расцвътшемъ прекрасною надеждой, почтить память родителя".

Въ домѣ А. С. Талызина происходилъ этотъ "добрый Русскій пиръ", внушенный чувствомъ самымъ чистымъ. "Его учредила неостывшая черезъ столько лѣтъ преданность къ усопшему начальнику и любовь къ незабвенному человъку".

Хозяевами пира были нѣкоторые сослуживцы князя Дмитрія Владиміровича и прежніе его адъютанты; гостями тѣ, которыхъ могла соединить въ одну мысль и въ одно чувство память о почившемъ. "Когда всѣ увидѣли себя опять вмѣстѣ, когда явился въ этомъ кругу царскій вѣстникъ и гость, чертами лица и характеромъ возобновившій живую память своихъ добрыхъ родителей,—о! тогда заговорило въ душахъ все милое прошлое, всѣ перенеслись за десять, за двадцать лѣтъ назадъ, всѣ почувствовали, что умершіе еще живы духомъ въ каждомъ изъ тѣхъ. которые ихъ знали и любили".

Князь Б. Д. Голицынъ сидъть за столомъ между двумя старъйшими сослуживцами покойнаго отца своего, графомъ А. И. Гудовичемъ и Московскимъ комендантомъ К. Г. Сталемъ, котораго твердый духъ и характеръ князь Д. В. Голицынъ узналъ во время первой холеры.

Посл'в тостовъ за Государя, Насл'вдника Цесаревича и его семейства. Г. М. Безобразовъ, обратясь въ царскому въстнику, свазалъ: "Князь Борисъ Дмитріевичъ! Вы видите предъ вами нъкоторыхъ сотрудниковъ незабвеннаго вашего родителя. свътлъйшаго князя Дмитрія Владиміровича Голицына, воторые собрались здёсь почтить память его свётлости, бывшаго ихъ начальника и благодетеля, радушнымъ пріемомъ его сына. Да послужить нынвшнее наше двиствіе, вавъ вамъ и всему почтенному семейству его свътлости, такъ всемъ нашимъ современникамъ и потомству, доказательствомъ безпредъльной нашей въ нему преданности и любви, которыя сохранились въ сердцахъ нашихъ за предъломъ его гроба; и если хладная могила сокрыла отъ насъ его останки. то дъла, имъ оставленныя, являють намъ его живымъ и чувство сіе пребудеть въ насъ неизмѣннымъ, доколѣ кровь въ насъ не охладбетъ. Примите, любезнвищий князь Борисъ Дмитріевичь, наше прив'єтствіе съ тою же ангельскою улыбкою, съ какою н'вкогда принималъ насъ вашъ родитель".

За твиъ, М. Н. Загоскинъ "голосомъ, въ которомъ отзывалось Русское сердце", произнесъ стихи: За намять въчную мы пьемъ теперь того, Кого Москва во въви не забудеть. Кто сердце чистое, кто душу зналь его, Тоть въчно вспомнать о немъ съ слезами будеть. Изъ Русскихъ всёхъ бояръ, изъ Царскихъ върныхъ слугъ, Кто больше быль его, любви Царя достоннъ? Въ совъть Царскомъ—правды другъ, На поль чести—храбрый воннъ. За въру и Царя овъ жизни не щадилъ, Готовъ быль умереть за родину святую, И, словно мать свою родную, Москву державную любилъ.

Всеобщій восторгь быль отвітомь на этоть благозвучный голось сердца.

Непременный секретарь Общества Сельского Хозяйства, vчрежденнаго при покойномъ князъ Д. В. Голицынъ, С. A. Масловъ, живымъ словомъ сосредоточилъ опять всеобщее вниманіе: "Мм. Гг.! Еслибы одни чувства любви и благодарности въ незабвенному внязю Дмитрію Владиміровичу давали первенство праву на выражение ихъ словомъ, то конечно нивто изъ насъ не уступилъ бы этого права другому, потому что каждый изъ присутствующихъ здёсь чтить память внязя Дмитрія Владиміровича, какъ благодушнаго начальника, многіе какъ благодетеля, и все помнять его какъ возвышенно благороднаго человъва. Но, мм. гг., мы не можемъ думать, чтобы эти чувства благодарности ограничивались только въ вругу нашемъ. Нътъ! Учреждениемъ въ Москвъ Общества Сельскаго Хозяйства, князь Дмитрій Владиміровичь снискаль право на признательность встахъ Русскихъ хозневъ. Онъ водворилъ въ Россіи науку Сельскаго Хозяйства, онъ былъ виновникомъ развитія въ ней многихъ новыхъ вътвей земледъльческой промышленности, составляющихъ благосостояніе сельскимъ хозяевамъ, и въ числъ ихъ отъ Москвы до Камчатки и Варшавы, до Архангельска и Тифлиса, найдется много отцевъ семействъ, которые, узнавши объ этомъ праздобитим осена са итомнательности въ внязю Дмитрію Владиміровичу, въ присутствіи его сына внязя Бориса Дмитріевича, вонечно соединять съ нашими и свои благодарныя

чувства къ незабвенному основателю Московскаго Общества Сельскаго Хозяйства. Въ этомъ я увъренъ".

Упоминаніе въ этой річи о наукі вызвало С. П. Шевырева сказать слідующее:

"Если дело коснулось науки, позвольте и мив, мм. гг. сказать слово. Не одно Сельское Хозяйство, всё науки и Словесность въ особенности имели счастіе вилеть въ незабвенномъ внязъ Дмитріъ Владиміровичь, и покровителя и цьнителя. Да, онъ любиль, онъ уважаль науку. Многіе здёсь, вмъсть со мною, конечно, вспомнять о тъхъ одушевленныхъ вечерахъ, которые мы проводили у него, когда онъ, отдыхая отъ заботъ государственныхъ, соединялъ около себя ученыхъ и литераторовъ, дарилъ вниманіе нашему слову, оживлялъ насъ привътомъ ръчей и тою улыбкой, о которой такъ прекрасно выразился одинъ изъ почтенныхъ учредителей пира. То, что я теперь думаю, что говорю, то конечно думають и сважуть всь ть, которыхь вь эту минуту я осмьлюсь назвать себя представителемъ. Въ вашей мысли, въ вашихъ чувствахъ и ръчахъ, мм. гг., во всемъ, что касается памяти незабвеннаго князя, участвують многіе, многіе, невидимо присутствуя здёсь на этомъ прекрасномъ пире, которымъ почтили вы его сына".

П. П. Новосильцевъ, которому принадлежитъ мысль объ учрежденіи пира, обратился къ князю Борису Дмитріевичу съ слъдующими словами: "Милость Царя избрала васъ радостнымъ въстникомъ для Москвы рожденія сына Государя Наслъдника Цесаревича. Его Императорское Высочество—самъ уроженецъ Москвы: она справедливо гордится и радуется симъ драгоцънымъ залогомъ ея неизмънной преданности и любви ея Царямъ и всегдашняго милостиваго благоволенія къ ней Государя Императора. — Прибытіе ваше въ Москву доставляетъ намъ утъшеніе угостить васъ, и какъ радостнаго въстника, и какъ сына того незабвеннаго начальника и градоправителя, который, велъніемъ Царя, созидалъ изъ-подъ пепла Москву, и въ продолженіе двадцати четырехъ лътъ берегъ,

устроиль и украсиль сію столицу въ томъ блистательномъ видь, въ воемъ она еще недавно, какъ и прежде, заслужила милостивый и лестный отзывъ Государя Императора. Кто изъ жителей Москвы, встрёчая на важдомъ шагу слёды сего мудраго управленія, не вспоминаеть съ умиленіемъ и признательностью о его высокомъ, благородномъ характеръ, о его кротости, о его неусыпныхъ попеченіяхъ объ общемъ благъ, о пользъ и благодъяніяхъ, коими ознаменоваль онъ управленіе столицею? Но если внязь Дмитрій Владиміровичъ успълъ привлечь любовь и признательность всъхъ жителей Москвы, что же должны чувствовать ть, кои пользовались его дружбою, и особению тъ, кои имъли счастіе служить при немъ и подъ его благодътельнымъ начальствомъ. Чувства сій, вакъ молитва, вознесутся въ Богу и испросять вамъ и брату вашему счастія и всёхъ благь, воторыхъ всё, окружающіе вась, отъ души вамъ желають".

Выслушавъ всё эти рёчи, внязь Б. Д. Голицынъ въ свою очередь сказалъ: "Счастливъ я, что мнё дарована высовая честь быть передъ вами, мм. гг., вёстникомъ событія, радостнаго для всей Россіи. Позвольте принести вамъ отъ исвренняго сердца душевную мою благодарность за память, сохраненную вами о покойномъ отцё моемъ, который до послёдняго часа своей жизни пекся о благосостояніи Москвы. Воспоминаніе о семъ обёдё, какъ о самыхъ счастливыхъ минутахъ моей жизни, сохранится неизгладимо въ сердцё моемъ".

"Если бы дать волю слову", —повъствуетъ Шевыревъ, — "не было бы конца ръчамъ. Одинъ могъ бы говорить про него во время первой холеры; тъ сказали бы, какъ онъ прилагалъ попеченіе о бъдныхъ, объ увъчныхъ, о больныхъ; тотъ видълъ его въ тюрьмъ, въ горнилъ закоснълаго преступленія, когда онъ произносилъ эти золотыя слова: безъ воспитанія, можетъ быть, и насъ постигла бы та же участь; мы должны быть благодарны ему. У каждаго изъ гостей, тутъ бывшихъ, было свое слово объ немъ, свой анекдотъ, своя черта, свой памятникъ, оставленный усопшимъ въ умъ, въ сердцъ, въ дълъ, въ

словъ, — и все это, послъ объда, сдълалось предметомъ почти всеобщей бесъды. Всъ невольно памятью соединились около одного. Онъ былъ тутъ со всъми и съ каждымъ. Онъ оживляль всъхъ невидимо и всъ эти воспоминанія, прекрасныя и чистыя, падали на чистую и прекрасную душу его достойнаго сына, какъ добрыя съмена на добрую почву.

Вотъ одна изъ тѣхъ вдохновенныхъ минутъ, которыя записывать надобно у насъ въ Москвѣ, какъ внутреннюю исторію сердца Россіи, гдѣ всегда готова общественная радость отклинуться на семейную радость нашихъ Царей и гдѣ не забывается добро, однажды намъ сдѣланное".

### II.

Черезъ два дня послѣ описаннаго нами пира въ честь князя Б. Д. Голицына, наступилъ Татьянинъ день, который въ 1850 году Московскій Университетъ отпраздновалъ особенно торжественно. "12-го января", —свидѣтельствуетъ Погодинъ, — "есть день незабвенный въ Исторіи Москвы, въ Исторіи Русскаго просвѣщенія, въ Исторіи Отечества. 12 Января, 1755 года, по мысли Ломоносова, поднесенной къ Престолу Шуваловымъ, основано было въ Москвѣ, средоточіи Россіи, первое Русское Всеучилище (Университетъ); поставленъ былъ самодержавною рукою Императрицы Елизаветы на семи холмахъ первопрестольнаго града высовій свѣщникъ, да разливаютъ возженные на немъ свѣтильники благодатный свѣтъ знанія по всѣмъ странамъ неизмѣримаго Царства до крайнихъ предѣловъ обитанія.

Ломоносовъ, крестьянинъ, сынъ бѣднаго Архангельскаго рыболова, отецъ Русской словесности и науки, академикъ, и одинъ изъ первыхъ ученыхъ во всей Европѣ.

Шуваловъ, дворянинъ, знаменитый вельможа, образованнъйшій человъкъ своего времени, ревностный ходатай науки и благоразумный представитель ученаго сословія предъ Престоломъ. Императрица Елизавета, благосердная дочь и исполнительница мыслей Великаго Петра, у котораго главною темою всъхъ дъйствій, на моръ и сушъ, во дворцъ и Сенатъ, на Полтавскомъ полъ и въ Сардамской хижинъ, была славная Русская пословица, ученье свътъ, а неученье тьма.

И этого гласа вдохновенной мудрости слушались всѣ его приснопамятные преемники:

Императрица Елизавета основала университетъ.

Императрица Екатерина присоединила къ нему народныя училища и гимназіи.

Императоръ Александръ дарованными университетамъ преимуществами привлекъ новыхъ учащихся.

Императоръ Николай утвердилъ существование ученаго сословія, успокоивъ профессоровъ и учителей на время ихъ старости, бользни и смерти, обезнечивъ судьбу ихъ дътей и семействъ.

Кто смѣетъ сказать, кто можетъ подумать `что-либо противъ сихъ истинъ, осязательныхъ, историческихъ!

И прильпни языкъ къ гортани того профессора, того учителя, который забылъ бы эти жизненныя благод вительства для просвъщенія!

Профессоры обязаны, они должны, они будуть всёми своими силами, всёми своими дёйствіями, всёми своими помышленіями, стараться о водвореніи въ юношествё понятій истинныхъ о человёческомъ и гражданскомъ назначеніи, о распространеніи свёдёній вёрныхъ и полезныхъ, о внушеніи въ сердца своихъ воспитанниковъ преданности къ Престолу, Отечеству, порядку, закону, справедливости.

И наши отцы исполняли свято эти обязанности: Поповскій, Барсовъ, Чеботаревъ, Сохацкій, Страховъ, Мерзляковъ, Цвѣтаевъ, Тимковскій, Двигубскій, Каченовскій, Мудровъ, Сандуновъ, Дядьковскій, ІЦепкинъ, Павловъ.

Настоящіе ихъ преемники, при видъ страшныхъ и вмъстъ поучительныхъ явленій въ жизни гражданскихъ обществъ, потрясенныхъ въ Европъ на своихъ основаніяхъ, чему привелось намъ быть свидетелями, должны увеличить свои старанія, должны усугубить свое вниманіе, чтобъ не вылетало изъ устъ ихъ ни одного неосторожнаго или легкомысленнаго слова, которое, какъ искра, можеть запасть въ горючее сердце юности и произвести въ немъ пожаръ.

Половинное знаніе ведеть къ невѣрію, полное знаніе производить вѣру, сказалъ первый изъ учителей Европы, изъ основателей новой науки, Баконъ.

Осмѣлюся присоединить въ изреченію его мудрости, оправданному примѣрами всѣхъ великихъ мыслителей, осмѣлюся присоединить, въ отвѣтъ слѣпымъ поклонникамъ тьмы и близорукимъ противникамъ свѣта, что половинное образованіе, злоупотребленное знаніе ведетъ къ буйству, мятежу, безпорядку; полное истинное образованіе, благоупотребленное знаніе утверждаетъ спокойствіе и миръ.

Слово есть мечъ обоюдоострый; познаніе добра и зла произрастало и въ первомъ раю на одномъ деревъ; нужна бдительность, осторожность, мудрость, чтобъ пользоваться добромъ и избътать зла.

Всв эти размышленія занимали мою душу въ университетской церкви, въ день храмового праздника Великомученицы Татіаны, за литургіей, которую совершаль Высокопреосвященнъйшій митрополить Филареть.

Университетское Начальство пригласило въ своему торжеству друзей просвъщенія, и они собрались со всъхъ сторонъ, воспитанниви всъхъ повольній, старые и молодые, сенаторы и студенты, въ университетскую церковь, которая наполнилась народомъ, не смотря на то, что день былъ нетабельный, чиновники должны были находиться на своихъ мъстахъ, а дворяне присутствовать на выборахъ. Царскій намъстнивъ, неутомимый нашъ градоначальнивъ, успълъ изъ судебныхъ палатъ явиться и здёсь на ученомъ торжествъ.

По окончаніи литургіи, митрополить произнесь поученіе... Онъ говориль не больше четверти часа; но мив показалось, что я прослушаль, употреблю учебное выраженіе, цёлый семестръ божественной науки въ какомъ-то высшемъ университетъ, на горъ Хоривъ или Сіонъ. Отходя отъ канедры златоустовой, тяжело было головъ отъ возбужденныхъ мыслей, и легво было сердцу отъ сладкихъ чувствованій.

Благочестіе—вотъ условіе мудрости. Избъгайте зла, и вы достигнете просвъщенія! Видите, какъ это просто, сказаль нашъ великій учитель, и сказалъ со властію, какъ говорить всегда, но не потому ли оно мудрено, что просто, прибавиль въ немъ русскій человъкъ и вмъстъ ученый, прошедшій все поприще науки, вкусившій, по позднимъ ночамъ, за тусклой лампадой, и раннимъ утрамъ, при свътъ восходящаго солнца, всю ея горечь, всю ея сладость, прибавилъ, говорю, для ученыхъ своихъ слушателей, у которыхъ но необходимости, вслъдствіе ихъ занятій, напряженнаго вниманія, умъ заходитъ иногда за разумъ, и для которыхъ тогда ничто не бываетъ такъ мудрено, какъ простое. Не въ укоръ будь это сказано ученому сословію, къ которому имъю счастіе принадлежать, а въ искреннее сознаніе недостатковъ науки, на извъстныхъ ея степеняхъ и въ извъстныхъ обстоятельствахъ.

По совершеніи церковнаго торжества, заключеннаго провозглашеніемъ многольтія Государю Императору, какъ Августьйшему Покровителю просвъщенія и всему Императорскому Дому, посьтители отправились въ старое зданіе университета, гдъ въ обширной залъ приготовленъ былъ обильный завтракъ.

Опять Русское явленіе! Хлюбъ-соль. О, вы, западные мудрецы, и вы, восточные ихъ поклонники, переведите мить это выраженіе на какой угодно изъ вашихъ вавилонскихъ діалектовъ! Объясните мить то чувство, которое наполняетъ сердце у всякаго чисто русскаго человтва, при этомъ благословенномъ наслъдствт его древняго патріархальнаго быта. Хлюбъсоль! Нтъ, вы не переведете и не объясните его. Повтрыте же мить, изучающему тридцать лътъ Русскую Исторію, что это дъдовское выраженіе принадлежить къ числу драгоцтинтъйшихъ регалій и клейнодовъ Отечества, повтрьте мить, что

въ немъ больше нравственной силы, чъмъ въ нномъ заморскомъ курсъ.

И мы всѣ, вслѣдъ за митрополитомъ, благословившимъ "яства сія", вкусили съ удовольствіемъ русской хлѣба-соли, предложенной отъ добраго сердца.

А вогда новый попечитель, съ бокаломъ въ рукѣ, обратился къ профессорамъ и, поздравивъ ихъ съ праздникомъ, произнесъ желаніе благоденствія и процвѣтанія Императорскому Московскому Университету, богда пошелъ онъ, сопровождаемый деканомъ и многими гостями, въ студентамъ, обѣдавшимъ въ сосѣднихъ залахъ, и, повторивъ свое желаніе, выпилъ и за ихъ здоровье, то всѣ лица просіяли, на многихъ глазахъ блеснули слезы, кавъ будто гора недоумѣнія или сомнѣнія свалилась съ сердца. Всѣ присутствовавшіе съ искреннею благодарностью обратились въ попечителю, начавшему свое знакомство съ, университетомъ такъ просто, искренно, такъ радушно и любовно.

Повторимъ здѣсь и мы завѣтный тостъ, или, какъ называютъ Славяне, здравицу:

Да здравствуетъ Московскій Университеть! Да цвѣтетъ въ немъ Русское слово, да укрѣпляется въ немъ Русская наука! Да утверждается онъ и младшіе его братья, университеты: Харьковскій, Казанскій, Кіевскій, Петербургскій и Деритскій, на двухъ спасительныхъ, историческихъ якоряхъ—благоговѣніи къ вѣрѣ и преданности Престолу, да распространяются изъ университетовъ знанія на общую пользу Отечества, къ радости Августѣйшаго ихъ Покровителя и Его Наслѣдника. Дальше и дальше всѣ обаянія, всѣ искушенія, всѣ мечты! Да станутъ Русскіе университеты непреоборимыми крѣпостями порядка и закона, спокойствія и мира. Гдѣ любовь, тамъ сила, власть. тамъ могущество, тамъ всемогущество! Идмже Духъ Господень, ту и свобода!"

Статьею этою остался доволенъ и самъ Погодинъ. Подъ 13 япваря 1850 года онъ записалъ въ своемъ Днеоникъ: "Написалъ статью я прекрасно. Послалъ къ Попечителю" Судя по отвъту Погодина, этою статьею его остался доволенъ и Попечитель. "Радъ", —писалъ ему Погодинъ, — "что, выразивъ свои мысли, я угадалъ вмъстъ и образъ мыслей Правительства. А признаюсь, со страхомъ я ожидалъ вашего отвъта: не за свою статью, ибо она для меня собственно ничего не значитъ, а за ея смыслъ. Изъ отвъта вашего превосходительства я увидълъ, въ подтвержденіе вашего тоста, что просвъщеніе у Правительства не въ опалъ, о чемъ было общее сомнъніе не только въ университетъ, но и въ городъ. Вы не можете вообразить, что произвелъ вашъ тостъ о процвътаніи университета? Что я сказалъ въ статъъ, то не фигура риторическая: всъ оживились и за столомъ мнъ наливали бокалъ люди даже противной мнъ партіи"!...

Въ февралъ того же года, въ Московскомъ университетъ давался концертъ, и подъ 25 февраля въ Диевникъ Погодина находимъ слъдующую запись: "Въ университетскій концертъ съ удовольствіемъ. Назимовъ осыпаетъ ласками"; а во время концерта у Погодина, какъ онъ самъ выразился. "шевелилась статья". И дъйствительно, своими впечатлъніями, вынесенными изъ концерта, онъ подълился съ читателями Москвитянина. "Университетъ", — писалъ Погодинъ, — "такая существенная частъ Москвы, все происходящее въ немъ такъ близко къ сердцу всякаго образованнаго Московскаго жителя, и возбуждаетъ до такой степени общее участіе, что я не сомнъваюсь во вниманіи и къ слъдующимъ строкамъ.

О музыкъ и исполнении говорить не нужно: все, что можно и должно было сказать, то сказано какъ нельзя лучше достойнымъ профессоромъ, котораго труды равно приносятъ честь университету, какъ и литературъ, С. П. Шевыревымъ. Я скажу нъсколько словъ о праздникъ въ другихъ отношеніяхъ.

Концертъ давался въ старой университетской залѣ, съ коей должно познакомить читателей потому, что върно многіе уже не знають ея. Эта зала—одна изъ великолъпнъйшихъ въ Москвъ, лътъ пятнадцать была совершено оставлена, и почти

никакого собранія въ ней не происходило. Въ послѣднее время она нѣсколько преобразована, и, кажется, къ лучшему. Нельзя и не должно быть безусловно противъ нововведеній: пусть исправляется старое, но оно не должно быть пренебрегаемо, презираемо, оставляемо безъ вниманія, потому только, что оно старое.

Посрединъ залы въ полукругъ возвышается изображение царствующаго Государя Императора.

110 объимъ сторанамъ его висятъ двъ огромныя доски, на коихъ въ золотыхъ буквахъ сіяютъ имена благотворителей университета, принесшихъ значительныя пожертвованія на пользу наукъ и для содержанія бъдныхъ студентовъ: Демидова, Соколовскаго, Есимантовскаго и проч.

Священны эти имена! Кто знаетъ жизнь нашего студента, особенно въ прежнее время, лътъ за тридцать, къ коему относится всъ сіи пожертвованія, тотъ и можетъ только оцънить ихъ по достоинству. Позволю себъ эпизодъ.

Представьте себъ молодого человъка, который приходитъ иногда пъшкомъ изъ Перми, Саратова или Чернигова. Онъ добралси кое-какъ до Москвы, почти Христовымъ именемъ, я жить ему въ Москвъ нечъмъ, и учиться не на что; нътъ у него денегъ, да нътъ и познаній: только что загорълся внутри огоневъ, запала святая искра любознательности; онъ что-то прочель, что-то услышаль, и захотвлось ему учиться въ университетъ, о которомъ, слъдовательно, понятіе имъетъ самое смутное. Останавливается онъ на постояломъ дворъ, знакомится съ къмъ-нибудь на клиросъ въ приходской церкви, разспрашиваетъ, достаетъ работишку - переписывать бумаги или учить детей грамоть. Онъ цишеть домой, чтобъ ему прислади что-нибудь, хоть взявши взаемъ, на обзаведеніе, а тамъ уже, говорить, буду въ университеть, такъ ворочу вамъ все, и больше, и вы не будете ни въ чемъ имъть недостатва. Перетерпимъ только годокъ! И вотъ, кое-какъ онъ водворяется въ своемъ уголку, и принимается за книги, ходитъ за ними во всъ стороны: за Латинской Грамматикой-въ Лефортово,

за Риторикой — на Прёсню, а Физика-то въ Мѣщанской. Сидитъ онъ, читаетъ, пишетъ, переписываетъ, "зубритъ", и наконецъ, наступаетъ экзаменъ. Страшныя минуты! Большая зала, собраніе незнакомыхъ профессоровъ, столы, усыпанные кучами билетовъ, — у страха глаза велики, и все представляется бѣдняку въ огромныхъ размѣрахъ, свѣдѣнія (да и сколько ихъ успѣлъ онъ нахвататься въ годъ?) перемѣшиваются въ головѣ у него самымъ страннымъ образомъ. Онъ подходитъ къ столу, ни живой, ни мертвый, беретъ билетъ. Ахъ! попадется роковой, такой, о которомъ онъ и слыхомъ не слыхалъ никогда— о Гіо-Жанейро, или какомъ-то углѣ отраженія. Беретъ другой — другого лучше уже и не братъ: въ глазахъ у него потемнѣло, онъ прочесть не можетъ вопроса, а отвѣтъ составляетъ уже изъ всѣхъ наукъ, такъ что самъ экзаменаторъ приходитъ въ недоумѣніе.

Множество аневдотовъ знаю и объ этихъ экзаменахъ. Разскажу одинъ: случилось мнѣ экзаменовать изъ Русской Словесности: и задалъ написать о Кремлѣ. Черезъ часъ подходить ко мнѣ одинъ молодой человѣкъ, весь красный,—въ сюртукѣ изъ толстаго сукна,—потъ каплями лился у него со лба,—онъ проситъ, чтобъ и перемѣнилъ ему предметъ: этотъ очень труденъ. Чего же вамъ легче, отвѣчалъ и, напишите только, что вы увидѣли, пришедши въ Кремль, въ первый разъ. — Нѣтъ, это для мени трудно. — продолжалъ онъ просить трепетнымъ голосомъ, — пожалуйте что-нибудь полегче.—Ну, выберите сами.—Позвольте мнѣ написать о безсмертіи души.

Бѣднявъ не выдерживаетъ, разумѣется, экзамена, но по крайней мѣрѣ онъ былъ въ университетѣ, увидѣлъ мѣсто, людей, познавомился съ требованіями, узналъ ходъ дѣла. Онъ принимается за работу съ новымъ жаромъ, и на слѣдующій годъ, благодаря снисходительности, коею отличались всегда профессоры, онъ попадаетъ въ число студентовъ.

Начинается новый періодъ въ жизни студента, но и съ новыми нуждами: ему надо одъться прилично, — сапоги на

ходу топчутся безпрестанно, —и мало ли что оказывается необходимымъ въ общественной жизни, чего прежде онъ и не подозрѣвалъ. Повѣрятъ ли читатели, что у многихъ студентовъ бывало по одной шинели, по одной парѣ сапоговъ на двоихъ и троихъ, которые и одѣвались по очереди, ходили на лекціи, пока наконецъ соединенными силами удавалось завестись сапогами, а потомъ и шинелями порознь. А что они ѣли? Про то знаетъ Богъ, питавшій ихъ вмѣстѣ съ птицами небесными. Все это говорю не по слуху, а по собственному опыту, — и я былъ бѣденъ, и я вставалъ иногда голодный изъ-за обѣда, не только что садился голодный за обѣдъ; каково же было ожидать ужина?

Наконецъ студентъ получаетъ кондицію. Мнѣ досталась одна черезъ шесть мѣсяцевъ по вступленіи въ университетъ, и и записалъ у себя въ тетрадяхъ: 18-го ноября, 1818 года, сладостныя надежды! Въ чемъ же состояли эти надежды? Однаъ товарищъ доставилъ мнѣ случай переписывать Механику студенту Кеку, и объщался достать урокъ у своей родии, по три руб. ассигн. за билетъ, за что ему я долженъ былъ впрочемъ подарить каленкору на брюки изъ перваго полученія.

Но вотъ приближается лѣтняя вакація. Счастливцы получають кондиціи въ деревни. Студенть заводить себѣ фрачекъ, пеструю жилеточку, пару манишекъ, шляпу. Лѣто рѣпасть его судьбу. Если онъ понравился въ домѣ, онъ удерживаеть кондицію на зиму, и получаеть рекомендаціи въ другіе дома, обзаводится къ зимѣ ваточною шинелью или даже шубою; отличась успѣхами, попадаеть "на благотворительное солержаніе". Это счастливецъ, а счастливцевъ бываеть не по многу. Другой, достойнѣйшій, долженъ отправляться на простянкахъ домой, къ отцу дьячку или регистратору, косить сѣно, работать, а третьему такъ и совсѣмъ некуда дѣться. Слабодушные унываютъ, теряютъ терпѣніе и происходитъ переворотъ въ судьбѣ.

Къ чему же всъ эти подробности? А вотъ къ чему, мои

добрые читатели! Для тавихъ-то студентовъ (хоть ихъ теперь гораздо меньше, и бъдности той, что была всворъ послъ Французовъ, и мною описана, нътъ и въ поминъ), въ прочимъ мърамъ благодътельнаго Правительства присоединились нынъ публичные концерты. Читатели! рубли, взнесенные вами за ваше благородное удовольствіе, можно сказать, за наслажденіе, употребятся на то, чтобъ прибавить кусовъ жаркого въ умъренной трапезъ математика, чтобъ купить юристу Согриз juris, чтобъ доставить возможность филологу послать бездълицу въ празднику для бъдной его матери, чтобъ избавить медива отъ уроковъ, которые отнимають его драгоцънное время. Какое употребленіе сдълать лучше изъ лишнихъ рублей!

Это эпизодъ. Я началъ описывать залу. За досками съ именами благотворителей красуются портреты благодътелей университета и министровъ: Шувалова, Демидова, Муравьева, Шишкова....

Но вотъ собирается публика многочисленная, почетная. Идетъ заслуга, слава, красота, умъ. поэзія. ученость — всѣ, всѣ собираются на университетскій праздникъ. Не стану называть никого по именамъ. Мнѣ пріятно думать. что, угадывая, никто не ошибется. кому принадлежитъ то и другое.

Молодые распорядители летають по рядамь, показывають мѣста, усаживають дамь, раскланиваются, получають пріятныя улыбки, окидывають взорами всю залу, замѣчають, гдѣ, еще остаются свободныя кресла, сообщаются знаками между собою, и, въ полномъ удовольствіи, становятся на свои мѣста, хозяева и герои.

Поданъ знакъ. Начинается увертюра. Капельмейстеръ стоитъ въ срединъ, въ рукахъ у него нътъ никакого инструмента, но онъ управляетъ всъмъ оркестромъ. Оборотится направо—ударитъ скрипка; сдълаетъ движеніе налъво—раздадутся фаготы, подастъ знакъ рукою — зазвучитъ флейта, взглянетъ—и самъ огромный контръ-басъ, проснувшись, издаетъ свои глухіе звуки. Взоры музыкантовъ обращены къ

нему, всё ловять малёйшее его движеніе, повинуются немедленно, съ точностью, —потому и выходить все стройно, правильно, благозвучно. Великое дёло въ большомъ оркестрё одинъ человёкъ, знающій капельмейстеръ; никакой отличный музыкантъ замёнить его не можетъ. Весь оркестръ кажется однимъ инструментомъ, и гармонія торжествуетъ.

Изъ студентовъ явился первый внязь Радзивиллъ. Онъ быль встрвченъ и провоженъ громвими рукоплесканіями. Потому ли, что молодой человъвъ быль недовольнъе своей игрою, чъмъ слушатели, или по другой вакой причинъ, но намъ показалось (можетъ быть, мы ошибаемся), что онъ отвъчалъ на привътствіе публиви слишкомъ застънчиво. Скромность — великое достоинство въ молодомъ человъвъ, но не излишняя: публика одобрила — чего же болъе! Лучше повърить ей, чъмъ своему, хотя и похвальному чувству. Замъчаю это движеніе потому, что внязю Радзивиллу случилось первому предстать предъ публикой и подать примъръ какъ бы прочимъ.

Вторымъ явился г. Воскресенскій. При этомъ имени послышался шепоть въ рядахъ: одни слушатели изъявляли свое удовольствіе, что искусство распространяется у насъ и становится общимъ удъломъ, а другіе какъ будто опасались, выдержить ли г. Воскресенскій состязаніе съ громкими именами, которыя, разумфется, имфють больше средствъ возделывать свои таланты. Тъ и другіе встрътили юношу громкими рукоплесканіями. Онъ расвланялся не тавъ ловко, но тихое смиреніе обнаружилось ясно въ его движеніяхъ. Онъ началь водить смычкомъ, первое впечатление говорило уже въ его пользу; дальше и дальше — опасенія разсвялись. На всвхъ лицахъ показалось удовольствіе. Раздалось браво. Музыкантъ одушевился. Смычевъ пошелъ живъе, вдохновеніемъ загорълись глаза.... О, святое ободреніе! какъ ты бываешь иногда нужно молодому человъку, и благо тому, кто любитъ и кто умветь ободрять во время! Торжество было полное! Раза три вызываемъ былъ артистъ, и долго послѣ раздавались еще рукоплесканія въ его честь.

Г. Мамоновъ долженъ былъ повторить два раза свой прелестный романсъ.

Гг. Марковъ и Фоглеръ собрали также принадлежащую имъ дань. То же должно сказать и о гг. Губеръ и Іогелъ, прежнихъ воспитанникахъ Московскаго Университета. О постороннихъ любителяхъ, которые имъли любезность принять участіе въ концертъ, мы говорить не будемъ: таланты ихъ оцънены уже публикою.

Но мы должны воздать честь тёмъ студентамъ, которые участвовали въ оркестрѣ, и такъ мастерски исполняли свое дѣло. Имена ихъ остались неизвѣстными, но собственное чувство, собственное сознаніе вознаградило ихъ, можетъ быть, даже больше всѣхъ удовольствій самолюбія. Въ неизвѣстномъ подвигѣ на общую пользу есть что-то особенно благородное, есть что-то поэтическое. Дѣйствіе великаго цѣлаго зависитъ отъ всякаго инструмента, даже самаго ничтожнаго, отъ всякой струны, отъ всякой минуты, и тогда только идетъ все хорошо, тогда только есть гармонія, когда всякій знаетъ свое дѣло, большое и малое, исполняетъ его усердно, не заботясь о своемъ имени, и повинуется разумно одному голосу, голосу закона. Мысль о такомъ скромномъ, добросовѣстномъ содѣйствіи въ чистомъ сердцѣ юности производитъ ни съ чѣмъ несравненное удовольствіе!

И такъ, признательность всёмъ, извёстнымъ и неизвёстнымъ участникамъ, принявшимъ на себя прекрасный трудъ пособить своими талантами неимущимъ; а вы, мои друзья, вы, для которыхъ составленъ былъ концертъ, поблагодарите усердно своихъ товарищей за дружескую помощь, не ревнуйте ихъ успёхамъ, — ревность и зависть — не Русское православное чувство; дары различны, — кому Богъ дастъ сначала веселую пёсню, кому мудреную задачу, — и я не знаю, не принадлежитъ ли нужда даже къ самымъ драгоцённымъ благодённіямъ Промысла. Шиллеръ благословлялъ нужду, и

народная Русская пословица подтверждаеть его мысль. Прибавимъ и Латинскую: per augusta ad augusta.

Но вотъ раздается общій гимнъ. П'явцы и слушатели встаютъ и гремять въ одинъ голосъ:

Боже, ЦАРЯ храни! Славному долги дни Дай на земли!

Царствуй на славу намъ, Царствуй на страхъ врагамъ!

Пріятное утро, какого давно не было въ Университетъ Пожальемъ только, что не было Русскихъ звуковъ. Неужели изъ сочиненій Верстовскаго, Алябьева, Глинки, Варламова нельзя было выбрать чего-нибудь замьчательнаго! Пожелаемъ, чтобъ прекрасный концертъ 25-го февраля быль первымъ въ числъ прекрасныхъ благородныхъ праздниковъ искусства въ Университетъ. Можетъ быть, къ нему присоединятся чтенія, сцены, спектакли. Искусство должно оживлять науку, и умъ безъ сердца ничего не значитъ. Конечно, въ Университетъ первое мъсто наукъ, но наука всегда предоставляла у себя почетное мъсто искусству. Благодарность начальству, которое благожелательствуетъ наукъ и воздаетъ должную честь некусству".

Написавъ эту статью, Погодинъ, подъ 28 февраля 1850 г., паписалъ въ своемъ Дневники: "Будутъ смъяться".

## III.

Строгоновскій періодъ Московскаго Университета завершился кончиною, 24 іюля 1850 года, бывшаго инспектора студентовъ Московскаго Университета Платона Степановича Нахимова. Этотъ почтенный и любезный человъвъ началъ свою службу въ скромный должности инспектора студентовъ Московскаго Университета съ 1834 года. По свидътельству А. И. Полунина, Нахимовъ отправляя многотрудныя обязан-

ности инспектора. умълъ заслужить особое благоволеніе начальства и сыновнюю привязанность и благодарность студентовъ... Постоянно слъдя за ихъ поведеніемъ и успъхами въ наукахъ, онъ особенно благосклоненъ былъ въ отличившимся и даваль имъ знать, что ихъ благонравіе и прилежаніе не ускользали отъ его вниманія. Свойство чрезвычайно важное въ начальникъ студентовъ. Безъ сомивнія, ученый студенть трудится для науки, изъ любви къ наукъ; но всявій трудъ много поощряется вниманіемъ и особенно это внима-ч ніе нужно для поощренія прилежнаго студента въ многотрудныхъ занятіяхъ, воторымъ онъ съ своей молодости предается не безъ самопожертвованія... Нахимовъ всёми силами старался помогать студентамъ бъднымъ... Онъ отечески •заботился о чести и доброй славъ учащихся... Въ обращевіи съ виновными онъ ум'влъ соединять справедливость съ снисходительностью-и сбившихся съ настоящаго пути легко и върно направлялъ снова на этотъ путь... Я не зналъ ни одного студента, и до сихъ поръ не встрътилъ никого изъ питомцевъ Университета, который не вспомниль бы о немъ съ благодарностью. Кротость, правдивость, необывновенное доброжелательство отличали харавтеръ Нахимова. Служба его въ Университетъ продолжалась до начала 1848 года, т.-е. до оставленія графомъ С. Г. Строгоновымъ должности попечителя Московскаго учебнаго Округа. Московское дворянство, обращаясь съ Нахимовымъ въ теченіе почти пятнадцати літь, н узнавши чрезъ дътей о его ръдкомъ добродушіи, умъло вполнъ опънить достоинство этого человъва: оно почтило его лестнымъ выборомъ въ главные смотрители Страннопріимнаго въ Москвъ дома графа Шереметева. Въ этой должности онъ и скончался  $^{1}$ ).

27 января 1850 года, въ С.-Петербургъ послъдовалъ Высочайшій указъ о назначеніи князя Платона Александровича Ширинскаго-Шихматова министромъ Народнаго Просвъщенія; а 11 февраля того же года товарищемъ министра Народнаго Просвъщенія пазначенъ Авраамъ Сергъе-

вичъ Норовъ. Вступленіе этихъ сановниковъ на поприще народнаго просв'єщенія прив'єтствоваль самъ митрополитъ Филаретъ. Въ письм'є его, отъ 1 марта 1850 года, онъ писалъ А. Н. Муравьеву: "Князь Ширинскій-Шихматовъ министръ Просв'єщенія; Норовъ его товарищъ. Сіи конечно пожелаютъ просв'єщать восточнымъ св'єтомъ: да поможетъ имъ Востовъ свыше "2).

На другой день по назначенів Норова товарищемъ министра Народнаго Просвъщенія, его посътиль А. В. Никитенко и въ Дневникъ его находимъ слъдующую запись: "Норовъ очень доволенъ. Меня встрътилъ съ распростертыми объятіями и просъбами быть ему помощникомъ. Всъ ожидали, что товарищемъ новаго министра будетъ М. Н. Мусинъ-Пушкинъ, —кажется, и онъ самъ, —съ оставленіемъ въ должности попечителя. Но Ширинскій-Шихматовъ ловко обошелъ его. Норовъ утвержденъ по его ходатайству 3).

Лично Шевыревъ и Погодинъ были довольны назначеніемъ внязя Ширинскаго министромъ Народнаго Просвіщенія. Шевыревъ, представляя новому министру свою внигу Попъдка въ Кирилло-Бплозерскій монистырь, (18 апръля 1850 года) писалъ ему: "Другой экземпляръ этой книги имъю честь черезъ ваше посредство представить Отделенію Русскаго языка и Словесности и просить васъ покорнъйше, чтобы вы благоволили предстательствомъ вашимъ назначить миъ вспомогательную сумму для дальнъйшаго печатанія лекцій моихъ по Исторіи Русской Словесности. И прежде я имълъ счастіе находить въ васъ сочувствіе къ трудамъ моимъ и ободреніе въ нихъ, теперь же, обремененный многообразными занятіями по Университету, видя возростающія вокругъ себя нужды семейныя для воспитанія дётей моихъ и желая довершить дёло полезное, начатое мною, я беру смёлость искренно высвазать передъ вами мою сердечную просьбу, въ полной надеждв, что вы не оставите меня безъ вашей опоры... Примите чувства моей искренней признательности... за ту бодрость духа, которою вы оживляете всёхъ насъ въ дёлё

столь высовой пользы для Отечества". Съ своей стороны и Погодинъ писалъ Шевыреву: "Министру спасибо. А отъ умнаго нашего и просвъщеннаго графа С. С. Уварова государь върно не услыхалъ въ двадцать лътъ ни одного собственнаго имени"! Но вмъстъ съ тъмъ Погодинъ писалъ и слъдующее: "Шихматовъ формалистъ—и я предвижу разныя недоумънія и непріятности. Дай Богъ, чтобы все уладилось, и, главное, чтобъ ты былъ сповоенъ".

Вскорт по назначени киязя Ширинского министромъ Народнаго Просвъщенія, въ Днеоникъ Погодина мы находимъ слъдующую запись: "Непріятныя извъстія о просвъщеніи" 1). Запись эту разъясняеть А. В. Нивитенко. "Опять гоненіе на Философію", читаемъ въ его Дневникъ. "Предположено преподаваніе ея въ университетахъ ограничить Логикою и Психологіею, поручивъ и то и другое духовнымъ лицамъ. Говорятъ, Блудовъ настанваетъ, чтобы въ программу была включена и Исторія Философіи. Министръ не соглашается. Профессору Философін Фишеру онъ сказаль, что польза Философіи не доказана, а вредъ отъ нея возможенъ в). И дъйствительно, при навначени внязя Ширинскаго министромъ, императору Николаю I благоугодно было повелъть ему представить свои соображенія о томъ, полезно ли преподаваніе Философіи при "предосудительномъ" развитіи этой науки Германскими учеными, и не слёдуеть ли принять мёры къ огражденію нашего юношества дотъ обольстительныхъ мудрованій новъйшихъ философскихъ системъ".

Повергая на высочайшее воззрвніе свое мивніе по этому предмету, внязь Ширинскій писаль: "для соблюденія въ столь важномъ двлв возможнаго безпристрастія, я принялъ въ основаніе моихъ соображеній изложеніе преподаванія Философіи въ С.-Петербургскомъ Университетв профессоромъ Фишеромъ, который читаеть эту же науку въ Главномъ Педагогическомъ Институтв и въ Духовной Академіи, профессоромъ, безъ сомнвнія, самымъ благонамвреннымъ изъ всвхъ преподавателей

Философіи, который не щадить усилій къ сближенію Философіи съ ученіемъ Христіанской віры".

Разсмотръвъ предметы, входящіе въ объемъ преподаванія Философія: Логику, Опытную Психологію, Теорію познанія, Метафизику, Нравоучительную философію, князь Ширинскій говорить: "Вотъ образъ воззрѣнія моего на преподаваніе Философін однимъ изъ самыхъ благонадежнийшихъ профессоровъ \*), который очевидно старается примирить эту науку съ Христіанствомъ. Не знаю, всегда ли это похвальное стремление его сопровождается полнымъ успъхомъ. Но не такъ дъйствовали ћанть, Фихте, Шеллингъ и Гегель; не такъ действують и нынт ихъ последователи. Они въ философскихъ изследованінув своихъ не замівчають даже, существуеть ли вівра христіанская, а сами, съ помощію одного только ума, дерзновенно мечтаютъ познать начало. Конечно, ожидание ихъ не веполнится, потому что ограниченному и конечному уму человвисскому не дано познаніе безконечнаго и безпредъльнаго, и повое философское ученіе, такъ же какъ и древнее, въ разпорфанвомъ своемъ направлении не представитъ намъ ничего определеннаго и твердаго; не менъе того самыя вредныя системы Нфмецвихъ философовъ пріобрфтаютъ съ каждымъ днемъ болье и болье приверженцевъ и почитателей. Снимая съ человька обязанность, налагаемую на него върою, нравственпостью, законами, и предоставляя все ослепленному страстями разуму, онв подрывають основанія всякаго благоустроеннаго обисства. Нельзя также не сознаться, что въ настоящее время и къ намъ насильственно вторгается Философія Германская, и что дальнейшее распространение обольстительныхъ ен мудрствованій должно неизб'йжно усилить въ возростающемъ покольній, уже и теперь замітное, охлажденіе къ вірів, съ которою неразлучно соединена у насъ, основанная на религіозномъ убъжденіи, преданность престолу. Хотя въ посл'яднее приняты деятельныя меры къ наблюдению за духомъ

фищеръ.

и направленіемъ преподаванія въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ нашихъ, при всемъ томъ, если сама наука по шатвости своихъ началъ и по неудовлетворительности своихъ результатовъ, не имъя притомъ опредълительнаго объема и положительныхъ границъ, всегда представляетъ случаи въ поползновенію и всегда болье или менье зависитъ отъ произвола преподавателя, въ такомъ случав и самый строгій надзоръ за левціями едва ли можетъ достаточно обезпечить правительство".

Въ концѣ концовъ, князь Ширинскій призналъ необходимымъ изъять изъ преподаванія Философіи слѣдующія ея части: 1) Теорію познаній, 2) Метафизику, 3) Нравственную Философію; первую между прочимъ и потому, что она безъ высшихъ частей Философіи не имѣла бы достаточнаго приложенія къ употребленію, а третью—по практической безполезности ея для молодыхъ людей, ознакомленныхъ съ нравоученіемъ христіанскимъ.

Признавая затъмъ преподаваніе Философіи въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, за исключеніемъ Логики и Психологіи, "несоотвътствующимъ видамъ правительства и не объщающимъ благопріятныхъ послъдствій", князь Ширинскій испрашивалъ высочайшаго соизволенія на то, чтобы во всъхъ университетахъ, въ Главномъ Педагогическомъ Институтъ и въ Ришельевскомъ Лицев "ограничить преподаваніе Философіи Логикою и Психологіей".

26 января 1850 года, въ С.-Петербургѣ, этотъ докладъ министра Народнаго Просвѣщенія государь императоръ высочайте утвердить соизволилъ, удостоивъ притомъ выразить мысль свою о возложеніи преподаванія Опытной Психологіи на профессоровъ Богословія, и повелѣлъ снестись о семъ съ оберъ-прокуроромъ Св. Сунода.

Но Св. Сунодъ, принимая въ соображение, что "преподавание Психологии, особенно въ нынѣшнее время, требуетъ весьма многихъ занятій и постояннаго упражненія, полагалъ бы не совмѣщать въ одномъ лицѣ преподаванія Богословія и

Психологіи, но для послѣдней науки имѣть особаго профессора духовного сана". Императору же Николаю I благоугодно было остаться при прежней мысли своей на счетъ соединенія въ одномъ лицѣ, духовнаго сана, преподаванія богословскаго и философскаго.

Вмёстё съ тёмъ Св. Сунодъ поручилъ правленіямъ Духовныхъ авадемій составить программы для преподаванія Логики и Опытной Психологіи въ университетахъ и въ другихъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ Министерства Народнаго Просвѣщенія, а для разсмотрѣнія этихъ программъ учрежденъ былъ въ Петербургѣ особый комитетъ подъ предсѣдательствомъ присутствовавшаго въ Св. Сунодѣ преосвященнаго Ниволая, епискона Тамбовскаго и Шацкаго, бакалавра С.-Петербургской Духовной Академіи архимандрита Іоанна, протоіереевъ: Андрен Райковскаго, Андрея Окунева и Михаила Богословскаго и профессора А. А. Фишера.

## · IV.

26 сентября 1850 года, В. П. Ботвинъ писалъ П. В. Анненкову: "Кафедру Философіи или Психологіи теперь будеть занимать тотъ же профессоръ, который читаетъ Богословіс. Катковъ, читавшій зд'ясь Психологію, уже не занимаєть бол'є этой кафедры" 6). Лишившись кафедры, М. Н. Катковъ, по свид'ятельству его слушателя П. И. Бартенева, держалъ себя съ великимъ достоинствомъ и никогда, даже намеками, не питалъ въ студентахъ раздраженія противъ властей и студенты усердно пос'ящали его".

"Какое множество у васъ слушателей"!—сказалъ однажды О. М. Соловьевъ Каткову, выходившему съ левціи— "пріятно видьть такое сочувствіе къ философскимъ лекціямъ".

— Что тутъ пріятнаго! — отвѣчалъ Соловьеву съ сердцемъ Катковъ; — вся эта толпа ничего не понимаетъ изъ моихъ лекцій, а ждетъ, не ругну ли я Бога.

Какъ бы то ни было, лишеніе канедры оставило Каткова

безъ средствъ въ существованію и онъ принужденъ былъ искать себъ другого мъста.

Осенью того же 1850 года, посётилъ Москву новый мивистръ Народнаго Просвъщенія. Повидимому, министръ приняль участіе въ судьб' нашего философа. Въ письм' его, оть 28 октября, къ А. Н. Попову, мы читаемъ: "Въ Москвъ быль министрь Просвещенія, которому я быль какь следуеть представленъ. Онъ самъ очень хорошо виделъ невыгоды моего настоящаго положенія и даль мив слово, что будеть иметь меня постоянно въ виду, а по возвращении въ Петербургъ непремънно постарается найти мнъ такое мъсто, которое и удовлетворитъ и вознаградитъ меня, и что я могу оставаться спокойнымъ и съ терпъніемъ ожидать его ръшенія. Нашъ Университеть выразиль мит свое полное сочувствие и желаль всячески удержать меня при себъ... Между тъмъ, мнъ было сделано отъ ректора Петербургского Университета П. А. Плетнева предложеніе: не захочу ли я принять мъсто адъюнита по Русской Словесности? Признаюсь вамъ откровенно, что профессорствовать во всякомъ другомъ Университетъ, кромъ Московскаго, мит решительно не хочется, и темъ боле когда, вивсто ивкотораго вознагражденія, я подвергаюсь деградаціи... Пока все мною описанное нроисходило, въ Москвъ не было графа Строганова, который, принимая во мив постоянное участіе, могъ бы пособить мив туть и совътомъ, и дівломъ; онъ уважаль на свои заводы и воротился очень недавно. При первомъ свиданіи со мною, онъ возбудиль во мнѣ мысль искать мъсто цензора... Онъ совътоваль мнъ объ этомъ подумать и извъстить его о моемъ ръшении. Онъ объщалъ миъ хлопотать за меня. Въ самомъ деле, я думаю, едва ли это не лучшее. за что я долженъ схватиться. Какъ ни расположенъ во мнъ министръ, но если не указать ему ръшительно, какое мъсто можетъ онъ мит дать, не просить его объ определенномъ мъсть, то онъ можетъ мнъ сдълать такое предложение, отъ вотораго, можеть быть, я должень буду отказаться... и тогда

остаться заштатнымъ и быть въ весьма непріятномъ положеніи искать м'єста не отъ м'єста".

Но въ Москвъ мъсто цензора, В. И. Назимовъ объщалъ одному учителю Математики, зятю Перевощикова и по этому поводу (1 ноября 1850 г.) Катковъ писалъ Попову: "Можно помириться съ неуспъхомъ, когда успъхъ достанется достойнъйшему... Всъ друзья и знакомые теперь еще сильнъе побуждають меня искать этого мёста, чтобы спасти нашу бёдную Московскую Литературу". Въ то же время и самъ графъ С. Г. Строгановъ ходатайствовалъ предъ министромъ о доставленіи Каткову цензорскаго м'єста; а между тімь, на місто цензора явились новые претенденты: Хавскій и Ржевскій. Къ счастію или несчастію для Катвова, Строгановъ быль въ разладъ съ своимъ преемникомъ Назимовымъ и "прямо на него дъйствовать не могъ", и по этому поводу Катковъ писалъ Попову: "какъ ни мало я придаю себъ значенія, однакоже, говоря откровенно, не могу не признаться, что при сколько нибудь безпристрастной оцфикф подобные соперники не могли бы быть мев страшны" 7).

Но судьба берегла Каткова для болъ согласной съ его дарованіями дъятельности. Въ то время цензура представляла довольно странное явленіе и трудно было лицамъ подобнымъ Каткову дъйствовать на этомъ поприщъ.

О первомъ посъщении Москвы новаго министра Народнаго Просвъщения, въ Запискахъ С. М. Соловьева мы находимъ слъдующия свъдъния: По приъздъ въ Москву, "министръ прежде всего, разумъется, началъ осматривать Университетъ, ходить по лекциямъ. Пришелъ ко мнъ; лекция была первая въ курсъ; я говорилъ объ источникахъ Русской Истории, о лътописи, утверждалъ ен достовърность, опровергалъ скептивовъ, но заключилъ тъмъ, что она дошла до насъ въ формъ сборника, при чемъ первоначальный текстъ, приписываемый Нестору, возстановить трудно.

Что же? На другой день Ширинскій призываетъ меня въ себъ и дълаетъ сильный начальническій выговоръ за мое скептическое направленіе, за то, что я слѣдую Каченовскому.

— Правительство не этого хочетъ! Правительство этого не хочетъ! — кричалъ онъ, не слушая никакихъ объясненій съ моей стороны. Погодинъ, — продолжаетъ Соловьевъ, — могъ радоваться выговору, полученному мною отъ министра; но радовался не долго: тотъ же Ширинскій выхлопоталъ высочайшее повельніе — не подвергать критикъ льтописнаго извъстія о смерти Димитрія Царевича, слъдовательно, волеюневолею, нужно было утверждать, что Дмитрій убитъ Годуновымъ".

По смерти Д. П. Бутурлина, председателемъ негласнаго Комитета 2 апрыля быль назначень генераль-адъютанть Николай Николаевичъ Анненковъ и по свидетельству Никитенко, "въ кавихъ-то книжкахъ и журнальныхъ статьяхъ, набраль шестнадцать обвинительных пунктовь противь ихъ и приготовиль докладъ. Баронъ М. А. Корфъ успъль доказать нельпость этихъ придировъ, но принужденъ былъ уступить въ двухъ пунктахъ. Корфъ говорилъ своему брату, что все, что делается въ негласномъ Комитете, приводить его въ омерзеніе, и что онъ давно бъжаль бы оттуда, еслибъ не надежда иногда что-нибудь устраивать въ пользу преследуемыхъ". Въ это время, т.-е. въ 1850 году, по свидетельству того же Никитенко, учреждено новое цензурное въдомство для учебныхъ внигъ. Это Комитетъ, состоящій изъ диревторовъ здёшнихъ гимназій, изъ инспектора казенныхъ училищъ, подъ председательствомъ И. И. Давыдова. И такъ, говоритъ Нивитенко, "вотъ сколько у насъ нынъ цензуръ: общая при Министерствъ Народнаго Просвъщенія, Главное управленіе цензуры, верховный негласный Комитетъ, духовная цензура, военная, цензура при Министерствъ Иностранныхъ Дълъ, театральная при Министерствъ Императорскаго Двора, газетная при Почтовомъ Департаментъ, цензура при Третьемъ Отделении и новая Педагогическая. И того, десять цензурныхъ въдомствъ. Если сосчитать всъхъ лицъ, завъдывающихъ цензурою, ихъ окажется больше, чёмъ внигъ, печатаемыхъ въ теченіе года. Я ошибся: больше. Еще цензура по части сочиненій юридическихъ при Второмъ Отдѣленіи и цензура иностранныхъ внигъ; всего двѣнадцатъ". Правитель Канцеляріи министра Народнаго Просвѣщенія В. Д. Комовскій всѣмъ этимъ былъ сильно огорченъ, "и съ жаромъ выражалъ свое негодованіе Никитенвѣ, говоря: оз Европъ напроказятъ а Русскихъ бьютъ по спинь".

Огонь ли дальній домъ затронеть, У нихъ ужъ дъйствуеть труба, И, какъ во дни потопа, тонеть Ихъ неповинная изба!

Сказалъ князь II. А. Вяземскій.

Председательство И. И. Давыдова въ Цензурномъ Комитетъ учебныхъ внигъ причинило ему бакія-то непріятности. Объ оныхъ мы имфемъ неясныя сведенія въ следующемъ письмъ Давыдова въ Погодину: "Вы спрашиваете о вавихъто непріятностяхъ; благодареніе Богу, ихъ не было. Если вы разумвете подъ этимъ человвческую злобу, зависть, коварство, то этого не избъгнешь, пока дъло дълаещь. Хочешь ли попасть въ добрые люди? Надвнь колпакъ и молчи-вотъ и будешь добрымъ человъкомъ. Въроятно, вы разумъете комитетскія дела по разсмотренію учебных внигь: то было недоразумѣніе; но это недоразумѣніе и кончилось проясненіемъ обстоятельствъ. Самое недоразумфніе относилось не въ предсъдателю Комитета разсмотрънія учебныхъ руководствъ, а къ председателю С.-Петербургского Цензурного Комитета, здешнему Попечителю. Въдь часто стръляють въ одного, а попадають въ другого.

Что васается до того, будто мы смотримъ не тѣми глазами, какими теперь другіе смотрять, то вы говорите противъ себя и противъ началъ истины. Развѣ умное, честное и прекрасное измѣняется когда либо? Развѣ мы съ вами негодуемъ на все низкое и пошлое не потому, что сочувствуемъ Гомеру, Шекспиру, Жуковскому? И могутъ ли тѣ смотрѣть

иначе, въ которыхъ горитъ огонь Промессевъ? До сихъ порънивого изъ соотечественныхъ писателей не вижу выше и лучше Карамзина: покажите мнв смотрящаго другими глазами, какъ вы говорили, ктобъ превзошелъ его. Перестаньте увлекаться ничтожною мишурою, оставайтесь въ прежнихъ убъжденіяхъ истины, блага и красоты: онв ввчны и прекрасны; кто имъ следуетъ, тотъ всегда впереди другихъ, и того взглядъ всегда свежъ и новъ. Съ этими чувствованіями пою—допдеже есмъ". В

Провести Каткова на его настоящую дорогу выпало на долю, посътившей въ 1850 году Москву, знаменитой танцовщицы Фанни Эльснеръ, появление которой въ православной столицъ съ восторгомъ привътствовалъ даже самъ степенный Москвитянинъ! <sup>9</sup>)

Даже самъ Погодинъ разстался съ своими древними внязьями и отправился вечеромъ въ театръ смотрѣть Фанни Эльснеръ 10).

Жертвою этой артистки сдёлался чиновнивъ Канцеляріи Московскаго генераль - губернатора, Владиміръ Хлоповъ, почти одновременно съ пріёздомъ ея въ Москву вступившій въ должность редактора Московскихъ Впоомостей. Дёло въ томъ, что поклонники Фанни Эльснеръ, не довольствуясь расточеніемъ ей цвётовъ, бриліантовъ, однажды послё даннаго съ ея участіемъ балета Эсмеральда, запряглись въ ея карету, и еслибы не помёшалъ графъ Закревскій, то и довезли бы балетчицу до гостинницы. На козлахъ же помёстился редакторъ Московскихъ Впоомостей Владиміръ Хлоповъ. "Онъ", — пишетъ П. И. Бартеневъ, — "поплатился за это увлеченіе мъстомъ редактора, и попечитель В. И. Назимовъ уволилъ его въ отставку, несмотря на то, что Хлоповъ находился въ родстев съ ректоромъ Университета А. А. Альфонскимъ" 11).

Кромъ того, Хлоповъ успълъ навлечь на себя неудовольствіе помъщеніемъ въ Московских Выдомостях кавой-то бранный статьи противъ Академическаго Календаря. "Выходка въ Московских Выдомостях», — писалъ Погодину И. И. Давыдовъ, — "противъ Календаря неблагонамъренная; потому

что правительственныя мѣста, въ каковымъ принадлежатъ Академія и Университетъ, не должны издѣваться одно надъ другимъ, въ особенности когда глумленіе еще несправедливо. Г. Вернадскому должно быть извѣстно, что Календарь издаетъ не Академія, а редакторъ, равно какъ Московскія Въдомости издаются не Университетомъ, а Хлоповымъ. А все это происходитъ отъ того, что сариt almae Universitatis—сѣнная труха <sup>12</sup>).

И такъ, Хлоновъ очистилъ мѣсто Каткову. Событіе это было тогда же воспѣто:

Въ тѣ дви, когда Владиміръ Хлоповъ Въдомостями заправляль,
Онъ не щадя фигуръ и троповъ,
Въ нихъ вздоръ частенько помѣщалъ.
Молчалъ Назимовъ и крѣпился;
Когда жъ узналъ, что онъ влюбился
Въ Иродіаду нашихъ дней:
Онъ былъ ужасно озадаченъ
И больше вытерпѣтъ не могъ.
Тутъ имъ въ редакторы назначенъ
Санскритологъ и филологъ,
И онъ газету поднялъ славно.

Такимъ образомъ, съ 1851 года редакторомъ *Московскихъ Въдомостей* сталъ М. Н. Катковъ "Съ той поры", — говоритъ П. И. Бартеневъ, — "зажилъ онъ на Страстномъ бульварѣ и совершенно обновилъ *Московскія Въдомости*" <sup>13</sup>).

Въ это время въ мір'в Московскаго Университета совершилось важное событіе, о которомъ В. П. Боткинъ писалъ П. В. Анненкову (13 декабря 1850): "Наконецъ отпечаталась диссертація Кудрявцева. Представьте 720 страницъ! Трудъ бенедиктинца! Бъдный Кудрявцевъ просто разоренъ печатаніемъ этого Левіасана" 14).

21 декабря 1850 года, П. Н. Кудрявцевъ защищалъ въ Московскомъ Университетъ свою диссертацію о Судъбахъ Италіи. По сказанію современниковъ, диспутъ Кудрявцева былъ однимъ изъ самыхъ примъчательныхъ диспутовъ, бывшихъ въ послъднее время въ Московскомъ Университетъ. Уже

своею вступительною речью Кудрявцевъ успель возбудить особенное внимание въ своихъ многочисленныхъ слушателяхъ. Онъ говорилъ съ увлечениемъ сначала вообще объ Истории, ея интересныхъ задачахъ, потомъ, и можетъ быть, еще съ большимъ увлеченіемъ, о той странв, исторію которой онъ избралъ предметомъ своихъ занятій. Любовь къ делу дала ему обиліе словъ, и слушатели, въ мысляхъ объ Италіи н ея необывновенно-даровитомъ народъ, стали уже забывать о спеціальной цізли дня, какъ диспутанть неожиданнымъ и ловкимъ поворотомъ привелъ ихъ къ главному вопросу своихъ изследованій и своей книги. Ежели Итальянскій народъ, спросиль онъ своихъ слушателей, такъ необывновенно даровитъ. такъ богато надъленъ и физическими средствами, и историческими восноминаніями и жиль такою обильною умственною жизнью, какъ же объяснить его слабость и ничтожество въ политическомъ отношеніи, какъ объяснить, что въ новой исторін онъ никогда не могь достигнуть политической самостоятельности и всегда оставался подъ чуждымъ влінніемъ? Эта веливая проблема исторіи Италін была выставлена Кудрявдевымъ во всемъ ея интересъ. Въ разръшении ея онъ встрътился съ мижніемъ Маккіавелли. Начало раздробленія Италіи Кудрявцевъ видитъ въ паденіи Лонгобардскаго государства, произведенномъ напами, и не можеть съ точки зрвнія Итальянской Исторіи не принимать особеннаго участія въ судьбахъ Лонгобардовъ. На этотъ пунктъ, какъ на самый важный п дентральный, и было сделано первое нападение Т. Н. Грановскимъ. Вообще возраженія касались самыхъ главныхъ и интересныхъ вопросовъ разсужденія, и слушатели, что не всегда бываетъ, получили изъ диспута нъкоторое понятіе о сочиненіи Кудрявцева. Диспуть вообще удался вполнъ. На возраженія Грановскаго, Соловьева, Вернадскаго и декана Шевырева. Кудрявцевъ отвіналь безъ уступчивости, но не теряя ни на минуту совершеннаго спокойствія; его р'ядкая легкость ръчи и находчивость выказывались все болье и болье съ теченіемъ диспута. Слушатели съ удовольствіемъ следили за оживленной бесёдой ученых, знающих каждый свои силы, и вполнё владёющих собой. Число посётителей было довольно значительно, а дамъ еще ни на одномъ диспутё столько не было. С. П. Шевыревъ, какъ деканъ, объявилъ въ своемъ заключеніи, что факультетъ такъ доволенъ важнымъ трудомъ Кудрявцева, что не усумнился бы облечь его званіемъ доктора, еслибъ позволили то законныя формы".

По семейнымъ обстоятельствамъ, Погодинъ не присутствовалъ на этомъ диспутъ. "Нътъ, любезный другъ", — писалъ онъ Шевыреву, — "маменькъ не лучше. Она слабъетъ и гаснетъ постепенно. Утъшаюсь ея спокойствіемъ и любовію. Не могу отлучиться никуда, не прівду на диспутъ. Благодари отъ меня В. И. Назимова за его любезность, и объясни, почему я не самъ исполняю эту пріятную обязанность". Кромъ того, Погодинъ писалъ Шевыреву и слъдующее: "За билетъ благодарю. Я не повду, чтобъ частыми появленіями не подать повода къ злонамъреннымъ толкамъ. Притомъ я не читалъ диссертаціи".

По поводу диссертаціи П. Н. Кудрявцева, Погодинъ получилъ отъ Н. И. Крылова письмо:

"Препровождаю въ вамъ для оправы (а у васъ въдь издавна заведена плавильная машина) нъсколько замътовъ о сочинени г. Кудрявцева; когда я читалъ эту внигу, припоминаю, приходило въ голову много, а теперь все забылъ. Тавъ уже устроена голова Русская. Замътви безъ всяваго порядка, обработки, навиданы. Въ этомъ родъ вы и просили меня начеркнуть кой что. А вы, прочитавши, прибавьте свое—въ началъ, срединъ и концъ, наложите свой глянецъ, да и въ ценсуру. Тавъ и будетъ это вашей статьей, а мое имя прошу и заклинаю не упоминать, даже и во снъ. Еще я никогда не выступалъ на поприще литературное: робость одолъла". Вътомъ же письмъ Крылова читаемъ и слъдующее:

"Когда вы попрежнему будете добры во мнѣ, сирѣчь пришлете билетикъ на *Москвитянина* (въ огромныхъ полкахъ, наполненныхъ непрерывнымъ рядомъ *Москвитянина*, gratis

получаемаго нёсколько лёть, стоить въ нынёшнемъ году—веливой пробилз, какъ въ послужномъ спискё у Студитскаго), тогда я не откажусь сообщать вамъ и другія замёточки въ такомъ же родів. Вёдь голова-то у меня сторублевая, да счастья ей нёть. А между тёмъ, не благоволите ли прислать круглому Казанскому сиротів—25 р. сер., издавна числящихся по книгів за вами " 15).

Къ сожаленію, этой статьи, отъ которой можно было бы ожидать большого интереса, въ *Москвитянинъ* не появилось.

Трудъ своего любезнаго ученика, Т. Н. Грановскій удостоилъ обширной рецензіей, въ которой между прочимъ читаемъ: "Надобно желать, чтобы Судьбы Италіи вышли въ переводъ на одинъ изъ иностранныхъ языковъ: это доставило бы ей болье обширный кругь читателей и образованныхъ цьнителей и сверхъ того, повазало бы заграничнымъ ученымъ съ самой выгодной стороны научную деятельность въ нашемъ отечествъ. Да будетъ намъ, однаво, позволено обратиться съ последнимъ упревомъ въ автору: форма у него не везде удовлетворяетъ справедливымъ требованіямъ. Рядомъ съ превосходными, рукою мастера написанными страницами, встръчаются другія, въ которыхъ мысль затемнена небрежнымъ и растянутымъ изложениемъ. Непріятно также бросаются въ глаза иностранныя, безъ надобности внесенныя въ нашъ язывъ, слова. Къ чему, напримъръ, писать: шефъ, фортуна, традиція и т. д.? Тавія заимствованія ничего не прибавляють въ дійствительному богатству языка и производять вдвойнъ непріятное впечатление при чтении такого даровитаго и блестящаго писателя, какъ Кудрявцевъ" 16).

Къ этой рецензіи Грановскаго, Погодинъ отнесся съ полнымъ сочувствіемъ и съ своей стороны замѣтилъ: "А Судъбы Италіи я все еще не кончилъ: хороши, но утомительно растянуты. Ахъ, еслибъ авторъ не печаталъ этого сочиненія, а перечелъ его сполна въ рукописи; онъ вѣрно вмѣсто 700 страницъ оставилъ бы только 500, и рукопись сдѣлалась бы значительно лучше. Но я не посовѣтовалъ бы ему печатать

и пять-соть, а перечесть еще разъ. Тогда изъ 500 составилось бы, безъ сомнънія, 300, да за то какихъ страницъ! Тогда вышла бы прекрасная настоящая диссертація, а не записки по источникамъ умнаго, талантливаго, молодого ученаго, какъ будто литографированныя учениками, по выпускамъ (да и прославляемыя по преимуществу ими же)—не собраніе, нъсколько обработанное, прекрасныхъ матеріаловъ для диссертаціи, какъ книга мнѣ до сихъ поръ представляется. Вотъ почему я не печатаю полученныхъ рецензій, не зная, до какой степени я буду согласенъ съ ними по прочтеніи всей книги, безъ сомнѣнія, очень примъчательной, полезной и достойной".

Между тъмъ, А. А. Григорьевъ писалъ Погодину: "Былъ у Валентина Корша на счетъ статьи о Кудрявцевъ. Сократить онъ не соглашается потому, что, какъ онъ говоритъ, онъ и такъ уже ее сократилъ. На счетъ ильны затрудненія не будетъ. Гуртомъ, онъ за шесть листовъ возьметъ 50 цълковыхъ (почти по 9 р. сер. за листъ). Видя такую уступчивость, я разумъется не могъ настаивать на сокращеніи, — да и вообще-то мое положеніе было очень ложное. Въ воскресенье вечеромъ я къ вамъ приведу его лично".

Съ своей стороны и М. М. Стасюлевичъ писалъ Погодину: "Я слышалъ, что въ Москвъ недавно была защищаема диссертація по Всеобщей Исторіи. Когда вы объявите въ своемъ журналъ о выходъ этой диссертаціи, тогда я вамъ не замедлю прислать ея разборъ".

Между тъмъ, Валентинъ Коршъ заявлялъ: "Спъшу увъдомить васъ, что статья моя о книгъ П. Н. Кудрявцева запоздала въ Современникъ, потому что уже больше недъли тому
назадъ началъ писать о ней для Современника нъвто Ещевсвій. Тавъ вакъ мнъ отъ вашего имени поручено было составить рецензію, то я считаю себя нъвоторымъ образомъ
вправъ желать, чтобы она была напечатана въ вашемъ журналъ. Пересматривая ее, я нашелъ, что можно кое-что выбросить изъ ея первой половины; но что касается до второй,
то она написана какъ нельзя болъе просто. Потрудитесь увъ-

домить меня о вашемъ согласіи или несогласіи пом'єстить въ Москвитяниню на этихъ условіяхъ".

Упрекъ, обращенный къ внигъ Кудрявцева, Грановскимъ и Погодинымъ, раздълялся также и В. П. Ботвинымъ: "Я теперь читаю" — писалъ онъ къ Анненвову — "и уже прочелъ болъе четырехсотъ страницъ. Странное дъло: въдь ужъ вакъ настерски умълъ писать онъ, когда писалъ повъсти, а въ внигъ его языкъ болъе нежели слабъ, книга просто дурнымъ языкомъ написана, и сильно растинутымъ. Но сочиненіе отличное, расположенное съ мастерствомъ и оставляющее за собою по своей значительности всъ диссертаціи, какія явились послъ диссертаціи Соловьева. Лучшее достоинство ея — что это есть книга, а не диссертація. Читая ее, чувствуещь, что авторъ до многаго не могъ коснуться, какъ, напримъръ, религіозное движеніе въ Византійской Имперіи, и какъ не жалъть, когда читаешь такое умное, обстоятельное изложеніе событій!"

Въ концъ концовъ, В. П. Боткинъ о диссертаціи Кудрявцева писалъ (7 марта 1851 г.): "Надо желать, чтобы въ следующихъ трудахъ, Кудрявцевъ пріобрель боле историчесваго стиля и опредёленности въ историческихъ представленіяхъ. Зам'ятьте, какой мастерь въ этихъ отношеніяхъ Грановскій. Разумфется, Кудрявцевъ ученфе и трудолюбивфе его н оставить по себъ болье прочные следы; но въ нескольвихъ страничвахъ, изъ которыхъ состоитъ ученая дъятельность Грановскаго, будеть больше таланта, чёмъ во всёхъ внигахъ Кудрявцева, хотя вниги его будутъ несравненно полезнъе... Въ внигъ Кудрявцева не чувствуется Русскаго ума и Русской манеры — такъ, какъ, напримъръ, чувствуется Англійскій умъ и Англійская манера въ Маколев... Я думаю, что надо стремиться къ національности и въ наукъ; за**м**ътъте: внига *О поклоненіи Зевсу* Леонтьева неудовлетворительна только отъ Немецкой манеры автора" 17).

V.

П. М. Леонтьевъ, защитивъ, въ 1850 году, свою диссертацію О поклоненіи Зевсу въ Древней Греціи, вступилъ въ острую полемику съ ученикомъ профессора Всеобщей Исторіи М. С. Куторги, М. М. Стасюлевичемъ, который незадолго предъ тѣмъ кончилъ курсъ кандидатомъ С.-Петербургскаго Университета \*). Поводомъ къ полемикѣ былъ "Аббатъ Сугерій" Т. Н. Грановскаго. Въ Москвитянинт 1850 года, М. М. Стасюлевичъ напечаталъ общирный критическій разборъ сего сочиненія. Статья эта весьма понравилась Погодину и онъ подѣлился своими впечатлѣніями съ критикомъ, еще до напечатаніи самой статьи. Это дало М. М. Стасюлевичу поводъ написать Погодину слѣдующее письмо (28 апрѣля 1850 года):

"Вашъ отвывь о моей стать быль такъ для меня лестень, что я съ нетерпъніемъ дожидался выхода моей статьи изъ печати, чтобы, не утруждая васъ двумя письмами, поблагодарить васъ вмъсть и за ваше вниманіе, и за вашъ дорогой для меня подаровъ, который вы объщаетесь мнъ внослъдствіи выслать. Но вотъ уже вышель и второй апръльскій пумеръ, а моя статья все остается еще непомъщенною. Мнъ и пришло потому на мысль, не дожидаетесь ли вы отвъта на сдъланныя вами мнъ возраженія, и тогда я ръшился немедленно писать вамъ. По вашему мнънію, лучше назвать послъднихъ Карловинговъ "тунеядцами", нежели "лънивыми". Современники не давали имъ никакого опредъленнаго титула, но только при описаніи ихъ царствованій часто говорили о многихъ изъ нихъ одно: піпії fecit. Изъ этого краткаго выраженія лътописей позднъйшіе историки составили и самое

<sup>\*)</sup> М. М. Стасковевичь кончиль вурсь 20-ти лѣть, въ 1847 г., по философскому (нынѣ историко-филологическому) факультету и быль оставлень при Уняверситеть на одинъ годъ для приготовленія къ экзамену на степень магистра, которую и получиль въ 1849 г.

названіе Карловинговъ: Французы составили слово le fainéant, а Нъмцы der Faule. Конечно мы, Русскіе, имъемъ теперь право составить третье названіе, которое выражало бы мысль лътописей и вмъсть съ тьмъ было бы заимствовано изъ нашего языка. Но не будеть ли лучше перевесть названіе Карловинговъ у Нѣмцевъ или Французовъ, которые имѣютъ болье права на исторію Карловинговь? Сь другой стороны, при выборъ подобнаго рода названій вообще, важется, выгоднее оставаться при томъ названіи, которое употреблено въ лучшихъ и общепринятыхъ руководствахъ, каково, напр., у насъ руководство Лоренца, гдв Карловинги названы "лвнивыми". Если важдый ученый будеть давать свои названія историческимъ лицамъ и событіямъ, то чрезъ это затруднится техника науки, -- не маловажное условіе ея усп'яховъ. Дал'ве, вы полагаете, не ошибся ли я въ родословной Карловинговъ, выводя ихъ женскую линію изъ Германской фамиліи Пепина Ланденскаго, а мужскую изъ Римской фамиліи Тонанціи Ферреоли. Здёсь я быль совершенно справедливь, какъ это видно и изъ самой родословной:



Съ последнимъ вашимъ замечаниемъ я совершенно согласенъ: родство Капетинговъ съ Греческими императорами чрезъ родство съ Русскими князъями должно было объяснить

въ примъчаніи, и если моя статья не печаталась, то будьте тавъ добры, присоедините эту краткую таблицу, а если вы сочтете нужнымъ, то и предъидущую:



Далье, въ томъ же письмъ читаемъ: "Ваше порученіе относительно просьбы въ Ивану Яковлевичу Горлову, о составленіи разбора статьи г. Небольсина, я ему передаль, и върно вы получили отъ него и отвътъ. Но другого порученія я не могъ исполнить, не имъя такого знакомаго, который бы взялся доставлять въ вашъ журналъ Петербургскія новости. Что же касается до вашего приглашенія мнъ участвовать въ составленіи рецензіи на статьи по Всеобщей Исторіи, то это трудъ для меня весьма лестный, и я не пропущу случая воспользоваться вашимъ приглашеніемъ. Еще разъ благодарю васъ, Михаилъ Петровичъ, за ваше снисходительное ко мнъ вниманіе и за вашъ обязательный подаровъ, который я и надъюсь получить вмъстъ съ объщанными вами оттисками моей статьи (18).

Критива М. М. Стасюлевича состоить изъ двухъ отдёловъ. Въ первомъ излагаеть онъ свой взглядъ на науку, во второмъ разбираетъ дисертацію Грановскаго. Первый отдёлъ вызванъ словами Грановскаго въ предисловіи въ Аббату Сугерію, что "сухое, не приложенное въ пользё общества знаніе, въ наше время не высоко цінится. Оно слишкомъ легко достается Если увеличился матеріалъ науки, то съ другой стороны и еще въ большей степени усилились средства, которыми его можно себъ усвоить. Современниковъ Гримма, Неандра, Шлоссера трудно удивить одною ученостью".

Осворбленный такимъ взглядомъ на науку, Стасюлевичъ виступилъ на защиту ея противъ мысли — требовать отъ науки правтической пользы, примъняемости въ жизни и занимательности. "Мив важется", — говорить онъ. — "не наука должна спусваться съ своей высоты, чтобы доставить занимательность возможно большей масст общества, а сворже само общество должно стараться о своемъ возвышении, чтобы умъть понимать занимательность науки. И, наконецъ, къ чему бы послужило такое унижение науки для запимательности? Сделавшись занимательною, она утратила бы свой характеръ, и слёдовательно перестала бы быть наукой... мы сметь утверждать, что если наука и должна быть занимательна, то только для немногихъ, какъ и всъ другіе предметы имфють каждый свою занимательность. Ученый, заботящійся о всеобщей занимательности своихъ ученыхъ трудовъ, подвергается опасности измънить наукъ и впасть въ беллетристику. Еще менъе должна, кажется, наука заботиться о пользъ, или, какъ выразился точнъе Грановскій, о приложимости своего знанія къ пользамъ общества... Кто изъ насъ, бывъ еще дитятею, при познаніи того или другого предмета имълъ въ виду пользу?... Если же такъ безкорыстенъ источникъ познанія въ ребенвъ, то неужели наука должна ему уступить въ своей безкорыстности?.. Къ наукъ лучше всего можно примънить извъстное выражение: fiat justicia, pereat mundus. Притомъ мы совершенно понимаемъ, откуда является упрекъ истиню научнымъ занятіямъ въ ихъ безплодности и безполезности. Все происходить отъ того односторонняго матеріальнаго понятія о польз'в, которое можно назвать даже меркантилизмомъ... Въ прошедшемъ столътіи энциклопедисты поставили себъ задачею сдълать науку примъняемою въ практической

жизни. Всякій знаеть, къ чему это повело. О наук' справедливо можно сказать: им'й въ виду въ наук' науку, а остальное приложится".

Несмотря на сдержанность, съ какою написанъ былъ этотъ критическій разборъ, противъ критика ополчились поклонники Грановскаго и одинъ изъ нихъ, а именно П. М. Леонтьевъ, воспользовавшись выходомъ въ свётъ магистерской диссертаціи М. М. Стасюлевича, подъ заглавіемъ Авинская Игемонія, напечаталъ въ Москвитянинъ же ёдкую противъ нея критику. Надо зам'єтить, что въ той же книже Москвитянина, гдѣ былъ напечатанъ критическій разборъ Стасюлевича, была напечатана анонимная статья самого Леонтьева, подъ заглавіемъ: Эстетическое кое-что по поводу картинъ и эскизовъ г. Өедотова, но подъ которою Погодинъ, вопреки желанію автора, выставилъ иниціалы: П. Л. 19).

Статья эта обратила на себя вниманіе цензуры и В. Н. Лешковъ выразилъ свои опасенія Погодину: "Статья эстетическая кое что о картинахъ Өедотова не навлекла бы непріятности, по толкованіямъ, которыя дѣлаетъ этимъ картинамъ и эскизамъ. Языкъ красокъ и цвѣтовъ можетъ подать поводъ къ такимъ соображеніямъ... и моральнымъ, и политическимъ, что можно допечь и самого живописца. — Какъ думаете?"

Все это раздражило Леонтьева и онъ написалъ Погодину рѣзкое письмо: "Пом'вщеніе неблагонам'вренной статьи Стасюлевича, равнымъ образомъ, пом'вщеніе моей статьи съ искаженіями и съ приставкою, противъ прямого моего желанія. начальныхъ буквъ имени, — вынуждаютъ меня, къ крайнему моему прискорбію, прекратить совершенно дружественныя отпошенія съ вашимъ журналомъ, если вамъ не будетъ угодно согласиться на сл'ядующія условія: 1) Пом'єстить въ сл'ядующей кніїжк'в мою рецензію диссертаціи г. Стасюлевича, которую я напишу значительно строже, нежели какъ я думалъ, коть въ ум'вренномъ тон'в, со вс'ямъ приличіемъ и совершенно безъ неосновательныхъ обвиненій и намековъ. Диссер-

тація такъ слаба, что, безъ снисхожденія говоря, надобно о ней говорить очень невыгодно. Снисхожденія же авторъ не заслуживаетъ послъ своей выходки. 2) Помъстить въ слъдующей же книжко въ концо отдола смоси слодующее извинение: Редакція Москвитянина извиняется передь авторомь статьи: Эстетическое кое что, въ томъ, что внизу ея, противъ его желанія, были проставлены буквы: И. Л. Сколько права я якью требовать отъ Москвитянина такого извиненія, вы знаете столько же хорошо, какъ и я, и потому я поворнъйше прошу, чтобы въ случай вашего согласія, извиненіе редакціи было напечатано въ тох самых словах, вавъ я его написалъ. Вы необходимо должны сознаться, что, несмотря на недоброжелательство во мнв Москвитянина, я сдвлаль съ своей стороны всевозможное, чтобы съ нимъ сблизиться. Я искренно желаль и теперь еще желаю ему процейтанія. Готовность мою содействовать тому, по мере моихъ силь, я началь-было показывать на дёлё. Но теперь самъ Москвитянина насильственно принуждаетъ меня обратиться къ вамъ съ этимъ письмомъ, крайне для меня непріятнымъ."

Вследь за симъ, Леонтьевъ, отправляя свою вритическую статью на диссертацію Стасюлевича, писаль Погодину: "Доставляя къ вамъ рецензію на Стасюлевича, я покорно прошу васъ, согласно объщанію, напечатать ее въ первой іюньской внижкв. Чтобы отвлонить отъ Москвитинна всякое обвиненіе въ нападеніи на сего господина, я почель приличнымъ подписать свое имя. Поэтому я просиль бы васъ напечатать ее безъ примъчаній и приказать ворректуру доставить миъ, а равно и подписной листъ въ случав ежели В. Н. Лешковъ что-нибудь вычервнетъ. Вмъсть съ тьмъ Леонтьевъ настаиваль, чтобы статья его противъ Стасюлевича была напечатана сворве, ибо "черезъ мъсяцъ", —писалъ онъ Погодину, — "говорить о такой дряни не стоить, а мив, признаюсь. не хотелось бы, чтобъ мой трудъ, хотя и небольшой, пропаль даровъ. Къ тому же помъщениемъ Москвитянина очистился бы отъ тъхъ нападеній, которыя сыплются на него со всъхъ

сторонъ, и показалъ бы, по крайней мъръ, что онъ относятся не къ нему. Впрочемъ, это только мое желаніе и мнъніе. Что касается до исполненія, какъ вамъ угодно. Возможность же исполненія, кажется, не совствъ прошла, потому что еще остается цълая недъля, а въ статейкъ не будетъ далеко листа <sup>20</sup>.

Но Погодинъ исполнилъ желаніе Леонтьева неохотно. Подъ 30 мая 1850 года, онъ записалъ въ своемъ Диевнико: "Рецензіи Леонтьева не должно бы помъщать". Однаво она была помъщена въ Москвитянинъ, и съ такимъ примъчаніемъ Погодина: "Върные правилу о свободъ ученыхъ и литературныхъ мнѣній, подъ коимъ подписывается имя, мы помъщаемъ эту рецензію, хотя почитаемъ ее слишкомъ строгою. Критикъ опустилъ изъ виду различіе между диссертаціею ученою, литературною и диссертаціею обязанною. Эта рецензія вызвана, кажется, рецензіей самого Стасюлевича, которую мы помъстили въ послъднемъ нумеръ, также въ исполненіе нашего правила. Гораздо лучше, еслибъ сія послъдняя была опровергнута положительно. Само собою разумъется, что мы готовы помъщать такіе отвъты".

Леонтьевъ свою рецензію на магистерскую диссертацію Стасюлевича начинаєть такими словами: "Обязанность рецензента, особенно въ нашей еще довольно юной литературт состоить въ томъ, чтобы, мягко и правдиво указывая на недостатки каждаго сочиненія, выставлять съ участіемъ хорошія его стороны, ободрять и поддерживать автора на томъ пути, который ему особенно свойственъ, и доброжелательнымъ сужденіемъ способствовать ему употреблять свои силы на такія работы, въ которыхъ его трудъ можетъ быть наиболте производителенъ. Еще болте доброжелательности и осмотрительности долженъ показывать рецензентъ, когда имтеть дто съ первыми учеными или литературными опытами. Слишкомъ строгій отзывъ можетъ привести въ отчанніе и отбить охоту, слишкомъ снисходительный — возбудить ошибочныя понятія объ усптать: и въ томъ и другомъ случать, рецензія не бу-

деть имъть добрыхъ послъдствій, скорте ослабить энергію автора или приведеть его въ болевненную раздражительность, нежели напряжеть его силы. Поэтому-то, когда еще вскоръ послѣ диссертаціи Стасюлевича, мы прочли ее и увидѣли, что отыскивать въ ней хорошія стороны стоить гораздо большаго труда, нежели указать на недостатки, мы отложили намъреніе писать на нее рецензію, и остались бы при этомъ, даже послъ того, какъ эта диссертація была совершенно не по достоинству расхвалена рецензентомъ одного Петербургскаго журнала \*), очевидно нисколько незнакомымъ съ предметомъ. Приглашенные недавно редавцією Москвитянина, мы были въ затрудненіи и віроятно, не иначе свазали бы наше мевніе о диссертаціи Стасюлевича, какъ при отчетв о вакой нибудь другой книгъ, занимающейся родственнымъ предметомъ. Но теперь авторъ значительно облегчилъ наше дёло, выступивъ самъ рецензентомъ, тъмъ болъе, что книга, имъ рецензированная, есть также ученая диссертація. Поэтому-то, при ея рецензіи Стасюлевичъ читьль случай высказать нъсколько мыслей и требованій относительно ученыхъ диссертацій вообще, -- и намъ остается только легкій трудъ приложить его требованія въ его собственному произведенію. При этомъ д'ял'я мы совершенно свободны отъ опасенія быть несправедливыми: мы будемъ его судить по его собственной формулъ; если мы возьмемъ на себя обязанность судьи, то на его сторонъ будетъ выгода, что онъ будетъ и подсудимымъ и преторомъ. Произнесение приговора мы также предоставимъ ему самому. Сужденіемъ нашимъ онъ, конечно, не оскорбится, какъ оно ни будеть невыгодно: какъ писатель не начинающій, а уже судящій и рядящій въ литератур'в, онъ, нав'врное, не потребуеть оть насъ снисходительности. Мы же вромъ того будемъ благонамфренны, будемъ говорить прямо и безъ заднихъ мыслей".

Но М. М. Стасюлевичъ не сдавался и прислалъ Погодину

<sup>\*) &</sup>quot;Современникь", май, 1849 г.

обширный Отвът И. М. Леонтьеву на его историческія и филологическія замычанія къ разсужденію Авинская Игемонія. Въ началъ своего отвъта М. М. Стасюлевичъ между прочимъ замъчаетъ: "Г. Леонтьевъ въ своей рецензіи занимается не только главнымъ своимъ предметомъ, но также косвенно защищаеть, какъ то справедливо замътиль и Погодинь, автора Аббата Сугерія. Мы въ своей рецензіи на сочиненіе Грановскаго думали исполнить только одну изъ самыхъ простыхъ обязанностей рецензента; внести ее въ протоколъ науки. На недостатки и промахи мы совствит почти не указывали и даже извиняли ихъ, какъ необходимое следствіе положенія науки о Средней Исторіи. Леонтьевъ въ своемъ косвенномъ защищенів Аббата Сугерія ничего не приводить въ опроверженіе высказанной нами главной мысли о сочинении Грановскаго, и какъ будто бы tacile соглашается съ нами, потому что сущность его защищенія состоить въ следующемь: если авторь Авинской Инмоніи — предмета Древней Исторіи, гдв всв источниви корошо обработаны и приготовлены, - быль въ своей магистерской диссертаціи такъ неоснователенъ и ошибоченъ, то тъмъ болье все это извинительно автору докторской диссертаціи, предметъ которой заимствованъ изъ Средней Исторіи, и потому не имбетъ такихъ общирныхъ пріуготовительныхъ средствъ. Мы отказываемся решительно отъ чести выдавать себя за мърило достоинства чужихъ трудовъ: недостатки магистерской диссертаціи не могуть оправдывать недостатковь диссертаціи докторской. Но мы не будемъ болье говорить объ этой сторонъ рецензіи Леонтьева, а потому оставимъ безъ вниманія и всё тё личности, на которыя авторъ быль вызванъ невольно своей косвенной апологіей. Наша рецензія на Аббата Сугерія немного потеряеть оть того, что вто-нибудь будеть видъть въ ней одну нашу свлонность въ процессу писанія, по крайней мірь она потеряеть столько, сколько можетъ выиграть отъ подобнаго голословнаго обвиненія самъ авторъ Аббата Сугерія. Мы писали не ex officio и обращались не къ мелочамъ, какъ то делаютъ другіе рецензенты"...

Полемива М. М. Стасюлевича съ П. М. Леонтьевымъ завлючилась антивритивою последняго: Еще о разсуждении г. Стасюлевича Авинская Игемонія. Въ своей антикритивъ Леонтьевъ прежде всего останавливается на примъчании Погодина и пишетъ: "Редавція обвиняла меня въ слишкомъ большой строгости и утверждала, что я опустиль изъ вида различіе между диссертацією ученою, литературною и диссертацією обязанною. Но я просиль бы позволенія у редакціи, пользуясь правами отдёла антикритики, спросить ее, въ чемъ же я могь быть слишком строгимь?.. Ежели рецензія показалась редавціи слишкомъ неблагопріятною, то это впечатлъніе произошло не отъ моей строгости, а отъ числа недостатковъ, мною указанныхъ. Полагала ли редакція, что я ихъ выдумаль?.. Навонець, ежели я упустиль изъ виду, что диссертація Стасюлевича не ученое и не литературное сочиненіе... то что же она такое..?" На эти вопросы Погодинъ отвътилъ: "Отвъчать на эти вопросы очень легко: стоитъ только напомнить антикритику, что понятіе о строгости отнюдь не исключаеть понятія о справедливости и наобороть... а что васается до понятія объ обязанныхъ диссертаціяхъ, то оно высвазано было уже нѣсколько разъ въ Москвитянини: обязанная диссертація есть часть экзамена, производимаго въ опредвленный сровь, а именно черезь годь последняго".

На замъчание Стасюлевича, что Леонтьевъ въ своей рецензіи восвенно защищаль Аббата Сугерія, антикритикъ отвъчаль: "Это утвержденіе меня не только удивило, но и осворбило до послъдней степени. Мнъ не могло придти въ голову защищать Т. Н. Грановскаго, потому что это было бы съ моей стороны по меньшей мъръ страннымъ притязаніемъ... Я же имъль въ своей рецензіи цълью характеризовать рецензента Аббата Сугерія по его сочиненію объ Авинской Игемоніи"... <sup>21</sup>)

Кром' Леонтьева, на Стасюлевича ополчились Отечественныя Записки и тамъ появился цёлый рядъ статей противънего и между ними статья И. К. Бабста, подъ следующимъ

заглавіемъ: Нъсколько зампчаній по поводу критики г. Стасюлевича на книгу Аббатт Сугерій Т. Н. Грановскаго. Замічанія свои Бабсть начинаеть ироническимъ отзывомъ о Москвитянинть: "Нельзя не отдать справедливости Москвитянину, критика его своимъ тономъ и своей оригинальностью обратила на себя должное вниманіе. Оригинальностью отличался этотъ журналь всегда, оригинальность за нимъ и теперь, когда этотъ новый фениксъ возникъ изъ своего пепла" <sup>22</sup>). Но къ замівчаніямъ Бабста Стасюлевичъ отнесся безпристрастно и даже замітиль, что въ нихъ поміщенъ "котя краткій, но мастерски изложенный очеркъ постепеннаго развитія феодальной системы" <sup>23</sup>).

## VI.

Обратимся теперь къ графу С. С. Уварову, уступившему волею судебъ, свое курульное кресло князю Ширинскому-Шихматову. Послъ своей отставки, графъ Уваровъ первое время проживаль въ Петербургв. 28 марта 1850 года, Плетневъ писаль Жуковскому: "Вчера, графъ Уваровъ, онъ теперь очень часто приглашаеть меня къ себъ объдать, говоря, какъ будеть онъ доволенъ своимъ лътнимъ пребываніемъ въ Подмосковной своей, прибавиль: тамъ нельзя не чувствовать, до какой степени пріятно быть богатымъ. Эти слова сжали мое сердце. И онъ еще не почувствоваль, что не только совровища, имъ свезенныя въ Порвчье, да и совровище всвхъ Разумовскихъ изъ Батурина, Яготина, изъ Москвы и Петербурга, не въ состояніи прибавить капли того тихаго наслажденія, въ которомъ одномъ нуждается душа наша! Онъ ни картинами, ни книгами, ни мраморами своими до сихъ поръ не хотълъ, или не умълъ пользоваться, только цёлую жизнь продолжаль собирать; а надвется вдругъ вкусить удовольствіе целой жизни накануне смерти своей, явившись туда чёмъ-то въ роде развалины. Вотъ чемъ оканчивается привычка откладывать жить сообразно истиннымъ потребностямъ своимъ и воображать, что намъ необходима бездна вещей".

Въ мав того года, графъ Уваровъ отправился въ Порвчье и по дорогв прожилъ нъвоторое время въ Москвъ. Увидавши его, Шевыревъ писалъ Погодину: "Сейчасъ видълъ Сергія Семеновича. Ахъ! Какъ его жаль! Какъ онъ изменился! Въ Порвчье непременно поедемъ, разумется вместь. Мне же по дороге въ Вяземы". На другой день (28 мая 1850 г.), Погодинъ увидёлъ Уварова,, и записалъ въ своемъ Диевникъ: "Обедалъ у Уварова. Развалина, но духъ еще бодръ".

По приглашенію Уварова, Погодинъ прожилъ три недѣли въ Порѣчъѣ. Изъ Днеоника его видно, что онъ проводилъ тамъ время не совсѣмъ праздно и трудился надъ Русскою Исторіею. Тамъ, между прочимъ, онъ написалъ о Св. Игуменъ Печерскомъ Өеодосію, бесѣдовалъ съ хозяиномъ Порѣчън "о просвѣщеніи нашего времени", купался. гулялъ а по вечерамъ "игралъ въ преферансъ съ больнымъ".

Вивств съ твиъ Погодинъ прочелъ въ Порвчьв какуюто лекцію, содержаніе которой намъ неизвъсто. которой сохранился весьма нелестный отзывъ Шевырева: "Левцію у Уварова ты просто мямлиль и Богь знасть, что изъ нея вышло". Въ это же лето посетилъ Поречье учитель Уварова, знаменитый академивъ Грефе. Гуляя въ одно великоленное іюльское утро съ хозянномъ Поречья по адлеямъ рощи, академикъ вдругъ восклинулъ съ восторгомъ: "Ахъ, Боже мой! Какъ это жаль, что вы были министромъ"!-- Что вы хотите этимъ сказать? спросиль Уваровъ, улыбаясь. - "То", отвъчаль онъ, — "что безъ этого вы, право, были бы превосходнымъ елленистомъ". Затемъ, понизивъ голосъ, онъ прибавилъ: "еслибы впрочемъ вы захотели побольше заняться изучениемъ грамматики, которую вы не довольно уважаете " 24).

Въ началъ августа, Погодинъ твадилъ въ Москву и оттуда привезъ въ Портиве П. М. Леонтьева. 6 августа 1850 г., нашъ герой писалъ Шевыреву: "Безъ четверти въ часъ я пріталь въ Вяземы, во вторникъ; постояль противъ дома.

Въ крайнемъ окошкъ свътился только огонекъ. Вы всъ почивали. Да почіетъ на нихъ и благословеніе Божіе, подумалъ я, и повхалъ далье. Въ этой минуть было для меня что-то поэтическое. А опоздалъ я потому, что Леонтьевъ, котораго пригласилъ въ Поръчье, прівхалъ ко мнт въ 7 часовъ, вмъсто 5-ти. Графа — порядочно здоровье. Я принялся за работу ретиво. Думаю пробыть здъсь до 13-го августа. Увъдомъ меня, что привезъ новаго и утъщительнаго попечитель? Когда будетъ министръ, наслъдникъ, великіе князья. Сообразно съ этими свъдъніями я остался бы здъсь, можетъ быть, дольше, потому что мнт хочется кончить одно важное отдъленіе, которое не хотълось бы прерывать... Сейчасъ увъдомляютъ меня объ оказіи, и я прерываю письмо, и самъ иду къ объднт помолиться, о еже книги читати въ любезномъ отечествъ было можно".

Целью поездки И. М. Леонтьева въ Поречье было изучение находящейся тамъ знаменитой овальной урны или саркофага Альтемсіанскаго, которому, по зам'вчанію его, и въ Ватиканъ было бы дано, почетное мъсто 25). Впослъдстви . Теонтьевъ посвятилъ особую статью этому помятнику, и подъ заглавіемъ: Бакхическій памятникъ графа С. С. Уварова, напечаталь ее въ своихъ Пропилеяхъ. Статью свою Леонтьевъ начинаетъ тавими словами: "Немного еще до сихъ поръ на свъть такихъ прекрасныхъ, такое гармоническое впечатленіе производящихъ комнатъ, кавъ средній заль верхняго этажа въ Порецкомъ замев, принадлежащемъ графу С. С. Уварову. Это не музей, въ томъ смыслъ, какъ мы теперь обывновенно употребляемъ это слово, - не комната, загроможденная художественными произведеніями и подобная бол'є магазину, нежели храму искусства. Ежели это музей, то только въ древнемъ емысл'ь, μουσείον, обитель музъ. Войдя въ этотъ залъ, вы не запутаетесь въ разнообразномъ множествъ художественныхъ произведеній; однимъ взглядомъ вы окините все и тотъ часъ же почувствуете, что вы находитесь не между художественпыми произведеніями, а въ самому произведеніи художественномъ. Этотъ залъ оставляеть впечатлъніе общее; вспоминал о немъ, вы будете всегда представлять его себъ, какъ одно цълое... Въ немъ ничего нельзя ни прибавить, ни убавить, ни что въ немъ не подавляется другимъ. Ни архитектура не принесена здъсь въ жертву произведеніямъ ваянія, ни изваянія—архитектуръ... Дневной свътъ равномърно разливается въ залъ черезъ огромное отверстіе, устроенное въ куполъ"... <sup>26</sup>).

Одновременно съ Погодинымъ, Грефе, Леонтьевымъ, гостилъ тогда въ Порвчвъ и будущій министръ Народнаго Просвъщенія графъ Дмитрій Андреевичъ Толстой. Тамъ Погодинъ впервые познавомился и сблизился съ этимъ государственнымъ человъвомъ и, по возвращеніи въ Москву, оба они вспоминали о Порвчвъ <sup>27</sup>). Но дружба ихъ пресъвлась тогда, когда графъ Толстой, сдълавшись министромъ Просвъщенія, сталъ обновлять память графа С. С. Уварова введеніемъ влассичесваго образованія въ учебныя заведенія Министерства Народнаго Просвъщенія.

Самъ хозяннъ Порвчья, не смотря на удручающія его болізни, продолжаль заниматься литературою и сочиниль на Французскомъ языкъ академическую записку: Объ исторической достовприости, которую отправиль въ Академію Наувъ, при следующемъ письме къ непременному секретарю: "Во время пребыванія моего въ деревнъ, посреди отдохновенія, необходимаго для разстроеннаго моего здоровья, я искаль отрады въ забавахъ ума. Вследствіе того составилась небольшая записка о вопросв, занимающемъ всвхъ. Я прошу васъ представить въ общее собрание этотъ трудъ, какъ слабую дань всегдашней моей привязанности къ Авадеміи и неизмённой преданности умственнымъ занятіямъ, которыя то веселили, то утвшали меня въ разныхъ обстоятельствахъ жизни, не утративъ ничего изъ благотворнаго своего вліянія". По всей въроятности переводъ съ этой статьи предположено было напечатать въ Москвитянинъ, ибо въ Дневникъ Погодина, подъ 8 декабря 1850 года, мы находимъ следующую записы: "Исправляль переводную статью Уварова". Кром'в того, Погодинъ писалъ Шевыреву: "Перечти коть слегка статью Уварова въ типографіи. Не имъю силъ. Не замътишь ли чего, разумъется, безъ малъйшей отвътственности съ твоей стороны. Я исправилъ прежде переводъ, но можетъ быть, что-нибудъ не такъ; ты знаешь его щекотливость"?

Въ сентябръ 1850 года, графъ С. С. Уваровъ оставиль свое Поръчье, переселился въ Москву и прогостиль тамъ нъкоторое время. О сношеніяхъ Погодина съ бывшимъ министромъ, во время пребыванія его въ Москвъ, мы находимъ слъдующія свъдънія въ его Дневникъ:

Подъ 16 сентября 1850 г.: "Къ Уварову. Все министръ".

- 17 —: "Вечеръ у Уварова. Смѣшная сцена Шевырева съ Уваровымъ, по поводу статьи о саркофагѣ. Игралъ".
- 19— —: "Объдалъ у Уварова. Спалъ. Игралъ въ преферансъ".
  - 21 —: "Вечеръ у Уварова".
- 22 —: "Вечеромъ у Уварова, который считаетъ меня, какъ будто обязаннымъ прівзжать къ нему. Решился переждать".
- 25 —: "Объдъ у Грудева и спалъ. Вечеръ у Уварова".
- 26 —: "Обѣдъ у Уварова. Вечеромъ игралъ въ карты. Досада отъ Грудева, мое самоотверженіе даже смѣшно. Я жертвую временемъ и пр. для удовольствія Уварова и получаю еще непріятности".
  - 30 —: "Объдалъ у Уварова".
- 3 октября ; Пъшкомъ къ Уварову. Вечеромъ прівхаль молодой Уваровъ: bonjours рара: Играль въ карты и радъ что отыграль половину".
  - 4 —: "У Уварова игралъ въ карты".
- 6 —: "Вечеръ у Уварова и простился. Долгъ свой я заплатилъ съ лихвой".

Въ Петербургъ Уварова ожидало великое утъщение: императоръ Николай I еще разъ удостоилъ, въ день своего тезоименитства, торжественно изъявить ему благоволение свое за прежнюю службу: 6 декабря 1850 года графу С. С. Уварову пожаловань быль ордень св. апостола Андрея Первозваннаго. "Это лестное внимание монарха",—повъствуеть П. А. Плетневъ,— "видимо оживило исчезавшия силы страждущаго. Онь какъ будто располагался воспротивиться вліянію климата, и занялся устроеніемъ для себя дома въ Санкт-Петербургъ".

Погодинъ восторженно привътствовалъ Уварова съ этимъ пожалованіемъ: "Спети поздравить ваше сіятельство", —писаль онь, - "съ первою въ Россіи гражданскою наградою. Честь и слава государю! Я всегда быль ув'врень, что онь знаеть, любить Россію больше всёхъ его окружающихъ. Предъ славнымъ своимъ юбилеемъ, послъ слышанныхъ влеветь и напраслинь, онъ увидёль, что отказываться ему оть иногихъ блистательныхъ страницъ царствованія никакъ нельзя. Сводъ законовъ. Унія, Варшава, Араратъ, дороги, мосты, дворцы, храмы-безъ университетовъ, безъ образованія, безъ словесности не могутъ блистать вполнъ. Словами рескрипта: "отличное состояніе, въ какомъ вы оставили учебныя заведенія", Русское ученое сословіе ободрится и вздохнеть въ первый разъ свободно после прошедшихъ невзгодъ, увидевъ, что оно не въ опалъ у государя, которому всегда было предано. А ово можетъ принести Отечеству и Престолу много пользы, не меньше врвпостей и армій. Всякій ввиъ имветь свое оружіе. Повторю: честь и слава государю! Я обрадовался за него еще больше, чёмъ за васъ, хотя и очень радъ, что вы утвшены такимъ знавомъ его благоволенія, столько для васъ дорогого" <sup>28</sup>).

## VII.

Главнымъ поприщемъ дъятельности Погодина и въ 1850 г. оставался *Москвитянинъ*. Но не было ладу между нимъ и главнымъ тогдашнимъ сотрудникомъ его А. Ө. Вельтманомъ, о чемъ свидътельствуютъ нижеслъдующія записи *Дневника* Погодина:

- Подъ 2 феораля 1850 г: "Къ Горчавову, чтобъ посовътоваться о Вельтманъ".
- 5 —: "Получилъ письмо отъ Вельтмана: лучше разойтиться вмысто споровъ. Отвъчалъ".
- 7 —: "Вечеръ у Вельтмана. Несетъ свое, а сердиться на него нельзя".
- 9 —: "Ультиматумъ Вельтману, все еще это заноза мив".
- . 10 —: "Досадное письмо отъ Вельтмана, котораго долго не читалъ. Попадись-ка къ этимъ добрымъ людямъ".
- 4 марта —: "Новая досада отъ Горчакова, который несетъ другое, чёмъ Вельтманъ. Чортъ ихъ разберетъ. А мив просто мочи нётъ".

Къ довершенію всего, въ это время между Погодинымъ и Вельтманомъ вознивла ученая полемика, поводомъ которой былъ Дмитріевскій соборъ во Владимірів на Клязьмів.

Въ 1849 году, графъ С. Г. Строгоновъ издалъ въ Москвъ свою археологическую монографію, подъ заглавіемъ: Димитріевскій соборь во Владимірь на Клязьмь, съ многочисленными снимками внутреннихъ и наружныхъ частей этого зданія, барельефовъ и орнаментовъ, а также и ствиной иконописи. Въ этомъ сочинении графъ Строгоновъ, по свидетельству О. И. Буслаева, обнаруживъ общирныя свъдънія въ Исторіи Византійскаго и Романскаго стиля, не ограничился только техническою стороною предмета, но вошель въ историческія изслёдованія о сооруженіи храма, пользуясь свидётельствами нашихъ лътописей. Погодинъ напечаталъ въ Москвитянинъ на это сочиненіе рецензію, которая начинается похвалою изданія, за ен археологическую часть. "Исторія искусствъ въ Россіи", — говорить рецензенть, — "получаеть себъ превосходный запась въ этомъ богатомъ изданіи: важется, ни одно произведеніе зодчества не было у насъ изображено въ такихъ подробностяхъ, какъ теперь Дмитріевскій соборъ во Владиміръ. Нельзя довольно возблагодарить автора за его выборъ, за его вниманіе и отчетливость, за его трудъ. Въ объяснительномъ текств предложено множество любопытныхъ замвчаній, догадовъ и указаній, общихъ и частныхъ, о сродствъ этого пачатника съ другими, и различіи съ прочими, объ отличіяхъ архитектуры Ломбардской, сравнительно съ Византійскою, о происхожденіи равныхъ изображеній въ украшеніяхъ, о значенін луны подъ крестомъ, встръчаемой на нашихъ церквахъ, о значении голубя на нъвоторыхъ древнихъ церввахъ еписвопсвихъ, объ употребленіи орла на стінахъ собора. Многія догадки очень остроумны и сделають честь не только любителю, но и знатоку, напримеръ, объ отношении наружныхъ фигуръ въ событіямъ изъ жизни Димитрія Солунскаго въ Маведоніи и проч. Тексть снабжень историческими примічаніями; призваны въ помощь древнія монеты, образа, влассическія сочиненія, многія р'ёдкія изданія. Однимъ словомъ, вритика должна отдать полную справедливость внигв, что относится до Археологіи". Но что относится до Русской Исторін, рецензенть просить позволенія у автора, вступить съ нимъ въ споръ, заметивъ при этомъ, что авторъ не обратилъ на нее должнаго вниманія и отнесся въ ней, какъ въ дёлу, почти постороннему.

Зам'вчанія рицензента прежде всего касаются нев'врностей, допущенных графомъ Строгоновымъ на первыхъ страницахъ сочиненія, гді говорится почему великій князь Андрей Боголюбскій облюбоваль окрестности Владиміра. Другое возраженіе Погодина относится къ замівчанію графа Строгонова объ обращеніи великаго князя Андрея Георгіевича къ западнымъ художникамъ: "Андрей не любилъ южной Россіи; не удивительно, что не слідуя принятымъ многимъ обычанмъ, онъ не прибігнуль къ украсившимъ Кіевъ Византійскимъ художникамъ в обратился къ западу". Противъ этихъ словъ Погодинъ возражаеть: "Нелюбви Андрея предполагать не изъ чего: за что ему было не любить? А предполагать, что вслідствіе нелюбви въ Кіеву онъ не хотіль обращаться и къ Греческимъ художникамъ, — это уже слишкомъ натянуто. Утверждать, чтобъ Андрей хотіль основать во Віадиміръ особую митрополію—

нътъ причинъ твердыхъ (хоть это весьма бы шло въ моему воззрънію на Андрея)".

На эту рецензію отвіналь не авторь, но въ защиту его противъ Погодина выступилъ А. Ө. Вельтманъ, и вакъ это ни странно, пом'єстиль въ самомъ Москоимяниню нівсколько колкихъ замъчаній противъ самого же редавтора журнала-Погодина. Домашнія полемиви, вритиви, антикритиви и ревретиви издавна были въ обычаяхъ, чуть не въ преданіяхъ Погодинскаго журнала. Такъ и на этотъ разъ Погодинъ не затруднился дать мъсто возраженіямъ Вельтмана въ Москеимянини, а съ своей стороны противопоставилъ имъ подстрочные отвъты. Въ этихъ отвътахъ Погодинъ указывалъ на незнакомство Вельтмана съ вновь изданными источниками и намекаль на склонность своего противника къ фантастичесвимъ завлюченіямъ: по земль прямо ходить мудренье, говорилъ Погодинъ, "чвиъ летать по воздуху". Вельтианъ въ концъ своей антикритики счелъ умъстнымъ упомянуть объ "излишней самоувъренности и навлонности въ опрометчивымъ приговорамъ г. Историка", на это Погодинъ отвъчалъ: "Это уже обвинение не шуточное. Я могъ бы подать также несволько советовь, и не безь основаній, антикритику; но, уважая правила гостепріимства, удержусь отъ нихъ, и хотя хозяинъ, но не буду подражать гостю. Сколько въ приговоръ есть справедливаго, предоставляю судить читателямъ. Удивляюсь только, что антикритикъ, произнося такой жестовій приговоръ, скрылъ свое имя. Бросать камень изъ-за угла не годится" <sup>29</sup>).

Этихъ примъчаній Погодина Вельтманъ тоже не могъ оставить безъ отвъта; но отвъчаль уже не въ Москвитянинъ, а въ Съверной Пчель, подъ ваглавіемъ: Время построенія Владиміра на Клязьмь, отвъть своей Вельтманъ начинаетъ такими словами: "Сочинитель антикритики послалъ къ Погодину статью свою отъ собственнаго своего имени, и

нотому удивляется словамъ его, будто бы "антивритивъ скрылъ отъ него свое имя"  $^{30}$ ).

Погодинъ еще разъ отвъчалъ Вельтману въ Москвитяи воспользовался этимъ случаемъ, чтобы сдёлать нинъ следующую характеристику своего противника: "Г. Вельтманъ пріятный пов'єствователь, воображеніе у него живое, нгривое, язывъ легвій: воть его достоинства. Всявую его пьеску, страничку, сцену, прочтешь на досугъ съ удовольствіемъ, но науви строгія, Исторія, Филологія, особенно вынь, имъють иныя требованія... Соблюденія этихъ-то строгихъ требованій Погодинъ и не находиль въ ученыхъ изисканіяхъ Вельтмана. Подтвердивъ еще разъ справедливость своихъ объясненій, Погодинъ спрашиваль: "Для чего же написаны двъ статьи, употреблено столько неблагодарнаго труда и отнято столько времени отъ забавныхъ привлюченій Чудодія, коихъ мы рады прочесть хоть въ тысячь и одной главахъ!

Короче сказать, Погодинъ безъ взявихъ церемоній совітовалъ Вельтману оставить скользкое поприще историческихъ изысканій и отдаться вполнів своей фантазіи 31).

Въ Москвитянино А. Ө. Вельтманъ завъдывалъ между прочимъ и Библіографією. Послъ стычви съ Погодинымъ по исторической части, на Вельтмана именно за библіографію вапалъ М. А. Дмитрієвъ, и въ девабръ 1850 года, писалъ Погодину: "Я въ вамъ писалъ и еще пишу о библіографіи Вельтмана: она нивуда не годится!—Читатель хочетъ знать о внигъ дото вещи: что от ней и хороша ли она; а главное первое. Теперь я прочиталъ о сочиненіяхъ императрицы Еватерины, и ничего не узналъ, что въ нихъ. Затъмъ и не повупаю. Комедіи ли въ нихъ, или статьи изъ Собесподника, или тутъ же и Набазъ. Кабая же польза для иногородныхъ, воторые хотъли бы выписать книгу? Онъ отбиваетъ повупщивовъ отъ внижной лавви Москвитянина! Его библіографія—это ничего больше, кавъ печатная бумага! А что за пошлыя и мутныя разсужденія объ отеческихъ отношеніяхъ,

о какихъ-то завътахъ!--и что за вздоръ, что Федулз писанъ для Эрмитажнаго театра: онъ игранъ быдъ на вольномъ театръ. До Еватерины впускались въ театръ только знатныя особы и гвардейскіе чины и занимали м'єста по чинамъ же; а при ней учреждень вольный театръ за умфренную плату, и именно изъ видовъ просвъщенія. Для Эрмитажа особенно писались піесы ею и особами ея общества, н больше по-Французски: онв всв напечатаны и по-Русски. Да отучите его ходить около вниги, и нести околесную, ни въ селу, ни въ городу; научите его глядъть на внигу прямо и говорить что въ ней есть!-Всѣ другія библіографическія статьи у вась преврасны: вратки, полны и толковы. Напримеръ, о двухъ богословіяхъ Макарія и Антонія, я тотчасъ поняль, и теперь отъ меня зависить которую изъ нихъ выбрать и выписать; а сочиненія Екатерины попроще и полегче Богословіи, но я и теперь не знаю, что въ нихъ содержится.

Не хотите ли, для смѣха, я вамъ напишу примѣръ библіографіи Вельтмана?—Читайте:

Путешествіе Гумбольта. 1850 года, Типогр. NN и проч. и проч.

"Самое первое путешествіе намъ извѣстное, это переселеніе Авраама въ землю Ханаанскую; а второе—путешествіе Іакова въ Египтѣ. Самое же послѣднее Салтыкова въ Индію. Между этими лицами путешествій было множество! А было время, когда и цѣлые народы пускались путешествовать: напримѣръ— Израильтяне изъ Египта; или великое переселеніе народовъ. Но гораздо прежде ихъ перешли въ Европу, коротко извѣстные только мнѣ одному: Асы. Что они были чистые Славяне, а пришли изъ Индіи въ Норвегію, и что они были точно путешественники, это доказываетъ ихъ имя, потому что куда они ни появлялись въ Европѣ, туземцы дѣлали тамъ вопросы, а они, не понимая, отвѣчали по-Русски ась? Почему ихъ и прозвали Аси или Азы. Они еще до Кирилла и Мееодія составили азбуку Славянскую. Какъ ихъ прозвали: ась? — Асы;

тавъ и буквы прозвали: азы. Путешествій много: есть voyage autour de ma chambre, voyage dans mes poches, послъднее нинче больше всего въ модъ". И вонецъ!.. А гдъ же туть о путешествін Гумбольта? Извините мою шутку; но это точное изображение безсиысленной и безтольовой библіографіи Вельтмана! Вы сами написали презабавнымъ образомъ, въ вашей сборной повёсти о Хомяковё; потому и этотъ портретъ примите благосклонно. Но, не шутя скажу, что ни объ одной внигъ не получишь нивавого понятія! А это что за офицерсвая шуточка о Милоновъ? "Ты, Нина, будешь читать мои стихи"? А Нина говорить: "не хочу". Ну такъ публика прочитаетъ, и публика говоритъ: "не стану". Это уже значитъ давать совершенно превратное понятіе о нашей литературів! Всякій подумаєть, что Милоновь быль чувствительный стихотворецъ; а Милоновъ отличался въ свое время сатирами, въ воторыхъ узнавались сильныя лица того времени. А гдв взялъ Вельтманъ, что Карамзинъ свазалъ о Капнистъ:

> Капниста я прочемъ, и сердцемъ соврушился. Зачёмъ читать учился!

Это эпиграмма самого Капниста, и напечатана въ первомъ изданіи его сочиненій, гдѣ помѣщена и его сатира на правы. А эта сатира и эпиграммы не вошли во второе изданіе потому что во второй разъ были изданы только лирическія его стихотворенія. Это первое изданіе есть въ моей Московской библіотекѣ: если хотите, сынъ мой можетъ достать изъ шкафа. Заключеніе: Вельтманъ не знаетъ совсѣмъ литературы, и можетъ писать только свои безконечные романы, которые я читалъ бы съ удовольствіемъ, еслибы имъ былъ конецъ".

Такъ закончилась дъятельность А. Ө. Вельтмана въ *Москви-*

У Шевырева съ Погодинымъ продолжали быть постоянныя столвновенія. Подъ 9 января 1850 года, въ Дневникъ Погодина мы читаемъ: "Въ типографіи сквернъйшее письмо отъ Шевырева, котораго хорошія внутреннія качества по-

погодинъ писалъ: Хорошо что я увъренъ, что это волны пънистыя сверху, а что подъ ними у тебя все то же доброе и любящее сердце, но я тебъ говорю торжественно, любовно и искренно, что верхнія волны, особенно въ первую минуту горячности, у тебя бываютъ прескверныя, и что тебъ надобно воздержаться, особенно при твоихъ теперешнихъ оффиціальныхъ отношеніяхъ, гдъ часто бываетъ всякое лыко въ строку".

## **VIII** \*).

Въ 1850 году, Москвитянина вступиль въ новую эру своего существованія. Въ его изданіи приняль энергичное участіе вружовъ литературный, вружовъ, получившій впослідствіи названіе Молодого Москвитянина, и который, "подъ предводительствомъ Погодина", состояль изъ слідующихъ лиць: А. Н. Островскаго, Т. И. Филиппова, Е. Н. Эдельсона, Б. Н. Алмазова, А. А. Григорьева и другихъ. Своимъ былъ въ этомъ вружкъ и А. Ө. Писемсвій. Съ дізтельностью этого вружка близво связана дізтельность графини Е. П. Ростопчиной, у которой поименованныя лица собирались еженедізьно, по субботамъ. Съ ними неразлученъ былъ знаменитый автеръ Московской сцены П. М. Садовскій. Поздніве, къ нимъ примкнулъ и И. Ө. Горбуновъ.

Первымъ познакомился съ Погодинымъ и вступилъ въ число сотруднивовъ *Москвитвнина* А. Н. Островскій, передавній приглашеніе въ сотрудничеству и другимъ членамъ дружественнаго вружка. Приглашеніе это на первыхъ порахъ встрічено было не вполні сочувственно. Членамъ кружка Погодинъ былъ извістенъ тогда преимущественно по отри-

<sup>\*)</sup> Главы VIII—X, XII—XIII написаны, главнымъ образомъ, на основани свёдёній, сообщенныхъ Тертіемъ Ивановичемъ Филипповымъ.

цательнымъ сторонамъ своей природы, по угловатостимъ и врайностямъ, о воторыхъ ходили преувеличенные разсвазы, доставлявшіе богатую пищу для личныхъ враговъ его и враговъ его направленія. Положительныя его достоинства, самостоятельныя его стороны, --- все, что составляло главную сущность его и главное его достоинство, было сокрыто подъ карриватурнымъ изображениемъ, которымъ награждала его интеллигентная молва. Островскому стоило вследствіе того некоторыхъ трудовъ убъдить своихъ сотоварищей, что Погодинъ вовсе не таковъ, какимъ они себъ воображаютъ его, смъло довъряясь господствующимъ толкамъ; что онъ изъ личнаго ознакомленія вынесь совершенно иное, несравненно болже благопріятное впечатлівніе. Направились молодые люди на назначенное свиданіе, и Погодинъ очароваль ихъ своими бесъдами, увлевъ ихъ своими разсказами, носившими яркій характеръ живой лётописи. Подъ такого-то рода благимъ впечатленіемъ и началось деятельное сотрудничество молодыхъ людей. Съ полною върою въ Погодина, началась дъятельность Молодого Москвитянина.

Еще до вступленія въ сотрудниви Москвитянина, А. Н. Островскій, Т. И. Филипповъ, Е. Н. Эдельсонъ и Б. Н. Алмазовъ образовали тесный, дружескій кружокъ. "Необходимо принять во вниманіе", — свидетельствуетъ Т. И. Филипповъ, — "что въ тв времена не только Петербургъ, но и Москвасердце Россіи, отличались превлоненіемъ предъ началомъ западной - цивилизаціи. Западничество являлось господствующимъ, преобладающимъ направленіемъ. Кромъ славныхъ именъ Хомявова, Кирвевсвихъ, Шевырева, Погодина представителей старшаго славянофильства, все Московское образованное общество тяготвло въ Западу и въ идеаламъ, провозглашаемымъ западниками того времени. Молодежь и старые люди были одинавово заражены господствующимъ, властно заявляющимъ о себъ направленіемъ. Отечественныя Записки, Бълинсвій, Герценъ были на верху могущественности своего вліянія. Съ одной стороны, самоув'вренная наглость са-

михъ западниковъ и разръщение на вся, какъ провозглащение освобожденія плоти отъ сдерживающихъ ее нравственныхъ и религіозныхъ ововъ, легво привлевало въ такого рода проповъди сердца молодежи. Бывали случаи, когда молодые люди грубили родителямъ или ударялись въ развратъ, только изъ желанія следовать принципу. Съ другой стороны, суровая правительственная и полицейская система того времени, подвергавиая преследованію доброе вместе съ злымъ, придавала особую прелесть всёмъ противуправительственнымъ движеніямъ мысли. Съ неистовою ненавистью относились западниви того времени во всему, что носило печать Русскаго направленія и "Русской Народности". Для прим'вра, Т. И. Филипповъ приводитъ следующее: Валентинъ Оедоровичъ Коршъ, еще будучи студентомъ, ожидалъ однажды передъ большою аудиторіей прихода С. М. Соловьева, читавшаго тогда древній періодъ Русской Исторіи.

"Чортъ знаетъ, что такое? громогласно разсуждалъ Коршъ въ ожиданіи. — Куда это мы идемъ? Слушать древнюю Русскую Исторію! Какъ будто у Русскаго народа существуетъ какая либо Древняя, до-петровская Исторія".

Эта "студенческая болтовня", по словамъ Т. И. Филиппова, отнюдь не представлялась выводомъ изъ какихъ либо
собственныхъ соображеній Корша, а составляла только отголосовъ всёхъ разсужденій западническаго стана, стояла въ
полной гармоніи съ господствующимъ тогда западническимъ
камертономъ, которому только подчинялся Коршъ наравнё
съ значительнымъ большинствомъ молодежи. Не иначе мыслили и всё вообще западники; не иначе витійствовалъ Бёлинскій съ трибуны Отечественныхъ Записокъ.

Къ пъснямъ и преданіямъ Русскаго народа западники относились также отрицательно.

Если подъ вліяніемъ Запада и признавалось уже нѣкоторыми научное значеніе народныхъ преданій и пѣсенъ, то въ художественномъ отношеніи онѣ представлялись, тѣмъ не менѣе, образованному большинству едва ли заслуживающими уваженія. Литературные журналы того времени не різнались напечатать интересную статью Снегирева о народных картинках, именно въ виду народнаю значенія этихъ картинъ. ,
Статья эта, съ указаніемъ на эту нерізнительность, появилась только въ Сборникъ Валуева. Въ критической заміткі Отечественных Записок говорилось, что художественность народной поэзіи не поднимается выше стиховъ:

Танцовала рыба съ равомъ А петрушка съ пастернакомъ и т. д.

Съ пъсеннымъ богатствомъ Русскаго народа, членовъ вружва Молодого Москвитянина познакомиль Т. И. липповъ: Собственно говоря, она, эта пъсня, и была главною силою, постепенно слагавшею, выработывавшею и выяснявшею основное міровозэрвніе кружка. Открывая, и бытовыя особенности, и историческій складъ, и въков'ячные идеалы Русскаго народа, таже пъсня побудила членовъ кружва основательные вглядыться въ значение Петровской реформы, какъ бы разрёзавшей всю историческую Русь пополамъ. Отвлеченному мышленію или отвлеченному небреженію западниковъ такое разсвчение исторического твла представлялось въ высшей степени простымъ и естественнымъ; для нихъ до Петра и не существовало исторической Руси, а было только наводящее тоску и скуку на образованное общество хаотическое броженіе, которое и надо было отсвчь, создавая по отвлеченнымъ или наскоро прихваченнымъ чуждымъ началамъ, и воторое надо было скорве забыть, посвятивъ ему и въ ясторической наукъ развъ только нъсколько страничекъ. То была только колыбельная жизнь младенца, все содержаніе воторой исчернывалось, по словамъ Белинскаго, только выраженіями: спалъ, пилъ, тать и т. д. Но не о томъ свидътельствовала и свидетельствуеть народная песня, бывшая, какъ уже сказано, живою силою противящагося западникамъ молодого кружка. До-петровская Русь, еще живущая въ этой пъсни, какъ бы сама вызывала на сравненіе, какъ бы требовала вритического отношенія въ противуположному ей строю,

созданному всёмъ Петербургскимъ періодомъ Русской Исторіи, оторвавшимъ отъ народа правящіе и вообще образованные влассы и между прочимъ наградившимъ насъ тою мыслящею частью публики, для воторой, по словамъ Бълинсваго, и Русское Государство, и Русская Исторія начинаются съ Петра и на воторую "имена Рюривовъ, Олеговъ, Игорей и подобныхъ имъ героевъ наводять скуку и грусть". Подъ вліяніемъ народной песни, вознивло и выработалось среди вружва и критическое отношение въ самому Петру, въ которому западники относились безъ всякой критики, не только оправдывая проявленія его жестовости и любуясь деспотизмомъ его, но чуть ли не обоготворяя прежде всего именно отрицательныя стороны его харавтера и его дела. А что это было такъ, — свидетель тому тотъ же Белинскій. "Новый Навинъ, онъ, т.-е. Петръ, останавливалъ солнце на пути его. онъ у моря отторгалъ его довременныя владенія, онъ изъ болота вывель чудный городъ... Передъ битвою подъ Лъснымъ онъ позади своихъ войскъ поставилъ казаковъ съ строгимъ приказаніемъ убивать безъ милосердія всякаго, вто побъжить вспять, даже и его самого, если онъ это сдълаеть. Тавъ точно поступиль онъ и въ войнъ съ невъжествомъ: выстроивъ противъ него весь народъ свой, онъ отразалъ ему всявій путь въ отступленію и б'єгству. Будь полезенъ государству, учись, --- или умирай; вотъ что было написано вровью на знамени его борьбы съ варварствомъ. И потому все старое должно было уступить мъсто новому: и обычаи, и нравы, и дома, и улицы, и служба. Говорять, дёло въ дёлё, а не въ бородъ; но что же дълать, если борода мъшала дълу? Такъ вонъ же ее, если сама не хочетъ валиться... Наша Исторія шла иначе, чъмъ исторія Европы, и наше очеловъченіе должно было совершиться также иначе. Нецивилизованные народы образуются безусловнымъ подражаніемъ цивилизованнымъ. Сама Европа доказываеть это: Италія называла остальную Европу варварами, и эти варвары безусловно подражали ей во всемъ, даже въ поровахъ... Что касается до жертвъ, съ какими построенъ Петербургъ, онъ искупаются необходимостью и результатомъ. Петръ своими дълами писалъ исторію, а не романъ; онъ дъйствовалъ, какъ царь, а не какъ семьянинъ".

Религіозныя уб'вжденія старшихъ славянофиловъ, членамъ вружва (вромъ Садовсваго) были тогда чужды, а потому имъ нельзя еще было сознательно говорить о церкви, униженной и попранной Петромъ, но ими уже отчасти чувствовалось, что именно путемъ этого униженія, какъ бы вынуть изъ машины главный рычагь, вавъ бы расшатанъ и обезсиленъ одинъ изъ въковыхъ устоевъ народной жизни. Присоединенный къ кружку Б. Н. Алмазовымъ, товарищъ его по пансіону Зедергольмъ, впоследствіи о. Климентъ Оптинскій, а тогда еще протестанть, сынь протестантскаго пастора, подъ вліяніемъ одной изъ бесёдъ, вдругъ объявилъ, что для того, чтобы стать вполнъ Русскимъ, онъ непремънно приметъ православіе, если только Филипповъ согласится быть его воспріемникомъ. Въ этомъ нельзя еще усматривать религіознаго переворота въ душъ самого говорившаго, ибо сказано это было полушутливо; но это указываетъ на то, что въ средъ вружка исподволь выяснялось уже сознаніе тёсной связи Русской народности съ православіемъ. Во всякомъ случать отношенія въ Петру и въ Петровскому перевороту были уже вполнъ установившимися. Тотъ же Зедергольмъ, подъ вліяніемъ случайной рюмки вина, котораго онъ вообще никогда не пилъ, такъ увлекся въ одномъ разговоръ негодованіемъ на Петра, что объявиль, что убьеть его, и притомъ разорваль свою студенческую фуражку.

Между тымь, объ отцы Зедергольмы вы Дневникы Погодина, поды 17 марта 1850 года, мы находимы слыдующую запись: "Зедергольмы воты какы выразился вы Тулы о мнимых обращенияхы вы Остзейскихы губернияхы: arme Christen in fremden Lande, а эта fremdes Land воспитала десяты сыновы и дала мыста и кормила его двадцать лыть. Christen, а мы язычники! А прочи бести беруты разумыется его сторону".

"Однажды", — повъствуетъ Т. И. Филипповъ, — "Островскій

за пріятельской пирушкой, почувствовавъ, въроятно, въ себъ притокъ силъ богатыря художника и увъренность въ этихъ силахъ, проговорилъ даже, обращаясь въ друзьямъ: Съ Тертем да съ Провомъ мы все Петрово дъло назадъ повернемъ.

### IX.

Описавъ духовную атмосферу, въ воторой образовался новый литературный кружовъ, именуемый *Молодой Москвития*нинг, познавомимся теперь съ каждымъ изъ его членовъ.

\$849-й годъ, былъ годомъ расцвѣта поэтическаго дарованія Александра Николаевича Островскаго. Онъ родился въ Москвѣ, 31 марта 1823 года. Воспитаніе свое началъ въ родительскомъ домѣ, продолжалъ въ первой Московской Гимназіи и поступилъ въ Московскій Университетъ, въ кото ромъ не окончилъ курса.

Литературная дѣятельность А. Н. Островскаго начинается въ 1846 году. Въ это время, по собственному его свидѣтельству, имъ было написано много сценъ изъ купеческаго быта, въ числѣ которыхъ была сцена, названная впослѣдствіи—Семейная картина.

Въ 1847 году, въ Московскомъ Городскомъ Листив, появились въ печати его Сцены изъ Замоскворъцкой жизни и Очерки Замоскворъчъя.

Въ это-то время, Островскій познакомидся и сблизился съ Т. И. Филипповымъ. Знакомство это началось съ того, что обоимъ имъ случайно подали чай на одномъ столикъ, въ знаменитомъ тогда Желъзномъ трактиръ Печкина. Пришедшій ранъе Филипповъ, углубился, едва усъвшись за столъ, за чтеніе печатавшагося тогда романа Жоржъ-Занда: Проступокъ г. Антуана, а потому, за чтеніемъ, и не замътилъ появившагося сосъда. Но въ это время къ столику подошелъ знакомый Филиппова, студентъ А. И. Забълинъ \*) и спросилъ:

<sup>\*)</sup> Служившій потомъ директоромъ Молодеченской Семинаріи при графѣ М. Н. Муравьевѣ и И. П. Корниловѣ, а затѣмъ по тому же Министерству Народнаго Просвѣщенія—въ Туркестанскомъ краѣ.

### — Что вы читаете?

На отвътъ Филиппова, что онъ читаетъ *Проступокъ г.* Антуана, Забълинъ сказалъ:

— Это что! А воть вы бы прочли Мартына Найденыша Евгенія Сю (который печатали въ то же время въ тѣхъ же Отечественных Записках»).

По лицу Филиппова скользнула легкая, ироническая улыбка, при чемъ онъ замътилъ, что такая же улыбка отразилась и на лицъ случайнаго его сосъда. Это совпаденіе улыбокъ. обоими замъченное, послужило поводомъ къ началу разговора, который продолжался вплоть до ночи, принимая все болъе и болье оживленный характеръ. Разставаясь, молодые люди порышили видаться и продолжать случайно начатое знасомство.

Т. И. Филипповъ велъ тогда совершенно одинокую жизнь, а Островскій жиль въ дом'в отца своего, у Николы въ Воробынь, вместе съ отцомъ своимъ, мачихою, братьями отъ одной матери съ нимъ и дътьми отъ второго брака отца. Въ этомъ то ломь Филипповъ и сдълался частымъ гостемъ, все болье и более сближаясь съ Островскимъ, который и тогда уже быль авторомь повъсти и только что закончиль первое свое драматическое произведение. Повъсть почти не представляла никакого значенія; драматическое же произведеніе, Семейная Картина, уже носило несомивнные признаки сильнаго таланта и между прочимъ произвело большое впечатление на Гоголя. Филипповъ сразу позналъ размёры огромнаго дарованія начинающаго писателя, а Островскій, съ своей стороны, пріобрёль въ Филипповъ тонкаго цънителя, отъ котораго не могъ укрыться ни одинъ едва заметный, а для иныхъ можетъ быть вовсе незаметный оттеновъ живаго, своеобразнаго языва.

Въ пору первой встръчи съ Филипповымъ, Островскій всецьло принадлежалъ къ такъ называемому западническому направленію, подъ обанніемъ котораго находился. Онъ весьма часто ссылался въ разговорахъ на мнѣнія Отечественныхъ Записокъ, являвшіяся для него авторитетомъ, и нисходилъ даже

до цитированія статей Галахова. Однажды подобное цитированіе до такой степени разсердило Филиппова, что у него вырвались слова: "Можно ли съ такимъ черепомъ ссылаться на Галахова? Вёдь это ужъ слишкомъ обидно".

Увлеваясь вышеуказаннымъ направленіемъ, Островскій доходиль иногда до странныхъ, почти невѣроятныхъ врайностей. Такъ, завѣрялъ онъ, что ему противенъ видъ самого Кремля съ соборами. Онъ изумилъ однажды Филиппова, сказавъ: "Для чего здѣсь настроены эти пагоды"?

Этою подчиненностью Островского господствующему направленію объясняется между прочимъ и то, что первая его крупная піеса Свои люди сочтемся состоить изъ целаго ряда темныхъ, отталвивающихъ, чисто отрицательныхъ типовъ Русскаго народа, такъ что смягчающими впечатлёніе являются Аграфена Кондратьевна и плуть Ризположенскій. Любопытно, что впоследствии западники, доказывая отрицательныя качества Русскаго народа, ссылались на туже, подъ ихъ вліяніемъ созданную піесу Островскаго и на избранные подъ гнетомъ ихъ же направленія типы. Разъ, какъ-то на вечеръ у М. С. Щепвина, одинъ изъ ученыхъ западнивовъ, поддерживаемый единомышленниками, проповъдываль, что народная Русь и состоить исключительно только изъ такихъ типовъ, что людей иного завала въ ней нетъ и не можетъ быть: все мошенники. "Ну, прощайте же, мошенники", -сказалъ, прощаясь после долгихъ споровъ, Провъ Садовскій.

Со времени знакомства съ Филипповымъ это острое отношеніе въ народной жизни мало по малу смягчилось, чему способствовали и особенный взглядъ Филиппова на народную жизнь, и прежде всего, разумбется, жившая въ устахъ Филиппова народная пъсня, въ которой и Русскій народный характеръ, и особенности души Русской раскрывались въ привлекательномъ, чарующемъ видъ.

Въ томъ же направленіи подъйствовало на Островскаго и на весь кружокъ и знакомство съ П. М. Садовскимъ, который тогда быль уже по своимъ убъжденіямъ всесоверщен-

нымъ славянофиломъ, раздълявшимъ, и религіозныя убъжденія, и върованія старшихъ славянофиловъ, еще чуждыя членамъ вружва Молодою Москвитянина. Съ этимъ веливимъ художнивомъ Островскій сблизился въ 1850 году, и въ тоже время II. М. Садовскій вопісль въ особую близость съ Филипповымъ. Эдельсономъ и Алмазовымъ. Какую цену имело это сближеніе, можеть понять всякій. Такого исполнителя типовъ, созданныхъ Островскимъ, можно видеть только во сне. Этотъ писатель и этотъ автеръ были буквально созданы другъ для друга и представляли идеальное сочетаніе. Много позднье въ тотъ же литературный кружовъ явился другой неподражаемый художникъ Иванъ Өедоровичъ Горбуновъ \*), воторый и быль тотчась же принять кружвомь, вавь присный. Воспитаніемъ таданта его въ такой средь, на ряду съ художественною природою самого дарованія, объясняется отчасти то обстоятельство, что И. Ө. Горбуновъ избътъ навсегда, столь опаснаго для всяваго комическаго писателя, шаржа.

Начальныя произведенія А. Н. Островскаго не ускользнули отъ вниманія Погодина, и онъ писалъ Певыреву:

. Есть какой-то г. Островскій, который хорошо пишеть въ межом родь, какъ я слышалъ. Спроси г. Попова \*\*). И не можеть ли онъ спросить у него его трудовъ. И посмотрѣлъ бы ихъ и потомъ объявилъ бы свои условія".

Но вскор'в Островскій изъ легкаго рода перешель на серьезный, и въ 1849 году окончиль писаніе своей зам'вчательной комедіи, подъ заглавіемъ Свои люди сочтемся, которую тогда называли Банкротомъ. Произведеніе это обратило на себя всеобщее вниманіе, и Шевыревъ писалъ Погодину: "Съ Островскимъ я знакомъ. Онъ бывалъ у меня. Это другъ Попова. Я над'вюсь отъ него Банкрота".

По мивнію Т. И. Филиппова, комедія *Банкрут* (или Свои люди сочтемся), "по совершенству своихъ формъ пре-

<sup>\*:</sup> Скончался 24 декабря 1895 года.

<sup>\*\*)</sup> М. Г. Поповъ училъ дътей у Шевырева и былъ товарищемъ по Гимназін А. Н. Островскаго.

восходить все, что Островскій писаль послів. Это объясняется тімь, что Островскій трудился надъ нею боліве четырехь літь. Въ 1846 г., когда началось знакомство Островскаго съ Филипповымъ, "у него было готово только нісколько явленій изъ разныхъ дійствій, хотя планъ уже быль вполнів начертанъ и нить дійствія проведена уже отъ начала до конца. На исполненіе уже піесы, на окончаніе ея отдібльныхъ подробностей употреблено было, какъ сказано, боліве четырехъліть."

# X.

Мосвовское общество выразило нетерпъливое желаніе прослушать вомедію Островскаго до выхода ея въ свъть. Вознивло это желаніе по почину М. Н. Каткова: въ скромной тогда квартиръ его состоялось первое чтеніе Банкрота. Съ Катковымъ члены кружва Молодого Москвитянина были знакомы уже несколько леть и часто посещали его. Члены этогокружка ранбе другихъ заметили размеры его дарованій, заслоненные отъ единомышленниковъ его западниковъ преклоненіемъ передъ Грановскимъ, какъ своего рода идоломъ. Катковъ жилъ тогда въ Мерзляковскомъ переулев, близъ церкви Большого Вознесенія. Впечатлівніе, произведенное на новыхъ слушателей (присутствовали: И.В. Бъляевъ \*) и братъ Каткова Менодій), было необывновенное. Независимо отъ врасоть самаго произведенія, впечатлівніе это увеличивалось и тімь, что Островскій быль необыкновенно искуснымь чтецомь своихъ произведеній.

Съ этого времени началось частое чтеніе этой піесы въ разныхъ мъстахъ и быстро по Москвъ разнеслась ея слава. Островскаго стали просить читать ее въ знакомыхъ и незнакомыхъ домахъ. Онъ направлялся съ своими товарищами.

<sup>\*)</sup> Рано умершій Илья Васильевичь Біляевь приходился двоюроднымъ братомъ извістному профессору, состояль преподавателемъ Московской Семинаріи и обратиль на себя всеобщее вниманіе своими статьями въ Русской Беспоть и Дип.

всегда имън съ собою, какъ непремъннаго члена, П. М. Са-довскаго, который и читалъ съ нимъ поперемънно.

"Сегодня", — писала графиня Ростопчина Погодину, — "Садовскій для меня читаєть Банкротство, у Новосильцовыхъ, а
потому хотя я очень нездорова, но встала съ постели, чтобы
не прогулять этого занимательнаго вечера". Чтеніе это произвело сильное впечатлівніе на графиню Ростопчину и она
писала: "Что за прелесть Банкротство! Это нашъ Русскій
Тартюфъ, и онъ не уступить своему старшему брату въ достоинствів правды, силы и энергіи. Ура! у насъ рождается
своя театральная Литература, и нынівшній годъ быль для нея
благодатно-плодовить".

Всять за симъ, комедію Островскаго, ІІ. М. Садовскій читалъ въ домъ Н. Ф. Павлова.

Навонецъ, и самъ Погодинъ рѣшился сдѣлать у себя литературный вечеръ, на которомъ читались *Нелюдимка* и *Свои моди сочтемся*. О первомъ чтеніи мы уже знаемъ. Вечеръ этотъ состоялся 3 декабря 1849 года.

Пригласить Островского въ себъ на вечеръ Погодинъ поручилъ Н. В. Бергу, который писалъ: "Непременно явлюсь въ вамъ въ субботу, но не знаю, можно ли будетъ привесть Островскаго. Я знакомъ съ нимъ, но не такъ коротко". Но темъ не мене Бергъ принялъ меры къ приглашению Островскаго и наканунъ чтенія писалъ Погодину: "Какъ я сказаль вамъ, такъ и сдёлалъ: на другой день по получении вашего письма я написаль къ общему нашему съ Островскимъ знавомому, прося его или свести меня съ Островскимъ поближе, или пригласить его прямо въ вамъ. Вчера я получилъ ответъ, но самый неопределенный. Господинь, къ которому я писаль, уведомляетъ меня, что Островскій по чему-то дома почти никогда не бываеть, а тамъ, гдв его можно найти въ настоящее время, онъ былъ два раза и не нашелъ его. Я писалъ снова къ этому господину, чтобъ онъ коть запиской уведомиль Островскаго, или отыскаль его, какъ хочеть. Не знаю, что будеть. Завтра напишу снова и упомяну о желаніи графини Ростопчиной съ нимъ познакомиться. Еслибъ и зналъ, гдв онъ живетъ, я давно бы съвздилъ къ нему самъ и не прибъгалъ бы къ такому невърному и скучному посредству. Вотъ причины почему я васъ не увъдомлялъ до сихъ поръ. Просто не о чемъ было писатъ".

Пригласить же Щенкина на свой вечеръ Ногодинъ поручилъ Гоголю, который по этому поводу писалъ ему: "Когда увижусь съ Щенкинымъ, передамъ ему это и отвътъ привезу самъ".

Какъ бы то ни было, Островскій быль на вечерѣ у Погодина и своимъ произведеніемъ произвелъ сильное впечатлѣніе, о чемъ единогласно свидѣтельствуютъ участники этого вечера.

"Комедія Банкроті удивительная", — отмъчаетъ хозяннъ своемъ Дневникъ, — "ее прочелъ Садовскій и авторъ". Прослушавъ во второй разъ эту комедію, графиня Ростопчина писала Погодину: "Банкрота слушала я, отъ души радуясь замъчательному произведенію и замъчательному таланту, озарившимъ нашу немощность и нашъ застой. Chaque chose et chaque oeuvre a les défauts de ses qualités, поэтому нельзя, чтобъ пемного грязнаго не примъшалось въ олицетвореніи типовъ, взятыхъ живьемъ и цъликомъ изъ низшихъ слоевъ общества".

Болье подробное описаніе этого вечера мы находимъ въ воспомицаніи Н. В. Берга: "На вечерь Погодина, Островскій читаль свою комедію Свои моди сочтемся (Банкроть). Слушающихъ собралось довольно: актеры, молодые и старые литераторы, между прочимъ графиня Ростопчина. Гоголь быль званъ также, но прівхаль среди чтенія; тихо подошель къдвери и сталь у притолки. Такъ и простояль до конца. слушая повидимому внимательно. Посль чтенія онъ не пророниль ни слова. Графиня Ростопчина подошла въ Гоголю и спросила: "Что вы скажете Николай Васильевичъ"?—Хорошо, но видна нъкоторая неопытность въ пріемахъ. Воть этоть актъ нужно бы подлиннъе, а этоть покороче. Эти законы узнаются посль и въ непреложность ихъ не сейчасъ начишаешь върить. Больше ничего онъ не говорилъ, кажется, ни съ въмъ, во весь тотъ вечеръ. Къ Островскому, сколько могу припомнить, не подходилъ ни разу".

Не смотря на это видимое равнодушіе, и на Гоголя комедія Островскаго, кажется, произвела впечатлівніе. Подтвержденіемъ этого предположенія могуть служить слідующія строви Погодина: "Білневъ сказываль, что онъ хочеть печатать статьи историческія. Онъ тоже подвигнеть все-таки меня, какъ Островскій Гоголя".

"Какъ чтецъ", — свидътельствуетъ Т. И. Филипповъ, — "Островскій далеко превосходилъ Садовскаго; но когда черезънъсколько времени имъ привелось совмъстно играть сцены изътой же піесы въ домъ С. А. Пановой (на Собачьей площадкъ), превосходство Садовскаго оказалось во всей своей силъ".

Въ чтеніяхъ ніесы Островскаго прошла цілая зима. Читали піесу и въ литературныхъ, и въ купеческихъ, и въ аристовратическихъ домахъ, какъ напримъръ, у Мещерскихъ и Шереметевыхъ. Въ оба эти дома ввелъ Островскаго и другихъ членовъ кружка Молодого Москвитянина Филипповъ. Кънзъ А. В. Мещерскій, бывшій впослідствіи Московскимъ губернскимъ предводителемъ дворянства, а тогда еще только что женившійся на графинъ Строгоновой, дочери графа Сергія Григорьевича, былъ уже и ранте въ дружескихъ отношеніяхъ съ Филипповымъ. Съ Шереметевыми познакомилъ Филиппова Николай Петровичъ Алмазовъ, братъ Варвары Петровны Шереметевой и отецъ поэта Бориса Николаевича.

На вечерахъ, гдѣ читалась піеса Островскаго. ярко высказывалось Русское направленіе, какъ его самого, такъ и другихъ членовъ кружка. Народная пѣсня, художественно исполняемая Филипповымъ, неоднократно раздавалась въ такихъ залахъ, въ которыхъ и пѣніе ея вообще, да еще въ особенности человѣкомъ образованнаго общества, представлялось явленіемъ необычайнымъ. И хозяева, и гости всякій разъ восхищались, и словами пѣсни, и напѣвомъ; на всѣхъ производили они сильно-потрясающее впечатлѣніе. Прислуга, прислушивавшаяся изъ-за дверей, приходила въ неописуемый восторгъ и зачастую пла-

кала, какъ плакали всегда и половые, когда Филипповъ пъвалъ въ студенческихъ и дружескихъ кружкахъ, въ знаменитомъ тогда студенческомъ трактиръ "Британія", помъщавшемся бокъ-о-бокъ съ Университетомъ. "Пораженная строгою простотой пънія Филиппова, Е. С. ПІеремстева разъ спросила у своего двоюроднаго брата Алмазова: "Скажи, пожалуйста, Борисъ, что Филипповъ благородный?"— "Даже великодушный", — отвъчалъ и тогда уже отличавнійся остроуміемъ Алмазовъ.

О пѣніи Т. И. Филиппова вспоминаетъ Писемскій въ своемъ романѣ Взбаломученное Море:

Въ студенческомъ трактиръ Британія "мгновенно все смолкло.

— Тертіевъ поетъ! — воскликнулъ Венявинъ и, перескочивъ почти черезъ голову Ковальскаго, убъжалъ.

Баклановъ пошелъ за нимъ же.

Въ билліардной они увидёли молодого бёлокураго студента. который, опершись на кій и подобравъ высоко грудь, п'ёлъ чистымъ теноромъ:

Кто бы кто бы моему горю-горюшку помогь.

Слушали его нъсколько студентовъ. Венявинъ шмыгнулъ съ ногами на диванъ и превратился въ олицетворенное блаженство.

Въ сосёдней комнать Кузьма (знакомый намъ половой). прислонившись къ притолкъ, погрузился въ глубокую задумчивость. Прочіе половые также слушали. Многіе изъ гостей купцовъ, не безъ удовольствія, повернули свои уши къ дверямъ. Не слушали только Проскритскій, сидъвшій уткнувъ глаза въ книгу, и двое изъ почитателей, которые въроятно изъ подражанія ему, вели между собою довольно громкій разговоръ.

Начали наконецъ засвъчивать огни.

Баклановъ пошелъ домой и на лъстницъ встрътился съ Проскритскимъ.

— II вы уходите? — проговорилъ было онъ ему довольно въжливо.

— Да, ухожу-съ! — отвъчалъ тотъ обывновеннымъ своимъ смъщкомъ.

Сойдя съ лістницы, они разошлись:

Баклановъ пошелъ къ Кремлевскому саду, а Проскритскій на Арбатъ.

- Кутейникъ! проговорилъ себъ подъ носъ Баклановъ.
- Барченокъ! прошепталъ Проскритскій.

А изъ трактира между твиъ слышалось пвніе Тертіева:

Ужъ ведутъ ведутъ Ванюшу: руки-ноги скованы Буйная его головка да вся испроломана".

Русское направленіе, — замѣчаетъ Т. И. Филипповъ, — "воспринятое Островскимъ, доходило у него иногда даже до крайностей, что, разумѣется, только увеличивало нерасположеніе къ кружку со стороны западниковъ, не понимавшихъ, что можно уважать и чужое мнѣніе. Отзывы и толки доходящіе изъ этого лагеря, неоднократно оскорбляли самолюбіе Островскаго, въ особенности же, если онъ оказывался гдѣлибо одинокимъ. Недружелюбное отношеніе западниковъ подготовляло ему въ будущемъ еще большую непріятность".

Отдавая отчеть о литературной дѣятельности Москвы въ 1849 году, Хомяковъ писалъ А. Н. Попову: "Ученость дремлеть, словесность пишетъ дребедень, за исключеніемъ вомедін Островскаго, которая, говорятъ, превосходное твореніе, и продолженіе Бродяги, неуступающаго началу, да Гоголя, который очень весель и слѣдовательно трудится". Въ письмѣ же къ графинѣ А. Д. Блудовой, Хомяковъ писалъ: "Грустное явленіе эта комедія Островскаго, но она имѣетъ свою утѣшительную сторону. Сильная сатира, рѣзкая комедія свидѣтельствуетъ еще о внутренней жизни, которая вогда нибудь еще можетъ устроиться и развиться въ формахъ болѣе изящныхъ и благородныхъ. А покуда что"?

Когда комедія была напечатана въ Москвитянинь, И. И. Давыдовъ писалъ Погодину: "Въ Островскомъ признаю помазаніе; но нынѣшній трудъ его, грѣшный я человѣкъ, мнѣ

не нравится. Въ немъ нѣтъ дѣйствія, а одинъ разсказъ, и разсказъ хорошій. Будь это повѣсть, а не драматическое представленіе, я назвалъ бы повѣсть прекрасною. Для драматическаго представленія нужна жизнь, которой тутъ не достаетъ".

А вотъ что писалъ князь В. О. Одоевскій въ одному своему пріятелю — пом'вщику: "Читалъ ли ты комедію или, лучше, трагедію Островскаго: Свои люди сочтемся, и воторой настоящее названіе Банкруть? Пора было вывести на свіжую воду самый развращенный духомъ классъ людей. Если это не минутная вспышка, не грибъ, выдавившійся самъ собою изъ земли, просоченной всякою гнилью, то этотъ челов'єкъ сеть талантъ огромный. Я считаю на Руси три трагедіи: Неморосль, Горе отъ ума, Ревизоръ. На Банкроть я поставиль пумеръ четвертый. Эта комедія напечатана въ Москвитянинь".

"Громадный усивхъ все еще продолжавшихся чтеній комедін Островскаго", — пишетъ Т. И. Филипповъ, — "и расходащаяся молва о ней скоро создали автору ея крупную непрінтность, о которой было уже вскользь упомянуто и воторую, такъ сказать, взледвяло и вскормило враждебное настроеніе представителей западнаго направленія. Дело въ томъ. что Островскій еще смолоду любиль ділить съ візмъ-либо художественную работу, творить въ товариществъ съ къмълибо. Если въ зрвлыхъ годахъ уже работалъ онъ съ Соловьевымъ и другими, то и въ молодости онъ неоднократно приглашалъ Филиппова въ совместному художественному труду, отъ котораго Филипповъ, однако, отказывался, не чувствуя въ себъ къ тому призванія. На бъду такого же рода разгопоры, еще до знакомства съ Филипповымъ, велъ Островскій и прогорѣвшимъ купцомъ ет нъкіимъ Тарасенковымъ, елфдетвій провинціальнымъ актеромъ Горевымъ, и велъ именю тогда, когда піеса Свои люди сочтемся только еще замышлялась имъ. Этотъ-то Тарасенковъ и пустилъ впоследстви слухъ, что производящая столько шуму комедія писана вовсе не однимъ Островскимъ, что въ сущности она принадлежитъ ему, Тарасенкову, и что Островскій напрасно приписываетъ себъ всю честь ея созданія. Нерасположенные въ Островскому и его кружку западники радостно ухватились за этотъ слухъ и распространяли его вездъ, гдъ только было возможно. Москва заговорила. Слухъ пронесся въ Петербургъ, и тамъ встретиль готовность верить и распространять. Особенно порадълъ дълу распространенія Краевскій. Положеніе Островсваго стало чрезвычайно тягостнымъ, въ виду полнъйшей невозможности опровергнуть клевету, положить предвлъ оскорбительнымъ толкамъ. Свидътельство самого автора, разумъется. ничего не значило. Филипповъ засталъ наброски комедін въ началъ своего знакомства съ Островскимъ, и вся комедія по частимъ разработывалась на его глазахъ; ложь была для него вполив очевидною. Но онъ былъ слишкомъ близокъ и слишкомъ объединенъ въ общемъ мнвніи съ Островскимъ, чтобы свидътельство его могло положить конецъ клеветъ. Но неволъ приходилось молчать, и ложь гуляла свободно. По счастію. на улажение и исправление всего дъла выступилъ самъ Горевъ-Тарасенковъ, написавъ и напечатавъ въ Отечественных г Записках вновую, вполнъ бездарную комедію, которая сдълала очевиднымъ для всъхъ, чего можно ожидать отъ его таланта. чего немыслимо ожидать отъ него. Клевета по неволъ должна была навсегда замолкнуть".

26 Декабря 1851 года, Г. II. Данилевскій писалъ Погодину изъ Петербурга: "Вы въроятно уже знаете о тъхъ нельныхъ, гнусныхъ толкахъ, которые здъсь распространили о томъ, что комедія А. Н. Островскаго написана не имъ, а какимъ-то купцомъ-актеромъ. Когда я прівхаль въ Петербургъ, меня закидали вопросами объ этомъ, и я, сколько возможно, старался объяснить у разныхъ достойныхъ людей причину. почему нъкоторые люди, уличенные въ Москвитянинъ въ плагіатахъ и дендизмъ, распространяли эти слухи... Теперь эти господа называютъ чистое и возвышенное произведеніе Майкова дътскою нельпостью! О, счастливы вы, Михаилъ Петровичъ, что не слышите изъ первыхъ устъ всей этой

овшеной и безсовъстной демонщины! Но, Богъ съ ними! Усиливайте вы только матеріальныя рядомъ съ духовными средства Москвитянина, усиливайте еще строгій и несуемудрый литературный голосъ, и пусть подъ его будущими громами падетъ гнусный кумиръ холода и безочарованія, передъ которыми нынъ пляшетъ наша отсталая и бездушная пропаганда комфорта и невъжества! Богъ съ ними!..."

По свидътельству Т. И. Филиппова, "весьма немаловажное пріобрътеніе получиль кружокъ Молодого Москвитянина въ лицъ молодого купца Ивана Ивановича Шанина. Крайне-характерныя выраженія, которыми всегда полна была ръчь Ивана Ивановича, тотчасъ привлекла къ нему вниманіе Островскаго и Филиппова. Разсказы Ивана Ивановича заключали въ себъ также весьма цънный матеріалъ, какъ сообщающіе весьма типическія черты изъ того своеобразнаго міра, къ которому принадлежалъ разсказчикъ и среди котораго приходилось ему вращаться. Множество особенно характерныхъ выраженій Ивана Ивановича заняло свое мъсто въ произведеніяхъ Островскаго, а типъ Любима Торцова, такъ сказать, цъликомъ вылился изъ его разсказовъ. Понятно, что Иванъ Ивановичъ былъ тотчасъ же усвоенъ кружкомъ и сдълался дорогимъ его членомъ".

Наконецъ, обратившая на себя всеобщее вниманіе вомедія А. Н. Островскаго была напечатана въ мартовской книжкъ Москвитянина 1850 года, подъ заглавіемъ: Свои люди сочтемся. Первоначально комедія эта называлась Банкрутъ, но по распоряженію цензуры, боявшейся оскорбить купцовъ, пришлось переименовать эту піесу въ Свои люди сочтемся.

Съ неръшительностью согласился Островскій напечатать свою комедію. Когда же это произведеніе поступило въ цензуру, то начальникъ Московской цензуры, В. И. Назимовъ, зная, что сочиненіе подобнаго рода требуетъ бдительнаго и строгаго разбора цензуры, не ограничился тъмъ, что поручиль его разсматривать одному изъ цензоровъ, но предварительно самъ прочелъ его сполна, и притомъ, желая узнать

мңівніе другихъ, читалъ графу А. А. Закревскому, которому, какъ начальнику столицы, должно быть извістніве, какъ сословіе, представленное въ этой комедіи, такъ и впечатлівніе, которое она производила въ обществів, при чтеніи ен въ рукописи. Такимъ образомъ, "по тщательномъ наблюденіи, Назимовъ не могъ не усмотрівть, что въ комедіи хотя и представлены люди порочные, впрочемъ не всів; однако, порокъ не только не торжествуєть, но наказывается самою жестокою на земать карою". На таковыхъ основаніяхъ Назимовъ "не усомнился разрівшить напечатать эту комедію". По свидітельству Погодина, Назимовъ, только положась на него, рішился дозволить напечатать комедію Островскаго. Но по свідівніямъ Т. И. Филиппова, разрівшеніе напечатать комедію Островскаго послідовало по ходатайству Д. П. Скуратова, владільца Нара-Ооминской фабрики.

Между тімь, когда комедія Островскаго явилась въ печати, Негласный Комитеть 2 апрёля 1848 года, "въ тёхъ высшихъ видахъ, въ которыхъ ввёренъ Комитету надзоръ за нашимъ книгопечатаніемъ, въ той правственной, такъ сказать. цензуръ, которая на него возложена", не могъ не обратить вниманія на эту піесу и заключеніе, свое сообщиль министру Народнаго Просвъщенія. Въ свою очередь, министръ предписаль попечителю Московского Учебного Округа пригласить въ себъ автора комедіи и "вразумить его, что благородная и подезная цёль таланта, должна состоять не только въ живомъ изображении смешнаго и дурнаго, но и въ справедливомъ его порицаніи, не только въ каррикатур'в, но и въ распространеніи высшаго нравственнаго чувства: слёдовательно, въ противопоставлении пороку добродътели, а картинамъ смъшнаго и преступнаго, такихъ помысловъ и дъяній, которыя возвышають душу; наконець въ утвержденіи того, столь важнаго для жизни общественной и частной върованія. что злодъяние находить достойную кару еще на землю".

А. Н. Островскій, выслушавъ этотъ курсъ Эстетики Негласнаго Комитета 2 апръля, написалъ (28 апръля 1850 г.) В. И. Назимову письмо, въ которомъ между прочимъчитаемъ:

"Трудъ мой, еще неоконченный, возбудилъ одинаковое сочувствіе и производиль самыя отрадныя впечатлівнія во всъхъ слояхъ Московскаго общества, болъе же всего между купечествомъ. Лучшія купеческія фамиліи единодушно, гласно изъявляли желаніе видоть мою комедію въ печати и на сцень. Я самъ нъсколько разъ читалъ эту комедію передъ гочисленнымъ обществомъ, состоящимъ исключительно Московскихъ купцовъ, и, благодаря Русской, правдолюбивой натуръ, они не только не оскорблялись этимъ произведеніемъ, но въ самыхъ обязательныхъ выраженіяхъ изъявили мнъ свою признательность за върное воспроизведение современныхъ недостатковъ и пороковъ ихъ сословія, и горячо высказывали необходимость дёльнаго и правильнаго обличенія этихъ порововъ (въ особенности превратнаго воспитанія) на пользу своего круга. Въ глазахъ этихъ почтенныхъ людей правда и польза, коей они отъ нея надъялись, исключала всякую мысль объ оскорбленіи мелочного самолюбія. Все это побудило меня представить мою комедію въ Цензурный Комитетъ, и это же. осмъливаюсь думать, обратило и ваше вниманіе на мой трудъ. Согласно понятіямъ моимъ объ наящномъ, считая вомедію лучшею формою въ достиженію нравственныхъ цёлей и признавая въ себё способность воспроизводить жизнь преимущественно въ этой формф, я долженъ быль написать комедію или ничего не написать. Твердо убъжденный, что всякій таланть дается Богомъ для извістнаго служенія, что всякій таланть налагаеть обязанности, которыя честно и прилежно долженъ исполнять человъть, я не смъль оставаться въ бездействін. Будеть часъ, когда спросится у каждаго: гдв талантъ твой?"

#### XI.

Изъ всѣхъ членовъ Молодого Москоитянина, Тертій Ивановичъ Филипповъ, по своему міросозерцанію, всѣхъ ближе подходиль къ воззрѣніямъ Стараго Москоитянина, т.-е. въ воззрѣніямъ Погодина и Шевырева. Раньше указано уже было на то громадное вліяніе, которое имѣло на Островскаго и на весь кружокъ Молодого Москвитянина пѣсенное богатство Русскаго народа, съ которымъ впервые познакомилъ ихъ Филипповъ, присоединивши къ прелести пѣсни еще и художественность музыкальнаго исполненія. Говорено было и о томъ переворотѣ, который именно подъ вліяніемъ этой пѣсни согрершился во всемъ міровоззрѣніи Островскаго. Начавъ съ презрѣнія къ пачодамъ Кремля, Островскій постепенно, исподоволь дошель даже до крайностей истинно Русскаго направленія".

Подъ 7 мая 1850 г., Погодинъ записалъ въ своемъ Днеоники: "Вечеръ у Ростопчиной. Прекрасно пълъ Филипповъ". Ифиность и значение Филиппова для всего вружка вообще не исчернывались, по свидътельству лицъ, знавшихъ его за это время, тъмъ. что онъ былъ для нихъ, вакъ и для многихъ, представителемъ пъсеннаго богатства и пъсенныхъ даровъ Русскаго народа; что пъснопъніями онъ увлеваль слушателей въ полузабытый или совершенно даже неввдомый міръ, пробуждаль новыя или по крайней мірь долго дремавпія чувства. Выше говорено уже было о томъ, что Островскій. при первомъ уже знакомстві, пріобріль въ Филиппові слупиателя, отъ котораго не могъ ускользнуть ни одинъ едва замътний, а для иныхъ, можетъ быть, и вовсе незамътный оттеновъ своеобразнаго, живого Русскаго языка, что, благодаря этой-то именно особенности, Островскій и подбиваль Филиппова въ художественному творчеству вообще и въ частности въ совмъстному творчеству съ нимъ. Филипповъ обладалъ еще знаніемъ бытовыхъ особенностей Русскаго народа, въ чемъ былъ достойнымъ товарищемъ А. Н. Островскому, зналъ громадное количество пословицъ, присловій, разсказовъ изъ народнаго и вообще Русскаго быта, а притомъ обладаль еще и изящнымъ вкусомъ и даромъ художественной критики, которые и проявилъ скоро въ статьяхъ своихъ. Пламенная любовь къ богатству формъ и реченій Русскаго языка, подвріпляемая еще и филологическимъ образованіемъ и филологическими трудами, постоянно останавливала его вниманіе, то на художественныхъ оборотахъ народной річи, еще чуждыхъ или оставшихся чуждыми для литературнаго языка, то на не меніве художественныхъ жемчужинахъ древней письменности Русской. Все это ділало его неоцінимымъ по своему вліянію членомъ кружка, расширяющимъ кругозоръ его и укрівпляющимъ духовныя его силы.

Господствовавшіе тогда въ значительнійшей части молодой интеллигенціи отсутствіе религіозныхъ началь, разрывь съ религіознымъ прошлымъ, составлявшіе своего рода гордость западнического мірка и выражавшіеся у него съ циническою эффектностью, распространяли власть свою и на членовъ описываемаго вружка. Но въ Филипповъ прежде другихъ сверстниковъ и сотоварищей совершился переворотъ, сдълавшій его вполнъ върующимъ, глубоконравственнымъ человаком и по вара стоящимъ въ общени съ незатронутыми переломомъ слоями Русскаго народа и со всемъ историческимъ его прошлымъ. Вліянію этого переворота исподволь послівдовали и невоторые члены молодого кружка, какъ, напримеръ, Зедергольмъ и Алмазовъ, для которыхъ обращение и религіозность Филиппова являлись только своего рода первымъ толчкомъ; другіе оставались невърующими до самаго конца жизни. Но отъ прежней кичливости невъріемъ въ кружкъ не оставалось больше и следовъ; его сменило мягкое отношение къ народной святынъ и народнымъ върованіямъ. Къ религіи, въ православію, въ церкви стали относиться безъ вражды и не безъ уваженія даже и тъ изъ членовъ кружка, которые сами не чувствовали благодатнаго ихъ вліянія. Уже и это было шагомъ впередъ. Уже и въ этомъ сказывалась нѣкоторая польза для всего Русскаго общества.

Извъстный впослъдствіи авторъ Современных Церковных вопросовъ, исповъданіе своей въры выразилъ публично въ своей ръчи О началах Русскаго воспитанія, произнесенной въ присутствіи митрополита Московскаго Филарета, предъ учащимся юношествомъ, на торжественномъ собраніи Первой Московской Гимназіи:

"Многообразная духовная жизнь нашего народа, разившаяся въ его Словесности, раскроетъ здёсь таннику свой смыслъ, поскольку онъ можетъ воспринять. его, и обойметь его могуществомъ своего вліянія. И древній періодъ нашей Исторіи, въ теченіе котораго возрастали коренныя начала Русской жизни, явится ему во всемъ ведичіи и святыни. Тамъ пройдутъ предъ нимъ и глубокомысленные цервовные витіи первыхъ трехъ въвовъ нашего христіанства, Иларіонъ, Кириллъ и Серапіонъ; тамъ онъ услышить правдивыя сказанія нашего честнаго Нестора о первыхъ временахъ нашего государства и чудную повъсть о подвижникахъ Печерскихъ, основателяхъ народнаго благочестія; тамъ разскажетъ ему игуменъ Даніилъ о своемъ благочестивомъ посъщени святыхъ мъстъ, столь вождельныхъ для сердца христіанина; тамъ прочтеть ему благовърный Мономахъ свое Поученіе, повергающее мысль въ прахъ предъ величіемъ древняго Русскаго христіанина, и митрополитъ Нивифоръ своимъ Посланіемъ укажеть на любовныя отношенія Церкви Русской въ Верховной власти, чуждыя даже твин совивстничества или соперничества; тамъ прозвучитъ предъ нимъ скорбная песнь о пленени Игоря и радостная повесть о Куливовской битв'я, предтеч'я освобожденія нашего Отечества; тамъ услышитъ онъ стихи нашей нищей братіи, въ которыхъ выразилось глубокое сочувствіе Русскаго человъка къ богоугодному житію праведниковъ, и пъснь нашего народа, какой неть другой въ міре, нбо по народу и песнь, откликающуюся, и на важныя событія нашей Исторіи, и на красоты внешней природы, и на живыя ощущенія внутренняго міра души; тамъ услышить онъ священный призывъ духовнаго пастыря. спасающаго отчизну въ дни безначалія, н отвътный гласъ истинныхъ сыновъ и спасителей отечества; тамъ наконецъ онъ возблагоговъетъ передъ ревностію св. отцевъ нашихъ, Іосифа Волоколамскаго, Геннадія, Максима Грева, Димитрія Ростовскаго и иныхъ, которые охранили святую Православную Церковь нашу отъ всёхъ опасностей, грозившихъ ей со стороны стригольниковъ, жидовъ, раскольниковъ и другихъ враговъ ел, и которые завъщали намъ оружіе для ея защиты, какъ бы предчувствуя, что жизви Русской предстоять новыя и сильнъйшія искушенія. При такомъ д'яйствін на воспитанника нашей Древней Словесности, можно ожидать, что въ произведеніяхъ новаго ея періода онъ сумфетъ отличить существенныя явленія отъ несущественныхъ. Ничто не воспрепятствуеть въ такомъ случай духу великихъ нашихъ писателей обнять его умъ своимъ благотворнымъ вліяніемъ и уберечь его отъ насилія бѣглыхъ современныхъ мижній.

На этихъ двухъ началахъ нашей жизни, т.-е., на Православіи и Народности, созидается третіе ея основаніе— Самодержавіе. которое отъ Православія заимствуєть свое освященіе, а въ Исторіи нашего народа находить блистательное подтвержденіе своей истинъ".

Въ заключении своей рѣчи, Тертій Ивановичъ обратился къ своимъ ученикамъ съ такимъ словомъ назиданія: "Вамъ. юные друзья мои, хочу сказать нѣсколько словъ въ напутствіе вашего новаго поприща; въ послѣдній разъ обращаю къ вамъ слово свое съ правомъ, ибо вижу васъ въ стѣнахъ того заведенія, въ которомъ столько лѣтъ вы слушали мои наставленія. Вы вступаете въ ту прекрасную пору жизни, которая обыкновенно почитается лучшею и счастливѣйшею. Я очень хорошо знаю и живо чувствую всѣ привлекательныя свойства юности, тѣмъ болѣе, что самъ едва переступаю за ея черту; но не хочу скрыть отъ васъ и опасностей этого

возраста. Чистота побужденій еще не ручательство за чистоту умствованій и дійствій: не много таких сердець, которыя, предваряя опыть, отвращались бы отъ всего того, что содержить въ себъ примъсь порока; ръдко встръчается такой чистый смысль, который, при первой встрвчв съ вещію, еще до внимательнаго разбора ея, отдёлиль бы въ ней отъ истины ложь. Большая часть людей, можно сказать, всё идуть путемъ опыта и проходять, одинъ болье, другой менье, искушеніе зла: а потому необходимо строгое и постоянное вниманіе въ себъ. Берегитесь самонадъянности, воторая тавъ твсно связана съ неопытностью и незнаніемъ міры своихъ средствъ; не почитайте всего себъ извъстнымъ и охотнъе преклоняйте слухъ свой къ указаніямъ воздерживающей васъ любви, нежели въ обаянію на все соизволяющей лести. Воспитывайте въ себъ строгое понятіе о своихъ обязанностяхъ къ обществу, которое отнынъ будеть смотръть на васъ уже не какъ на безотвътственныхъ дътей, а какъ на юношей, способныхъ давать себъ разумный отчеть во всемъ. Болъе же всего храните чистоту сердца и совъсти и не уступайте ея никакимъ внушеніямъ и требованіямъ лжеименнаго разума. Кончу словами великаго вселенскаго учителя:

Возвышайся болье жизнію, нежели мыслію: ибо жизнь можеть сдълать тебя богоподобнымь. и мысль довести до великаго паденія".

П. А. Плетневъ, въ письмѣ въ внязю П. А. Вяземскому, такъ отзывается о литературной дѣятельности этого сотрудника Молодого Москвитянина: "Г. Филипповъ принадлежитъ въ небольшому числу такихъ молодыхъ людей, воторые еще отстаиваютъ все чистое, доброе и преврасное въ литературѣ. Статьи его въ Москвитянинъ по части критики, всегда казались мнѣ какимъ-то отраднымъ оазисомъ посреди ужасной степи современныхъ поколѣній".

## XII.

Самымъ близкимъ человъкомъ для Т. И. Филиппова былъ Евгеній Николаевичъ Эдельсонъ, котораго онъ и сблизиль съ Островскимъ. Е. Н. Эдельсонъ родился въ 1824 году и первоначальное образованіе получиль въ Касимовскомъ убзіномъ училищъ, при обозръніи котораго профессоромъ Н. И. Надеждинымъ, онъ своими исполненными смысла и остроумія отвътами успълъ обратить на себя особенное внимание ученаго визитатора. По переходъ въ Рязанскую Гимназію, Эдельсонъ сразу и безъ всяваго спора занялъ между своими товарищами первенствующее мъсто. Бывшій въ то время попечитель Московскаго учебнаго округа, графъ С. Г. Строгановъ. отъ внимательнаго взора котораго не укрывалось никакое сколько-нибудь замътное проявление дарований во ввъренныхъ его попеченію воспитанникахъ, очень скоро зам'втилъ столь щедро надвленнаго умственными дарами мальчика и при наждомъ посъщении Рязанской Гимназіи удостоиваль его своимъ вниманіемъ. Въ 1842 году, Эдельсонъ поступилъ въ Московскій Университеть на математическій факультеть по отдівленію естественныхъ наукъ, но скоро почти совсвиъ покинуль занятія обязательными для него предметами и съ юношескою страстію предался изученію философской системы Гегеля... Изъ всёхъ частей этой системы Эдельсонъ съ особеннымъ усердіемъ изучалъ феноменологію духа и эстетику. Обличенія крайностей и несостоятельности началь Гегелевой системы, появлявшіяся нер'ядко въ Москвитянинь сороковыхъ годовъ, не имъли на Эдельсона никакого вліянія, и онъ останался подъ безусловнымъ владычествомъ Гегеля до появленія на канедръ Философіи въ Московскомъ Университетъ М. Н. Каткова, котораго лекцій онъ посвіщаль въ теченіе нівсколькихъ лътъ... Подъ вліяніемъ чтеній и частыхъ личныхъ бесъть съ этимъ замъчательнымъ дъятелемъ, котораго необычайныя дарованія цінились тогда, во всю ихъ міру. только

немногими близкими къ нему людьми, въ томъ числъ и Эдельсономъ, онъ обратился въ изученію Психологіи Бенеке, точный и строгій методъ которой им'влъ на его умъ весьма благотворное вліяніе. Въ 1847 году, Эдельсонъ собрался за границу и, простившись съ друзьями, отправился уже въ Петербургъ, чтобы, получивъ заграничный паспортъ, следовать далье; но правительство, встревоженное тогдашнимъ революціоннымъ настроеніемъ почти всей Западной Европы, нашло нужнымъ воспретить молодымъ людямъ, стремившимся довершать въ Европейскихъ университетахъ свое образованіе, посъщение Западной Европы, и Эдельсонъ долженъ быль возвратиться въ Москву, гдф, при посредствф Т. И. Филиппова, "познавомился и вскоръ дружески сблизился съ А. Н. Островскимъ". Какъ выше упомянуто, одновременно съ Москвитянинома, Эдельсонъ "принималъ участіе въ изданіи Московскиха Въдомостей, въ вачествъ помощника редактора, и здъсь вновь встрётнися съ М. Н. Катковымъ, который, вскоре по вступленіи въ редавцію Эдельсона, назначенъ былъ редакторомъ Московских Видомостей... Но, при существенномъ различін въ направленін Москвитлинна и Московских Видомостей, которыхъ онъ очутился одновременно сотрудникомъ. положение Эдельсона въ редавци Московских Видомостей сдёлалось затруднительнымъ, благодаря исключительности Катвова. При появленіи въ Москвитянинь "Сна Эраста Благонравова", авторомъ котораго былъ Алмазовъ, Катковъ прямо заявиль Эдельсону, что онъ въ редакціи Московских Видомостей оставаться не можеть. На місто его быль тотчась же приглашенъ Катковымъ В. Ө. Коршъ, котораго впоследствін провель онь и въ редакторы Московских Видомостей. Литературная деятельность Эдельсона была посвящена почти исключительно критикъ, и въ этой области онъ являлся неизменнымъ поборникомъ чистаго искусства. Т. И. Филипповъ двлаеть следующую характеристику Эдельсона, какъ писателя. "Самостоятельная литературная діятельность Эдельсона. говорить онъ, была посвящена почти исключительно критикъ,

и въ этой области онъ являлся неизмѣннымъ поборникомъ чистаго искусства и защитникомъ его отъ техъ неистовыхъ поруганій, которымъ оно подвергалось въ последніе годы во. многихъ изъ Петербургскихъ изданій. И хотя его имя ве будеть числиться между именами замівчательных діятелей отечественной литературы, темъ не мене всяки безпристрастный читатель не откажется признать въ его трудахъ полную самостоятельность мысли, весьма тонкое художественное чувство и зам'вчательно изящное изложение. Тонъ его критическихъ статей быль всегда спокоенъ и въ высшей степени деликатенъ, даже тогда, когда ему приходилось опровергать ученія и мивнія самаго непривлевательнаго свойства. Инымъ въ этой чертв его двятельности представлялась нвкоторая робость пріемовъ и не совсёмъ похвальная терпн мость въ такимъ явленіямъ, которыя требовали бы, вместо сповойнаго и безстрастнаго обличенія, різкихъ и безусловныхъ порицаній. Но знавшіе ближе Эдельсона виділи, что опровергаемыя имъ доктрины были ему въ такой же мъръ противны, вакъ и всякому здравомыслящему человъку, и что спокойствіе и невозмутимое приличіе его тона, при публичной встръчъ съ этими ученіями, проистевали вовсе не отъ робости передъ самодъльными авторитетами, но изъ глубокаго уваженія къ достоинству литературы, на арен'я которой овъ . съ ними встречался. Онъ чувствовалъ себя и былъ на самомъ дълъ въ такой степени самостоятельно мыслящимъ человъкомъ, что не имълъ никакой нужды заявлять о своей самостоятельности какими либо ръзкими выходками и постыдной перебранкой, въ коихъ состоитъ вся слава многихъ изъ его литературныхъ противниковъ".

Въ Погодинскомъ Архивъ сохранился автографическій лоскутовъ, въ которомъ читаемъ: "Господинъ Эдельсонъ есть критикъ идей, какого у насъ еще не бывало, послъ опытовъ Шевырева; но языкъ у него—такая туча, что мочи нътъ. Кажется везется возъ въ гору, въ полуденную пору, крехтя и пр.".

Почтенный потомокъ знаменитаго предка думнаго дьяка Алмаза Иванова, Борисъ Ниволаевичъ Алмазовъ, родился 27 октября 1827 года, въ городъ Вязьмъ, Смоленской губерніи, а детство провель вы родовомы сель Караваевь, Сычевскаго увзда. Отепъ его, Николай Петровичъ, по рожденію и состоянію принадлежаль въ высшему Московскому обществу и въ 1812 году вступиль въ гусарскій полкъ графа П. И. Салтывова, гдё служиль вмёстё съ А. С. Грибоёдовымъ, съ которымъ быль въ пріятельскихъ отношеніяхъ, а затёмъ участвоваль въ кампаніяхъ 1813—1814 г. Сестра Н. П. Алмазова, Варвара Петровна, была замужемъ за Сергъемъ Васильевичемъ Шереметевымъ, а самъ Н. П. Алмазовъ былъ женатъ на Евдовів Петровнь Зубковой. Въ дітскомъ воспитаніи ихъ сына, Бориса, важную роль играла нянька Анна Максимова. по происхожденію турчанка, и дядька Василій Архиповъ. По свидетельству Т. И. Филиппова, оставивши по непріятности пансіонъ Эннеса, Алмазовъ въ вачествъ вольнаго слуппателя посъщаль Московскій Университеть, гдь онь встрытился съ Филипповымъ, который зналъ его и раньше, а теперь возобновиль съ нимъ знакомство. Филипповъ быль уже старымъ студентомъ, находился на последнемъ вурсе, а потому имель уже некоторое положение. Алмазовъ, не смотря на совершенно юношескій еще свой возрасть, показываль уже признаки крупнаго литературнаго таланта, вслёдствіе чего Филипповъ и познакомиль его скоро съ Островскимъ и Эдельсономъ. Островскимъ введенъ былъ Алмазовъ и въ составъ Молодою Москвитянина. Черезъ Алмазова познакомились съ кружкомъ и бывшіе товарищи его по пансіону — Тепферъ и Зедергольмъ, впоследствіи отецъ Климентъ Оптинскій.

Дъятельность же Б. Н. Алмавова въ Москвитянино началась съ 1851 года. Одинъ изъ современныхъ историковъ Русской литературы замъчаетъ: "Не будь молодежи въ составъ редакціи Москвитянина, развъ осмълился бы Алмавовъ явиться къ надутому Шевыреву и чопорному, строгому Погодину со своими веселыми остроумными пародіями на Некрасова и Панаева, которыми онъ, подъ псевдонимомъ Эраста Благоправова, съ такимъ успъхомъ дебютироваль въ Москвитянинъ? Съ основанія Москвитянина, въ немъ было изгнано все, что отзывалось фельетономъ—легкомысліемъ, и недаромъ вся журналистика ахнула отъ удивленія, когда мрачные своди Погодинскаго sui generis древлехранилища вдругъ огласились взрывами молодого смъха и юношеской задорной веселости".

Давній сотрудникъ Стараю Москвитинина, А. А. Григорьевь, по свидетельству Т. И. Филиппова, въ 1851 году поступиль преподавателемь юридическихь наукь въ Московскую Первую Гимназію, гдё встретился онъ съ Филипповымъ. который читаль тамъ Русскую Словесность и Церковно-Славянскій языкъ. Въ ту пору Григорьевъ не имъль умственнаго пріюта и послё многихъ умственныхъ скитаній сталь приглядываться въ Молодому Москвитянину, вуда и введенъ быль темь же Филипповымь. Однажды, у Островского быль громадный литературный вечеръ, на которомъ присутствовали представители всёхъ литературныхъ направленій того времени. Когда большая часть гостей разопілась и остались только близвіе Островскому люди, Филиппова просили сп'ять. Посл'я одушевленно пропътой имъ пъсни, которая на всъхъ произвела впечатленіе, Григорьевъ упаль на колени и просиль кружокъ усвоить его себъ, такъ какъ въ его направленіи онъ видитъ правду, которой искалъ въ другихъ мъстахъ и не находиль, а потому быль бы счастливь, еслибы ему позволили здёсь бросить якорь". Самъ же Погодинъ аттестоваль своего давняго сотрудника такимъ образомъ: "Господинъ Григорьевъ-золотой сотрудникъ, борзописецъ, много хорошаго вездъ скажетъ онъ и съ чувствомъ, но не знаетъ, ни гдъ ему в ... я, ни гдъ молитву прочесть. Первое исполнить онъ всегда въ переднемъ углу. а второе-подъ лестницею".

Въ 1850 году, выступиль въ *Москвитянинъ* на литературное поприще Алексъй Өеофилактовичъ Писемскій. Онъ родился 10 марта 1820 года, въ сельцъ Раменьъ, Костромской губерніи. Чухломскаго уъзда. Учился въ Костромской

Гниназіи, а потомъ поступиль въ Московскій Университетъ. гдв и окончиль курсъ по второму отдъленію философскаго факультета. Онъ еще "со временъ студенчества быль друженъ съ Т. И. Филипповымъ и зналъ Эдельсона". Филипповы впослъдствіи и познакомиль его съ другими членами Молодого Москвитянина.

Литературная дёятельность Писемскаго началась въ Москве еще съ 1846 года романомъ Боярщина, ходившимъ въ то время по рукамъ, въ рукописи, и только въ 1858 году. романъ сей появился въ Библіотекть для Чтенія.

4 сентября 1850 года, А. Н. Островскій привезь къ Погодину пов'єсть Писемскаго, и эта пов'єсть, подъ заглавіемъ Тюфякъ, была напечатана въ октябрьской книжкъ Москвитяния 1850 года.

Вскор'й посл'й того, осторожный Писемскій заключиль съ Погодинымъ следующее условіе: "1851 года, февраля Мы нижеподписавшіеся, статскій совытникъ Михаилъ Петровичъ Погодинъ и коллежскій севретарь Алексей Өеофилактовичь Писемскій, заключили сіе условіе въ нижеслёдующемь: 1) Я, Писемскій, отдаль г. Погодину въ издаваемый имъ журналъ Москвитянинг окончательно мною написанную повъсть Сергый Петровичь Хазаровь и Мари Ступинына. 2) Сверхъ того, обязуюсь я, Писемскій, доставить въ издаваемый г. Погодинымъ журналъ въ продолжение 1851 года комедию мою Ипохондрикъ и разсказъ Комикъ и два разсказа Х и У, менте десяти печатныхъ листовъ въ обоихъ. 3) Всв вышесказанные труды мои, Писемскаго, включительно съ романомъ Тюфякъ, предоставляю я г. Погодину въ свою пользу напечатать въ какомъ угодно количествъ, предоставя въ мою пользу только пятьдесять экземиляровь для подарковь. 4) За все это г. Иогодинъ обязанъ мив, Писемскому, заплатить въ продолжение 1851 года тысячу пятьсоть руб. сер. или пять тысячь депсти пятьдесять руб. ассигнаціями. Сроки на уплату нижеследующіе: а) по отдаче романа моего Сергий Петровичь Хазаровь и Мари Ступинына, получаю я, Писемсвій. отъ г. Погодина двісти пятьдесять рублей серебромъ; по окончательному напечатанію этого романа, двісти пятьдесять руб. сер.; по присылев комедін Ипохондрика пятьсотъ руб. сер.. къ 1-му сентября сего 1851 года; по доставив разсказа Комика, къ 1-му іюня, двести пятьдесять р. с.. по доставленному мною заглавію по два разсказа Х и У двісти пятьдесять р. с., ваковые я, Писемскій, обязуюсь доставить безотлагательно въ началѣ 1852 года. 5) Въ случав смерти г. Погодина или передачи издаваемаго имъ нала въ въдомство другихъ лицъ, вышеозначенныя условія должны быть выполнены ненарушимо; на случай же моей смерти, Писемскаго, г. Погодинъ или преемникъ его должны произведеніями. 6) Поставку на сцену піесы моей: Ипохондрико оставляю за собой я, Писемскій, и только самъ лично могу входить въ сношенія съ диревціями Императорскихъ театровъ и продать эту комедію въ мою пользу. Условіе сіе исполнять съ объихъ сторонъ свято и ненарушимо". Подлинное подписали: "Статскій сов'тникъ Михаилъ Петровъ сынъ Погодинъ. Коллежскій севретарь Алексей Өеофилактовъ сынъ Писемсвій". Въ вонцъ же находимъ следующую подпись: "Двъсти пятьдесять рублей получиль Писемскій".

# XIII.

Взглянемъ теперь на отношеніе членовъ Молодого Москвитянина, какъ къ самому Погодину, такъ и вообще къ Московскому обществу. Члены кружка пом'вщали свои мелкія и крупныя литературныя произведенія въ Погодинскомъ Москвитяниню. Д'вятельность ихъ для усп'єховъ журнала оказывалось далеко не безплодною. Къ концу перваго же года подписка увеличилась бол'ье, ч'ємъ вдвое: вм'єсто пяти соть явилось тысяча сто подписчиковъ. Это не ускользнуло отъ наблюдательнаго П. А. Плетнева, и Піевыревъ писалъ Погодину: "Отъ Плетнева я получилъ письмо, въ которомъ онъ пишетъ: "Москвитянина достигъ теперь блестящей эпохи. Скажите Погодину, что если онъ хоть три года выдержитъ тавъ свое изданіе, то оно обратить въ нему всю Россію. Вотъ средство обратить умы на прямой путь науки и вкуса. Молчаніе о недостойныхъ поступкахъ промышленниковъ литераторовъ и богатство чистыхъ, незыблемыхъ идей это, по моему убъжденію, единственное средство поднять упадшую литературу". Литература, по его мнѣнію, теперь опять только въ Москвѣ.

Съ своей стороны, И. И. Давыдовъ писалъ Погодину: "Москвитянинт шелъ очень хорошо. Почему вы мало помѣщали своихъ историческихъ статей? Въ этихъ статьяхъ однако не слишкомъ говорите языкомъ лѣтописей: для большей части читателей нужно толкованіе. Въ критикѣ нужно болѣе единства и ровности, отъ чего она получаетъ личность и ивътъ. Въ каждой книжкѣ надо бы помѣщать что-нибудь о Москвѣ. Такъ напримѣръ, можно бы приняться за Исторію Московскаго Университета, хоть по частямъ."

Между тъмъ, "матеріальное положеніе членовъ кружка Молодого Москвитянина было вполнъ бъдственнымъ. Плата за литературный трудъ у Погодина была ничтожная. Семейные люди, вавъ Эдельсонъ и Григорьевъ, получали по 15 р. за печатный листь. Филипповъ не браль ничего. Одинъ только Алмазовъ, вообще крайне небрежный и безпорядочный въ денежномъ отношеніи, съумъль получить въ этомъ случать вакую-то особенную власть надъ Погодинымъ, а потому и овазывался счастливъе своихъ товарищей. Въ любую почти минуту ему удавалось получать съ Погодина 20 или 30 р. нзъ своего заработка. Погодинъ впрочемъ имълъ тогда въ виду продажу своего Древлехранилища, малые платежи объясняль отсутствіемь средствь, но за то обнадеживаль въ будущемъ, говоря, что, какъ только получены будутъ деньги, онъ будетъ платить и по 50 и по 100 рублей за листъ и вообще вознаградить тружениковъ, теперь въ бъдности поддерживающихъ его дело.

— "Вы, мои друзья въ несчастіи, будете друзьями и въ счастіи", —говариваль онъ.

Здѣсь будетъ кстати привести слѣдующее письмо А. А. Григорьева въ Погодину (30 Ноября 1851 года): "Посылаю вамъ Вильгельма Мейстера и съ величайшей радостью отдяю его Москвитинину, гдѣ для него приличнѣе мѣсто, чѣмъ въ Запискахъ. Хотя, работая прежде Краевскому такъ же усердно и честно, какъ вамъ, я выполнилъ дѣло по крайнему разумѣню, но не откажусь просмотрѣть переводъ мой п. какъ говорится, mettre la derniere main. Условія, разумѣется, обыкновенныя: при настоящемъ положеніи Москвитинина я больше шести пѣлковыхъ за листъ считаю не честнымъ и требовать. Завтра утромъ я къ вамъ заѣду иради Бога—достаньте еще пятьдесятъ цѣлковыхъ для удовлетворенія моего кредитора — ракалін... Вы видите сами, что гарантіи за себя я могу представитъ".

Преобладающее въ Московскомъ образованномъ обществъ поклоненіе западу не препятствовало, однако, кружку Молодого Москвитянина встръчать радушный пріютъ въ нъвосподствовало родственное имъ направленіе. Само собою разумьется, что члены кружка неръдко сходились у М. П. Погодина, съ которымъ соединяло ихъ и журнальное дъло. Зсъсь встръчали они многихъ молодыхъ и немолодыхъ уже питераторовъ. Встръчали они между прочимъ и Гоголя, доживавшаго свои послъдніе годы. Но великій писатель до того уже былъ сосредоточенъ въ самомъ себъ и до того погруженъ во внутреннюю свою работу, что никакое сближеніе ст нимъ новыхъ людей не могло уже въ то время воспослъдовать.

Радушно принимала у себя молодыхъ людей и извъстная тогда писательница графиня Ростопчина. Субботніе вечера графини проходили всегда чрезвычайно оживленно. Привътливая хозяйка разсказывала много о жизни Петербургскаго имсшаго круга, въ которомъ имъла общирныя знакомства,

благодаря и положенію своему въ светь и своей удивительной когда-то красотъ. Разсказы эти возбуждали любопытство молодыхъ слушателей, имбинихъ объ открываемомъ передъ ними мірѣ только самыя смутныя представленія. Но несравненно болъе значенія имъла для нихъ графиня своими воспоминаніями о Пушкинъ и Лермонтовъ, которыхъ она лично знала, съ которыми была близка... Въ этомъ отношенін представлялась она для нихъ, какъ бы явившеюся другой сферы, чемъ окружающая реальная жизнь, -- изъ художественнаго ран, въ который переносила она и воображение слушателей. Этому способствовало и совершенно особенное. почти исключительное положение Пушкина и Лермонтова среди всявихъ другихъ литературныхъ явленій тогда еще ощущаемое со всею живостью непосредственнаго впечатленія. Какъ занесшіе нъсколько пъсень райскихъ, по выраженію Пушкинсваго Гомера, а занесшіе именно вакъ бы для того, чтобы послѣ улетъть, по его же предсказанію, они казались какъ бы сошедшими съ неба, подаренными небомъ, а не выработавшимися и сложившимися на земль, подобно всему строю явившихся имъ на смену писателей, высокой даровитости которыхъ нельзя отрицать. На ряду, на уровив съ этими "улетвимии и Жуковскимъ стоялъ и стоитъ только Гоголь. доживавшій тогда, какъ было сказано, свое послёднее время. За ними пролегала тотчасъ же межа или своего рода пограничная черта, отдёлявшая ихъ отъ новаго художественнаго міра. Реализмъ, отмъчавшій и удручавшій художественное творчество не только Писемскаго, но и безмфрно превосходящаго его талантомъ Толстого и даже Достоевского, заставлялъ и заставляетъ предполагать невольно и въ нихъ такихъ же реальныхъ. обывновенныхъ людей, кавъ и ихъ герои, какъ и все остальное человъчество, какъ и вся окружающая жизнь... Пушкинъ, Лермонтовъ и Гоголь, для истинно ихъ понимающихъ, невольно представлялись дышащими воздухомъ какой-то иной атмосферы, стоящими надъ міромъ и надъ въкомъ, а не на уровнъ съ ними. Савельичъ, Василиса Егоровна и Пугачевъ Пушкина, Максимъ Максимовичъ и Бэлла Лермонтова, Голевскіе Коробочка, Собакевичъ и Плюшкинъ ничуть не метревальны героевъ, созданныхъ позднъйшимъ періодомъ Русской Литературы, но они, такъ сказать, прозрачнѣе, ибо въ нихъ менѣе заслоненъ и подавленъ внѣшнею реальностью внутренній человѣкъ. Подобно Пушкину и Лермонтову. Гоголь творилъ только изъ глубины души своей, пользуясь вещественною реальностью, только какъ покорнымъ и послушнымъ ему матеріаломъ, и пользуясь въ мѣру, на сколько находилъ нужнымъ, не допуская заслоненія внѣшнею реальностью внутренняго міра людей имъ изображаемыхъ.

Вотъ почему разсказы графини Ростопчиной о Пушкивъ и Лермонтовъ производили на слушателей обаятельное впечатлъніе, переносили ихъ въ иной, отличный отъ непосредственно близкаго міра, въ художественный рай.

Какъ бы подтверждениемъ всего сказаннаго, служитъ нижестедующее письмо (23 мая 1852 г.) самой графини Е. П. Ростопчиной въ Погодину: "Не сержусь я на васъ. - да и не за что: доброе слово отъ души меня нивогда не сердитъ, - но поймите же меня, наконецъ, и знайте, что мив несродно, невозможно идти въ ногу съ общимъ мниніемъ, а скорве всегда приходится слъдовать по своей собственной стезъ, напереворъ ему, потому что оно, это знаменитое общее мижніе, всегда составлено изъ личной придури какихъ-нибудь водителей, которымъ безмолвно и глупо повинуется толпа, не имфющая своего сужденія. Оно-то теперь и вздумало превозносить уродство паче прекраснаго, - грязь и бъдность душевную выше генія и любви, прозу надъ идеаломъ; она-то, неспособная сочувствовать ничему великому, обрадовалась произведенію новъйшей литературы, представившему ей картину посредствевности, обыденности и обывновенности, гдв она съ наслажденіемъ узнаетъ и называетъ знакомыя все лица... Оставьте Гоголя! Развъ я вогда-нибудь думала, могла думать его тревожить и оскорблять?.. Развъ я не изъ первыхъ, едва ли не искреннъе и смълъе всъхъ прочихъ, отозвалась воплемъ дружби

и уваженія надъ его прахомъ и памятью, мив дорогими?.. Не путайте дела! Оно не между Гоголемъ и Жувовскимъ. -- эти два веливіе любили и понимали другъ-друга! Да Гоголь-то. что онъ самъ, какъ не сильнъйшій изъ поэтовъ?.. Не влеймиль ли онъ своимъ презрвныемъ и своим горыкими смижоми все низкое и презрвиное въ мобимом ими уважаемом человъчествъ. Этот горький смъх не есть ли въ немъ бользненная, но трепещущая повзія... Гоголь описываль смішное и отвратительное, -- да человъкъ-то въ немъ всегда оставался непривосновененъ, личность его осталась на высотъ своей геніальности.-Нътъ, -- борьба между бездарными подражателями непризванными творителями, воторые, раскусивъ что имъ на поприщъ поэзін ність міста и дівла, обрадовались возможности дівствовать въ прозъ, - и принялись наперерывъ утучнъвать навозомъ своимъ шировое поле осиротъвшей литературы... Легво, удобно. выгодно! Воть они и хвалять этоть родь литературы, единый воторый имъ по плечу. Готоль у нихъ знамя, украденное знамя. воторымъ они приврываютъ свою нищету и наготу! Гоголь у нихъ камень, которымъ они хотятъ уничтожить и раздавить ненавистную имъ поэзію!.. Die Ideale sind zerronen! А за нихъ-то, за идеалы, бумиры моей молодости. заступаюсь я, и смёло выхожу и ополчаюсь при каждомъ случав противъ реалистов, терманистова, прязистова и всей пресмывающейся пишущей братіи!

Поважите эту записку и первую Шевыреву: я увърена что онъ меня пойметъ и оправдаетъ! Вы видите себя въ древле-хранилищъ, откапываете Пожарскаго и не слышите, что и какъ говорится въ молодомъ поколъніи, — а у меня такъ уши вянутъ, душа возмущается. На пятьдесятъ лътъ пошли мы назадъ. вкусъ портится... а вы, потакаете. и серъпесь когда вступится кто-нибудь безстрашный и неподкупный!.. А вы гладите по головкъ, разбивающихъ въ дребезги, что мы привыкли почитать великимъ и прекраснымъ, посмотримъ, куда это все поведетъ!"

Въ числъ постоянныхъ посътителей вечеровъ графини

Ростопчиной быль старый массонь Юрій Никитичь Бартепевъ, дядя Писемскаго, не особенно впрочемъ его долюблинавшій. Близко знавшій Бартенева, Т. И. Филипновъ такъ описываетъ намъ этого оригинальнаго человъка: Еще въ бытность свою директоромъ Костромской Гимназіи, Юрій Никитичъ, черезъ посредство особенно расположеннаго къ нему внязя С. М. Голицына, бывшаго тогда попечителемъ Московскаго учебнаго опруга, сблизился съ знаменитымъ мистикомъ и массономъ же княземъ А. Н. Голицынымъ, полюбившимъ его и впоследствій ему покровительствовавшимъ. Юрій Никитичъ на всёхъ производиль впечатление своею удивительною своеобразностью. Всемь безъ исключенія, мужчинамъ и женщинамъ, молодымъ и старымъ, Юрій Нивитичъ всегда говорилъ "ты". Мъстоименія двы" для него не существовало, когда речь обращалась къ одному лицу. Къ этому всё уже давно привывли и никто этимъ не обижался. Наряду съ этою странностью, Юрій Нинатичъ имълъ и свой особенный, совершенно своеобразный наывъ съ Костромскимъ произношениемъ на о, съ примъсью множества церковно-славянскихъ, иностранныхъ и чисто-народныхъ выраженій. На этомъ-то вполив своеобразномъ язывь произносиль онь длинныя ръчи о религозныхъ матеріяхъ, иступаль въ диспуты, разсказываль анектоды, любезничаль съ дамами. Писемсвій, и тогда уже мастерски подражавшій ото ръчи и его произношенію, отчасти воспроизвель его впостедствін въ своихъ Массонахъ. Юрій Никитичъ очень любилъ разговоры съ дамами, посвіщавшими вечера графини Ростопшной. Къ самымъ частымъ посътительницамъ этихъ вечеровъ принадлежали М. А. Новосильцова, С. В. Энгельгардтъ и С. А. Рябинина, сестра внязя Владиміра Александровича Чернассваго, обладавшая почти-что басомъ и весьма хорошо извавшан. Къ нимъ-то обращаясь, позволяль себъ иногда Юрій Никитичъ такіе разсказы и такія выходки, которые ему одному можно было прощать. Но онъ даже любили его. Молодыхъ сотрудниковъ Москвитянина, особенно Т. И. Филиппова.

Юрій Никитичъ очень полюбилъ и поддерживалъ съ ними самыя дружескія отношенія".

Не смотря на западническое свое направленіе, графиня Е. В. Саліасъ, сочувственно относилась въ членамъ вружка Молодого Москвитянина и приглашала ихъ на свои вечера. Но на вечерахъ этихъ собирались ярые западниви, что и побудило членовъ вружка, во избъжаніе непріятныхъ столкновеній, уклониться отъ посъщеній, что и навлекло на нихъ геть графини. Островскій, впрочемъ, бывалъ на ел вечерахъ, и своими сообщеніями подтверждалъ, что осторожность другихъ членовъ вружка была далеко нелишнею и имъла свои основанія.

Особенно близвимъ по духу и особенно дорогимъ для молодыхъ людей былъ гостепріимно-открытый имъ домъ С. П. Шевырева. Степанъ Петровичъ былъ въ то время, какъ свидътельствуетъ Т. И. Филипповъ, "въ ствиахъ Московскаго Университета явленіемъ единственнымъ, исключительнымъ. Онъ одинъ среди профессоровъ держалъ то знамя Православія и Народности, отъ котораго чурались или которое дико ненавидели все остальные. Торжествующе западники всячески старались тормозить усп'яхъ его левцій, его пропов'ядей, его оживленныхъ бесёдъ. Особенно опасенъ могъ онъ быть для нихъ и громадною своею начитанностью, и живостью своего отношенія въ міру науви и искусства, и общирными связями на томъ самомъ Западъ, изъ котораго дълали они боевое знамя свое и который понимали, только вполнв односторонне. Для противодъйствія Шевыреву и для борьбы съ нимъ, сочинались всяческія насм'вшки и сплетни. Особенною лютостью по отношенію въ Шевыреву отличался тогда П. М. Леонтьевъ. И Катковъ и Леонтьевъ были тогда еще западниками, съ нетерпимостью относившимися во всему несогласному съ ихъ образомъ мыслей.

Однажды, явившись въ Шевыреву раньше обывновеннаго, и заставъ его еще не вставшимъ отъ послѣобѣденнаго сна, члены *Молодого Москвитанина* встрѣтили въ его гостиной незнакомаго имъ пожилого уже человъка, котораго сначала по внъшнему виду приняли за какого-нибудь заъхавшаго въ Москву провинціала. Завязался разговоръ, въ которомъ незнакомецъ поразилъ ихъ сперва необыкновеннымъ изяществомъ ръчи, а потомъ и удивительною глубиною мыслей и обширностью многостороннихъ познаній. Загадка разъяснилась приходомъ Шевырева. Мнимый провинціалъ былъ не кто иной. какъ И. В. Киръевскій. Впечатльніе, произведенное имъ на членовъ кружка, было въ высшей степени сильно. Онъ какъ бы совершенно не входилъ въ обыкновенныя рамы. Всъмъ существомъ своимъ и всъми ръчами онъ какъ бы вносилъ тепло и прелесть духовной атмосферы " 32).

### XIV.

Мы уже привели свидётельство Т. И. Филиппова, что члены Молодого Москвитянина были тёсно связаны съ дёятельностью графини Е. П. Ростопчиной. Въ первой же внижвё Москвитянина 1850 года, она напечатала свою драму, подъзаглавіемъ Нелюдимка.

"Въ Москвъ, – писалъ Плетневъ Жуковскому, – "Необывновенная литературная дъятельность... Ростопчина расписалась. Недавно напечатана ен драма: *Нелюдимка*. Тутъ много хорошихъ мъстъ, но драмы совсъмъ нътъ! " <sup>33</sup>).

Сначала отношенія автора драмы въ Погодину продолжали быть дружелюбны; но потомъ, по поводу *Нелюдимки*, возникло нѣкое недоразумѣніе. Но обратимся въ *Дневнику* Погодина:

Подъ 5 февраля 1850 г.: "Къ Ростопчиной. Это женщина милая".

- 9 —: "Къ Ростопчиной. Светскій разговоръ и мет стало досадно на нее".
- 10 —: "Малую записочку написаль въ Ростопчиной, такъ что самому любо, и получиль отъ нея извъстіе, что моя запись въ альбомъ производить fourore".

- 11 —: "Вечеръ у Ростопчиной съ удовольствіемъ. Пріятные разговоры".
- 14 —: "Къ Ростопчиной. Пріятно, но не углублялись. О субботъ и музъ ея и пр.".
- 14 марта —: "Къ Ростопчиной. Не принимаетъ; ибо одъвается ъхать. Я къ графу. Пробылъ четверть часа, иду по лъстницъ, а тамъ гусаръ, ожидающій пріема. Что будетъ? Чрезъ минуту швейцаръ отворяеть ему дверь. Вотъ тебъ разъ!"
- 28 —: "Графиня Ростопчина. Потолковали. Все говоритъ, что должна была ъхать съ визитомъ и потому не могла принять меня въ прошедшій вторникъ. О воспитаніи. О дътяхъ. Умна".

Тавъ продолжалось до апръля, а подъ 4-мъ числомъ сего мъсяца въ Дневникъ Погодина читаемъ: "Вечеромъ, по приглашенію Ростопчиной слушать преврасную вомедію Сушкова добраго. Ужинъ у нея. По утру досада отъ недоразумънія Конторы".

Это такъ-называемое недоразумпние произошдо отъ того, что Погодинъ, безъ въдома и согласія сочинительницы, отпечаталь отдёльные экземпляры ея драмы Нелюдимка и пустиль ихъ въ продажу.

Обратимся опять въ Дневнику Погодина:

Подъ 19 апръля 1850 г.: "Записва предосадная отъ графини Ростопчиной, вслёдствіе продажи экземпляровъ, коихъ она не предполагала, а я съ тёмъ условіемъ".

— 22 — —: "Прододженіе и возобновленіе досады отъ Ростопчиной".

Не смотря, однако, на все это, Погодинъ, встрътившись съ Ростопчиною на свадьбъ Мея, подъ 30 апръля 1850 года, записаль въ своемъ Дневникъ: "Графиня Ростопчина очень любезна. Я свазалъ, что похожъ на marechal Bugeau, который женитъ своихъ lieutenants, а она ни съ того ни съ сего: а сами-то вы что? Вы женитесь сами? Не отрекайтесь. Судьба неизвъстна и т. подобн. Я принимаю эти слова за halucination... Не говорила же она никогда прежде".

Возвратившись домой, Погодинъ написаль о "князьяхъ, гулялъ" и сталъ думать опять "о невъстъ".

Между тѣмъ, 27 мая 1850 года, въ Погодину является братъ графини Ростопчиной, Сергъй Петровичъ Сушковъ, и о посъщеніи этого гостя Погодинъ записалъ слъдующее въ своемъ Днеоникъ: "Только-что хотълъ съ удовольствіемъ приняться за дѣло, какъ Сушковъ съ ножемъ въ горлу, чтобы я купилъ двъсти пятьдесятъ экземпляровъ Нелюдимки, а иначе бумагу въ Цензурный Комитетъ и слъдствіе. Каковы! Не могъ ни за что приняться. Вечеромъ къ дядъ Сушкова, разсказать ему, чтобы онъ убъдилъ сорванца подлаго, брата взбалмошной, если не подлой, которую я имълъ легковъріе полюбить искренно, постыдиться своего подлаго акта... Ахъ, подлецы! Вотъ тебъ дружба! Я думалъ, что забулдыга хочетъ сорвать съ меня деньги, в Н. В. Сушковъ говоритъ, что онъ пошлетъ деньги къ сестръ".

Въ тотъ же день и сама графиня Ростопчина писала Погодину: "Знаете ли, Михаилъ Петровичъ, что я наконецъ ръшила, посовътовавшись и потолковавши съ умными людьми? Я сбираюсь васъ просить, вельть сжечь или уничтожить всь эти несчастныя незаконнорожденныя Нелюдимки, такъ чтобъ онъ никогда ужъ не могли, какъ и гдъ-нибудь вынырнуть на свъть Божій, безъ моего спроса и въдома; но вотъ что придумано: я хочу пожертвовать всёмъ этимъ хламомъ въ пользу Петербургскаго Общества посъщенія бъдныхъ. и писала уже объ этомъ Одоевскому, его учредителю. Прошу васъ передать доставителю сего письма ваше письменное разрешение и приказаніе на полученіе изъ конторы, или отъ кого следуеть, всъхъ трехсотъ экземпляровъ этого изданія самозванца. Это единственное средство обнародовать его, по вашему желанью; я могу подарить брошюру для богоугоднаго дела, но ни сама продавать, ни дозволить кому бы ни было ее продавать, не могу, и никогда не соглашусь. Я вду въ субботу, рано утромъ, и потому спѣшу покончить это дѣло до отъѣзда, чтобы послъ меня не вышло опять вакихъ бы то ни было недоразумбній; если вамъ можно, то буду васъ ждать завтра, от четверт, ровно от полдень, ибо потомъ увзжаю въ Кунцово на цвлый день. Пожалуйста, заверните со мною проститься, а покуда примите искренній поклонъ".

Изъ письма графини Ростопчиной въ Н. В. Сушкову мы узнаемъ объ отвътъ Погодина на письмо ея, отъ 27 мая 1850 г., изъ Москвы: "Сейчасъ получила ваше письмецо, добрый и любезный дядющеа, и спёшу отвёчать, благодарить вась и извиниться передъ вами въ безпокойствахъ и хлопотахъ, причиненныхъ вамъ продолжениемъ моихъ словесныхъ н журнальныхъ дёлъ. Вы понимаете, конечно, что мий тутъ главное прекращеніе несправедливости и неправды, и необходимость показать характеръ, чтобъ избёжать впредь всякихъ подобныхъ такъ называемыхъ недоразумный. Изданіе, вознившее не только безъ въдома и согласія моего, но даже вопреки меня, я имъла, кажется, право остановить и уничтожить. Я предлагала Михаилу Петровичу, показывая ему на эти, какъ я называю ихъ, незиконнорожденныя Нелюдимки, сжечь всть экземпляры; онъ писалъ, что это лишнее и просилъ меня повременить такою разрушительною мёрою. Я хотёла, какъ вамъ известно, пожертвовать встьми ими въ Общество посъщенія бъдныхь; Михаилъ Петровичь упросиль меня и этого не дълать, говоря, что это будеть для него собственно и обидно и предосудительно тымь, что подасть поводь въ разнымъ толкамъ и пересудамъ. А между тъмъ, контора Москвитянина не хотпла или не могла дать отчета (вы читали ея странный мив ответь?) въ судьбе остальныхъ пятидесяти эвземпляровъ... Стало быть, или они уже разошлись, или могли впоследствіи разойтись... А для меня совершенно все равно, три ли тысячи или пятьдесять экземпляровь разойдутся отдёльно. Это мив равно непріятно и равно противно всвив моимъ распораженіямъ! Надобно, убзжая на все лъто, положить преграду этим странным недоразумпніям; еще болье, потому что меня пугала и участь романа; Михаилъ Петровичъ объявилъ мив что и его печаталось отдъльно восемьсот экземпляров .. въдь все по тому же недоразумвнію, полагаль, что и романь пріобры-

тень им въ полное и въчное владенье! Въ жизни моей впервые слышу чтобъ рукописи, отдаваемыя въ журналъ, становились его собственностью, безъ особеннаго формальнаго договора! Повторяю, — надо было разъ навсегда превратить всякія тому подобныя попытви и случайные сюрпризы; воть почему я и поручила Сережъ дохлопотаться до всесожженія въ его глазахъ всъх возможных переплетенных и прочих Нелюдимокъ, или до обращенія ихъ въ пользу бъдныхъ. Сожалью, что онъ не посовытовался съ вами передъ разговоромъ его съ Михаиломъ Петровичемъ, я его просила обо всемо съ вами переговорить; въдь я къ вамъ писала наканунъ отъезда, что не хочу смерти гръшника, а еже ему обратитися и живу быти: не хочу никого обижать, темъ более человека, въ которомъ уважаю ученаго и многія важныя заслуги. Но въдь и онъ, какъ мив хорошо известно, не вникаетъ въ дела свои самъ, и его иногда въ вонторъ плохо слушаются; а потому и положиться нельзя было на точное исполнение моего желанія объ уничтоженій всего изданія. Воть и теперь: хотя Михаиль Петровичь и объщаль мню, что особое печатание романа прекратится вовсе, но, пожалуй, вонтора опять не пойметь и опять будеть продолжать отпечатывать; что мив съ нею двлать?.. Для этого я и прибъгнула въ помощи брата, посовътовавшись и съ вами и съ другими. Если будете толковать съ Миханломъ Петровичемъ, пожалуйста, настойте на истреблени всьх начатых оттисков моего романа, исключая двух, которые мин необходимы, ибо рукописи я не сохраняю. Кстати, Михаилъ Петровичъ пишетъ Сережъ, что редакція не получила и половины того, что ей слъдуеть от меня. Проданы ей драма и романъ: драму она, важется, получила сполна, а изт 18-ти главо романа у Михаила Петровича ровно восемь вонченныхъ в отданныхъ мною; двъ я переправила здъсь, и вышлю ему немедленно; я и то все жду отъ него своихъ прежде напечатанныхъ піесъ, которыхъ рукописи мнв не были возвращены, и которых у меня совстьм ньт, хотя мев онв очень нужны. Вотъ и вамъ зам'вчаніе: говоря все о Нелюдимию, даже и

въ последней своей записке во мие, ваше превосходительство и стихотворство все изволите забывать, что оы съ него спустими не спросись меня и весь роминз, который лучше ея, длините и болье стоить мит труда и времени Подарить такъ подарить: это можно, но не люблю присвоеваній и завосваній, особенно когда я не Наполеонъ, а какой-нибудь общипанный членъ покойной конфедераціи Германской! За свое стою... И простите, и прощайте любезный дядюшка, обнимаю васъ отъ души и желаю вамъ здоровья, вдохновенья и всего хорошаго".

Еще прежде этого письма, самъ Погодивъ писалъ С. И. Сушвову: "По случайнымъ обстоятельствамъ, я не могу быть у васъ въ назначенномъ часу, въ чемъ и прошу покорнъйше извинить меня. Но вашъ дядя, Николай Васильевичъ, былъ столько добръ, что взялся вмёсто меня кончить дёло, имъ начатое, и получилъ отъ меня вчера вечеромъ деньги, сколько я собрать могъ, для доставленія вамъ, за экземпляры Нелюдимки. Впрочемъ, обдумавъ, я самъ теперь готовъ просить начальство, чтобы оно велёло произвести слёдствіе въ типографін, точно ли напечатано триста особыхъ оттисковъ Немодимки, а не болбе, вследствие вашего сомнения. Ибо отъ толковъ о недоумъніи, коимъ повода я старался избъгать всего болье. при настоящемъ неопредвленномъ положении Москвитянина, послѣ развода съ Вельтманомъ, что уже подало поводъ въ толкамъ, нельзя избъгнуть и теперь по поводу нашихъ однихъ разговоровъ. После свиданія съ вами я успель отыскать несволько записовъ въ поясненію вопроса, но считаю ихъ уже не нужными, въ надеждъ, что третье окончаніе, съ Николаемъ Васильевичемъ, будеть счастливе двухъ первыхъ. Прибавдю только, что пріобрътенных сочиненій отъ графини, редакція не получила до сихъ поръ и половины; прибавлю только въ доказательство, что все дело было ведено, какъ дела ведутся обывновенно, при извъстныхъ отношеніяхъ, безъ всякихъ формальностей, что и подало поводъ къ непріятнымъ недоразуменіямъ съ обемхъ сторонъ: или Николай Васильевичъ

первоначально не дослышалъ, или Вельтманъ не досказатъ, или я не доспросилъ. Это такая бездълица, о которой не стоило бы труда говорить, ибо желаніе графини немедленю исполнено, а я отъ всъхъ мнимыхъ правъ немедленно отказался".

Прочитавъ же письмо графини Ростопчиной въ Н. В. Сушкову, Погодинъ счелъ нужнымъ написать въ первой слъдующее:

"Между нами пробъжала черная кошка, графиня! Кто подпустиль ее, я не знаю, но отогналь ее добрый Николай Васильевичъ, хоть я и отказывался сначала оть его посредничества (благодарность ему!). Онъ прочелъ мнв ваше письмо; въ немъ очень много Поэзіи (отъ Наполеона завоевывающаго и просвещающаго 10 Нѣмепкой раціи). Но меня, я надівось, выручить Исторія. дъло конечно матеріально и для нравственной сатисфакціи я соберу къ вашему возращенію всь рієсея justificatives и вы удостовъритесь, что вы огорчили меня, если не идеей, то формой, понапрасну..... Стихи ваши для меня дороги, но дороже гораздо ваши отношенія. Уничтожить экземпляры, напечатанные вследствіе недоразуменія, вы имели полное право; потребовать отчета въ трехстахъ экземплярахъ вы имъли полное право, -- но вотъ и все! Что въ остальныхъ пятидесяти эвземлилярахъ должно было получить отчеть оть переплетчика, нъть ничего страннаго. Это явление типографское, ежедневное. Я получиль этоть отчеть тогда же, и, кажется, передаль вамь на словахь наванунь вашего отъъзда: изъ пятидесяти, переплетчикъ представилъ *по закону* въ цензуру двенадцать, а изъ остальныхъ тридцати-восьми несколько отдано вамъ, продано было въ конторъ три, а прочіе мнъ. Я раздарилъ пять (дъвушкамъ-сосъдкамъ и своимъ, кон переписывали Нелюдимку), а прочіе у меня. О в'ячномъ владвніи я нивогда и не думаль. Если уже считаете невыгоднымъ, я готовъ, такъ и быть, отъ него совсемъ отказаться 34).

Но Погодинъ не избъжалъ толковъ, которыхъ опасался.

Въ Дневникъ Бодянскаго мы читаемъ: "Родной братъ графини Ростопчиной разсказываль за объдомъ у дяди своего Н. В. Сушвова, что онъ былъ надняхъ у М. П. Погодина отъ сестры своей съ запросомъ, по вакому праву последній продаеть отдёльно отпечатанные экземпляры Нелюдимки безъ въдома и согласія сочинительницы? — Я купиль у нея это сочиненіе. - Правда, но только для журнала, а не для того, что вы съ нимъ теперь делаете. После многихъ преній, истецъ истребовалъ либо уплаты за всё экземпляры, либо же самихъ эвземпляровъ. Журналистъ до того былъ смешанъ, что долго не могъ опомниться; на другой день онъ прислаль часть денегь и часть экземпляровъ, которые я и видълъ, къ посреднику между нимъ и графинею, Н. В. Сушкову. Это не столько карманное, сколько правственное наказаніе для него, прибавиль молодой Сушковъ, чтобы онъ впередъ былъ осторожнее. Что не деньги здёсь важны, доказательствомъ то обстоятельство, сказалъ Н. В. Сушковъ, что племянница писала ко мив сегодня, простить ему остальную часть долга".

Повидимому, графиня Ростопчина не усповоилась вышеприведеннымъ письмомъ Погодина и написала въ Н. В. Сушвову тавое письмо, прочитавъ воторое Погодинъ, возвратясь домой, записалъ въ своемъ *Днеоникъ*, подъ 15 іюня 1850 года: "Блажная бабенка! Надо бы ей отпъть, но неловко ссориться теперь. А стоитъ пощечины"!

Въ концъ концовъ, между Погодинымъ и графиней Ростопчиной возстановились прежнія добрыя отношенія и 5 декабря 1850 года, Погодинъ записалъ въ своемъ Днеоникъ: "Къ Графинъ Ростопчиной, которая осыпала ласками, какъ ни въ чемъ не бывало!

Погодинъ не чуждался также писателей и западнаго лагеря. Такъ, съ Д. В. Григоровичемъ онъ продолжалъ состоять въ самыхъ дружескихъ сношеніяхъ. Въ *Дневникъ* его мы читаемъ слъдующія записи:

Подъ 21 феораля 1850 года: "Ръшился съ Григоровичемъ и отдалъ ему денегъ пятьсотъ. Малый хорошій.

- 27 апръля : "Григоровичъ изъ деревни.
- 28 — : "Григоровичъ благодарилъ безъ памяти за одолжение и разсказывалъ о Петербургъ".

Предъ отъёздомъ Григоровича въ Петербургъ, Погодинъ, по обычаю, далъ ему множество порученій, и въ числів ихъ, привлечь въ участію въ Москвитянинъ Андрея Ивановича Кронеберга, который, какъ извёстно, быль сотрудникомъ Соеременника. Григоровичъ съ аккуратностью исполнилъ всв возложенныя на него порученія, и 7 мая писаль Погодину: "Я не могъ исполнить раньше своего объщанія, потому что засталь всехь своихь на даче, версть за двенадцать отъ города. Кромъ того, Петербуржцы, отъ воторыхъ я могъ бы узнать кое что о цензурь, въ страшной суматокь. Панаевъ вдеть въ деревню, въ Казань, Некрасовъ въ Токсово, жена Нанаева—за границу. Къ кому не забдешь, всъ укладываются и собираются на дачу. Цензурныя дёла такъ плохи, Михаилъ Петровичъ, какъ никогда еще не бывало, все это по поводу романа Фурмана Добро и зло, въ которомъ нашли что-то неблагопріятное. Пока не остынеть негодованіе господъ цензоровъ, издавать мои повъсти не совствиъ безопасно. Въ Москвъ дъло обойдется, я увъренъ, гораздо покойнъе, такъ по крайней мфрф увфряють меня многіе и, кажется, не безъ основанія. Черезъ неділю я буду у васъ и переговорю лично объ этомъ. Повъсть свою я продаль не Панаеву, ибо денегь ни гроша, а Краевскому. Справлялся на счетъ иностранной цензуры. Вотъ ходъ дела: Сначала следуеть обратиться частнымъ письмомъ къ иностранному цензору, можно ли перевести такой-то романъ или повъсть? Онъ дастъ записку, буде можно, въ Комовскому, директору Канцеляріи министра Просв'єщенія, а тотъ въ свой чередъ дасть записку въ Русскую цензуру, какъ въ удостовъреніе, что романъ или повъсть можно перевести. Какъ видите, дъло очень простое въ Петербургъ, но для Московскаго жителя переписка замедлить ходъ порядка. У Кронеберга еще не быль. Отправлюсь завтра и вром' предложенія писать рецензін въ

Москвитяняна, попрошу его следить за новыми романами, повещать о нихъ въ Москвитянины и хлопотать подле Комовскаго и комп. Обо всемъ этомъ потолкую съ вами черезъ неделю". Въ конце письма Григоровичъ сообщаетъ и следующее: "У меня случилось горе. Я потерялъ трехлетняго ребенка и вотъ причина, по которой и не получалъ писемъ изъ Петербурга. Одоевский и его жена вамъ кланяются. Прощайте, Михаилъ Петровичъ, будьте здоровы, до свиданія".

Вследь за симъ, и самъ А. И. Кронебергъ (23 мая 1850 г.) писалъ Погодину: "Г. Григоровичъ предложилъ мев отъ вашего имени писать для Москвитянина библіографію Русскихъ и иностранныхъ внигъ, выходящихъ въ Петербургъ. Я охотно готовъ взяться за это дъло и потому безъ дальнихъ фразъ сообщаю вамъ мои условія. Я буду присылать вамъ статьи къ условленному числу м'есяца, въ каждый номеръ листа по два печатныхъ. Случится больше, случится и меньше, но въ годъ все же наберется не меньше двадцати четырехъ листовъ. За это я желаю получать по сту рублей въ мъсяцъ. Я еще не знаю, какъ можно будетъ доставить всъ выходящія здісь вниги. Можно ли будеть брать ихъ изъ цензуры или надо пріобрътать, хоть на время, отъ внигопродавцевъ; но во всякомъ случать, издержки по этому предмету будутъ на вашъ счетъ. Если вы согласны на эти условія, то изв'єстите. Мив пріятно было бы получить вашъ ответь не позже 1-го іюня, потому что я имею въ виду еще другія занятія, отъ которыхъ откажусь, если мы сойдемся. Начавши въ первыхъ числахъ іюня, я могу прислать вамъ половину рукописи въ 15-му числу, а остальное въ 22-му. Деньги же вы потрудитесь прислать меж половину теперь, половину по получении рукописи. Этихъ сроковъ въ платежв и доставкв статей желаль бы я держаться и впредь".

Но Погодинъ, очевидно, убоялся такого дорогого сотрудника и притомъ еще западнаго лагеря. Дъло, кажется, этимъ письмомъ и кончилось.

Въ декабръ 1850 г., Погодинъ имълъ вторичное свиданіе

съ Д. В. Григоровичемъ, который читалъ ему свою повъсть и потомъ "толковали о журналъ, литературъ" и при этомъ присутствовалъ Иноземцевъ.

Въ концѣ ноября 1850 года, прибылъ въ Москву И. С. Тургеневъ. 24 ноября того года, В. П. Боткинъ писалъ П. В. Анненкову: "Мать Ивана Сергѣевлча отдала Богу душу, и онъ на дняхъ пріѣхалъ сюда и пробудетъ съ мѣсяцъ или недѣль шесть". Въ это то время, 9 декабря 1850 года, на вечерѣ у графипѣ Е. П. Ростопчиной, Погодинъ познакомился съ Тургеневымъ 35).

#### XV.

Вспоминая старину двадцатыхъ, тридцатыхъ годовъ, Погодину вздумалось издать альманахъ на новый (1850) годъ: Въ подарокъ читателямъ Москвитянина. Шевыревъ напечаталъ въ этомъ альманахѣ Прогулку по Аппеннинамъ, въ окрестностяхъ Рима, въ 1830 году.

Для насъ же особенно любопытна, напечатанная въ этомъ альманах в повысть, подъ заглавіемъ: Дочь матроса, подъ воторою не подписано имени автора. Но въ срединъ повъсти, мы совершенно неожиданно нашли весьма ценныя автобіографическія повазанія самого Погодина. "Честь им'єю рекомендоваться", — читаемъ мы, — "по силъ обстоятельствъ, съ воторыми извъстно, нивто сладить не можетъ, хоть будь семи пядей во лбу, по порядку вещей, который въ нашей журнальной области, какъ и въ прочихъ, также долженъ бы называться часто, гораздо вфрифе, безпорядкомъ вещей, пришлось мив, антикварію, оканчивать пов'єсть, которой начало до сихъ поръ имъли вы удовольствіе прочесть, почтенные читатели, пришлось мив отъ разсужденій о боярствв, ввчахъ и дружинъ въ предъ-татарскомъ періодъ, изъ Володиміра, съ Углича-Поля, отъ несчастной для Русскихъ ръки Сити, перенестися вдругъ на ковривъ-самолетъ въ берегамъ Чернаго моря, -- и тамъ, гдъ передъ глазами моими ходятъ тъни Печенъговъ, Половцевъ, Ясовъ, Косоговъ, подъ своими войлочними въжами, гдъ высоко поднимаются хоть и покрытые мглою бойницы Тмутораканскія, никакъ не сбитыя хлопотами Спасскаго, — описывать происшествія изъ миоологическаго въка Екатерины, Потемкина, Суворова и Орлова. Вы удивляетесь? — Благоволите выслушать сперва быль въ объясненіе этой повъсти.

Въ прошломъ году, въ селъ Порвчьв, гдъ гостиль я вмъсть съ нъкоторыми нашими учеными и литераторами, — въ гостяхъ у благосклоннаго въ музамъ хозяина, графа С. С. Уварова, послъ утреннихъ бесъдъ и левцій объ Исторіи Русской и Европейской, объ искусствъ, и филологіи, о критикъ, о церкви, одинъ изъ нашихъ собесъдниковъ, самый веселый, М. А. Окуловъ (который для какого-нибудь Дюма, Бальзака или Сю могъ бы замънить рудникъ Калифорнскій, — по своему неистощимому запасу анекдотовъ, комедій, трагедій, романовъ и повъстей), разсказаль намъ любопытное истинное происшествіе, случившееся въ 80-хъ годахъ, въ какой-то Черноморской гавани. Это происшествіе мнъ очень понравилось, и запало въ памяти по одной чертъ, принадлещей къ отличіямъ Русскаго человъка отъ прочихъ его Европейскихъ братій.

Въ нынѣшнемъ году, редавція Москоимянина, которая всѣми силами старается угождать публивѣ, и при содѣйствіи всѣхъ почти нашихъ знаменитостей, поддержать чисто - Русскій литературный и ученый журналъ, на Русскихъ началахъ, въ Русскомъ духѣ, съ Русскими принадлежностями, составить средоточіе текущей Русской словесности, сволько по нашимъ силалъ, средствамъ и обстоятельствамъ можно, редавція, говорю, вздумала подарить читателямъ альманахъ.

Для альманаха всего нуживе повъсть. Карамзинъ, въ осьмисотыхъ годахъ, говорилъ въ статъв о нашей внижной торговле, радуясь распространению грамотности и любви въ словесности: хорошо, что наша публива и романы читаетъ. Речь шла о несчастномъ Ниваноръ, чувствительномъ романъ. Пуш-

винъ, въ двадцатыхъ годахъ, при изданіи Московскаго Въстичка, въ которомъ принималь онъ исвреннее и живое участіе, писаль мнѣ, чтобъ больше всего старался я о повъстяхъ. Прошло пятьдесять лѣтъ съ первыхъ словъ Карамзина, — публика наша все еще сидитъ за повпстями—понравились! Никакія Исторіи, никакія Біографіи, никакія разсужденія, не привлекають ея вниманія. И только на дняхъ Аббатъ Сугерій (который по Бланшардову Плутарху звучить мнѣ все Аббе Сюжеромъ) возстаетъ изъ мрака феодальнаго, на мрачномъ горизонтѣ нашей ученой литературы, и призываетъ публику къ произведеніямъ изъ міра Исторіи, изъ міра жизни прошедшей и настоящей. Въ самомъ дѣлѣ, долго ли же намъсидѣть, за докучными сказками! А въ ожиданіи—

Къ чему напрасно спорить съ въкомъ! Обычай-деспотъ межъ людей. —

И редавція озаботилась прінсканіемъ средствъ въ снабженію задуманнаго альманаха приличными повъстями. На общемъ совъть я передаль слышанное содержание (канву для повъсти, какъ говорять нынче, -- полотно для поссе, -- слово котораго я терпъть не могу, скажу мимоходомъ, наравнъсъ "развитіемъ" и "убъжденіями" и проч.). Не угодно ли кому написать, спросиль я присутствующихь. Куда! Московскіе литераторы, отличаются, изв'естно, своею самостоятельностію (самостоятельностію — это слово очень хорошо!). Точно — онн стоять сами о себь, но отнюдь не шествують, и напоминають мнъ живо ръку Вологду, которую жители называютъ быстростоячею Вологдою. На иного взглянень леть черевь десять, черезь двадцать, -- стоитъ себъ голубчикъ какъ вкопанный, а за то, какъ върно, какъ умно, какъ ръзко судить онъ проходящихъ! Глубокій умъ! Высокіе взгляды! Мыслящій челов'явъ! А вавой горизонть общирный! У, какой общирный горизонть! Воть, напримъръ, прибавлю здёсь еще объ изследователяхъ! Исторія—наука старая, пріемы всв извъстны, испытаны! Проложите дорогу, по извъстнымъ правиламъ, на какомъ-нибуль

полѣ, Кіевскомъ, Черниговскомъ или Новгородскомъ, докажите какъ дважды два-четыре, что эта дорога самая краткая, самая удобная, самая надежная — нѣтъ! мы пойдемъ колесить, каждый по своему, кто направо, кто налѣво, черезъ рвы и овраги, по кочкамъ и тундрамъ, лишь бы не по тому пути, что указанъ другимъ!.. Нужды нѣтъ, что долго не придемъ къ пѣли, что истощимъ силы понапрасну, что заблудимся и попадемъ въ яму, — за то мы самостоятельные изслѣдователи!

Да Богъ съ вами, съ вашими намеками и съ вашими изслъдованіями: они надовли намъ и въ прежнемъ Москвитания, ворчатъ читатели. Разскажите намъ, что сдвлалось съ Снярскимъ \*), съ его женою, съ его невъстою, и намъ больше ничего не надо.

Подождите, господа, вы узнаете все досконально; а между тёмъ, для вашего успокоенія, думайте пока, что вы читаете статью Хомякова (только безъ его мыслей, слышится въ ближнемъ приходѣ. Точно такъ—но я вѣдь первый отдаю справедивость этимъ прекраснымъ мыслямъ), и такъ думайте, что вы читаете статью Хомякова, который всегда, отправляясь въ Филадельфію, побываетъ въ Калькуттѣ, объѣдетъ всѣ факторіи на Коромандельскомъ берегу, и наконецъ уже, найдя, что въ Японіи всѣхъ лучше понимается Гегелева философія и сохраняются древнѣйшіе обороты Славянскаго языка, пустится въ обратный путь, исправитъ еще по дорогѣ ошибку Араго въ аннюерѣ, издаваемомъ отъ Вигеац des Longitudes о времени экиноксіальныхъ вѣтровъ, и потомъ, привезя васъ въ Европу. поставить преблагополучно между Чехи и Ляхи, по толкованію Сенковскаго, на ночлегъ до новой статьи.

И такъ, Московскіе литераторы отказались тратить свои благородныя силы на сочиненіе о чужомъ предметѣ, полученномъ извиѣ, а не извнутри.

Такъ вотъ что сдълаемъ, господа, - предложилъ я, - со-

<sup>\*)</sup> Герой вышеупомянутой новъсти.

чинимъ повъсть въ нъсколько рукъ. Вы, хорошо знакомме съ Чернымъ моремъ, приготовите намъ вступленіе, опишите сцену дъйствія; Вельтманъ разскажетъ офицерскую попойку—помните, какъ описалъ онъ круговую чашу съ пуншемъ въ Двухъ Маіорахъ, одной изъ лучшихъ своихъ повъстей \*), гдъ онъ недалеко отлетаетъ отъ дъйствительности, — и наконецъ сыграетъ свадьбу взбалмошнаго офицера съ дочерью матроса; это почти эпизодъ изъ Чудодъя...

Начались, какъ обыкновенно, возраженія: скажуть, что это подражаніе Французскимъ сочиненіямъ компаніями. Какое намъ дѣло, что будутъ говорить,—отвѣчали другіе. Лишь бы написалось живо, пріятно и занимательно, лишь бы читатели не зѣвали. Чего больше для альманаха? Отъ разговоровъ нигдѣ и никогда не оберешься. Чѣмъ лучше будетъ какое изданіе, тѣмъ больше будутъ находить въ немъ дурного и самостоятельные литераторы и литераторы-скороходы, то-есть прогрессисты. О журналистахъ и говорить нечего. Ихъ брань доказываетъ всего яснѣе успѣхъ, который задѣваеть за живое.

Потолвовали, поспорили и наконецъ ръшились, въ крайнихъ обстоятельствахъ, исполнить эту мысль.

Крайнія обстоятельства, изв'єстно, не замедляють нивогда случиться, и воть авторь Лидіи, Маркизы Луиджи и Алкиві-ада изобразиль сцену д'ятствія, Севастополь; авторь Чудодля описаль свадьбу офицера съ дочерью матроса,— а мн'в даль продолжать...

Какъ я прочелъ его главу, у меня волосы стали дыбомъ. Столько навелъ онъ новыхъ лицъ, столько выдумалъ небывалыхъ происшествій, навязалъ такое множество затъйливыхъ узловъ... Помилуйте, сказалъ я ему,—что мнъ дълать съ Гиреневой, невъстой Снярскаго, которой никогда не бывало? что мнъ дълать съ Гиреневымъ, о которомъ я не слыхалъ ни слова, куда дъвать мнъ незванаго тестя и сварливую тещю?

<sup>\*)</sup> Москвитянинь, 1848 г.

- Куда! мало ли куда дъвать ихъ можно, отвъчаль авторъ Чудодъя.
- Можно вамъ, а не мнѣ. Что я слышалъ, то разскажу вакъ-нибудь, если уже никакъ нельзя избавиться мнѣ отъ этой литературной экскурсіи, а чего не слыхалъ... Размѣщайте этихъ героевъ сами.
- Радъ бы, но ей-Богу мнѣ невогда. Я долженъ оканчивать *Чудодъя* для читателей *Москвитанина*, свазалъ и шарвнулъ за Уралъ.

Отъ Вельтмана я обратился въ Загоскину, отъ вотораго редавція над'ялась получить описаніе сельской жизни для этой пов'єсти. Не могу, получилъ я отв'єть: мнів надо непремінно начинать съ начала, надо сродниться съ д'яйствующими лицами, чтобъ написать о нихъ что-нибудь порядочное. А если описывать ихъ въ данный моментъ, выйдеть вялый энизодъ въ вашей пов'єсти, плохая заплата на нарядномъ плать'є, отв'єчаль заслуженный романисть, съ скромностію писателей стараго повол'єнія.

Отвазались и прочіе: одинъ ованчиваетъ романъ, другой начинаетъ трагедію, третій задумываетъ комедію; у кого разсужденіе, у кого изысканіе—словомъ сказать, такая литературная двятельность въ Москвв, что любо! Дай Богъ всёмъ вамъ кончить по добру по здорову, думалъ я, а между тёмъ я остался одинъ, какъ ракъ на мели: повёсть объявлена, новый годъ на дворв, типографія требуетъ оригинала для альманаховъ Москвитянина. Я принимаю въ изданіи мало двятельнаго участія, что доказывается быстрымъ его успёхомъ; но все-таки я издатель отвётственный, и долженъ, во что бы то ни стало, кончить объщанную повёсть, и рёшать судьбу дочери матроса. И такъ, прощайте на два вечера лётописи и грамоты, рукописи и книги: назвался груздемъ, полізай въ кузовъ. На чемъ остановился г. Вельтманъ?...

Окончивъ начатую другими повъсть Дочь матроса, Погодинъ, обращаясь къ читателямъ, сказалъ: "Я кончилъ, почтенные читатели! Вы меня извините, если я, попавъ поневолъ въ разсказчики, чрезъ двадцать лѣтъ молчанія, не умѣль лучше, въ короткое мнѣ данное время, свести всѣхъ концовъ, и примите снисходительно, по Русской пословицѣ, подарокъ Москвитянина

на новый годъ.

## XVI.

Благодаря, конечно, цензурнымъ строгостямъ, словенофилы въ то время почти совершенно замолкли. 26 января 1850 года, И. С. Аксаковъ писалъ своему отцу: "Взглянулъ я бъгло на разные обзоры литературы, помъщенные въ первыхъ нумерахъ журналовъ. Нападовъ на славянофильское и Московское направленіе уже нъть, но нъть даже никакого упоминанія о немъ, не говорится ни объ одномъ изъ литераторовъ нашего вруга. Между твиъ, Петербургские журналы, принявъ это направленіе отчасти, пом'вщая постоянно разные труди по части Русской Исторіи и изследованій быта, беруть перевъсъ и въ этомъ отношеніи... Все это для насъ очень невыгодно. Своего журнала нътъ, въ чужихъ писать не хотимъ и ничего не пишемъ и отвыкаемъ отъ писанья, теряемъ вліяніе, предвемъ себя забвенію... Можетъ быть, дівломъ Москвы будуть труды серьезные. Но и ихъ нътъ, Богъ знаеть еще, когда они появятся при Московской комфортабельности въ трудь "... 36). Старъйшій изъ словенофиловъ, И. В. Кирьевскій, поздравляя своего друга А. В. Веневитинова съ новымъ 1850 годомъ, писалъ ему: "Обнимаю тебя, милый другъ мой Веневитиновъ, и поздравляю съ новымъ полувъковымъ, юбилейнымъ годомъ. Столетіе преломилось съ трескомъ. Авось либо другая половина его будеть непохожа на первую. Въ этомъ желаніи, я думаю, со мной будуть сочувствовать всь, самыя различныя мивнія. Но это желаніе мое не тебв, не мив, и не человъку какому-нибудь, а въку, т.-е. существу, которое отъ человъка отличается недостаткомъ головы. А тебъ, другъ мой, желаю чтобы все вокругъ тебя и внутри тебя оставалось какъ было, кром'в бол'взни и того, что тревожить душу. Это пускай останется въ старомъ полустол'втіи" <sup>37</sup>).

Хомяковъ въ то время отъ литературы обратился къ меканикъ и изобрълъ какую-то удивительную машину, которая оказалась у него, по выраженію Погодина, съ какимъ-то "сугубымъ давленіемъ". Всего поразительнъе, что эту машину Хомякову вздумалось поручить санскритологу Коссовичу свезти въ Лондонъ, на всемірную выставку.

Надо зам'втить, что К. А. Коссовичь въ Петербургъ, благодаря Хомявову, встрётиль радушный пріемъ въ дом'в графа Д. Н. Блудова, расположенію вотораго и обязань быль преимущественно дальнёйшимъ устройствомъ своей судьбы. Графъ Блудовъ обратилъ на нашего ученаго внимание барона М. А. Корфа и онъ, тотчасъ же оценивший Коссовича, приотиль его у себя въ Императорской Публичной Библіотекъ. По ходатайству Хомякова же, Коссовичъ былъ командированъ въ Лондонъ для усовершенствованія въ Санскритв. Сохранилось письмо Хомявова, отъ 1 декабря 1850 года, въ человъку близкому въ Блудову, А. Н. Попову, въ которомъ читаемъ: "Къ Коссовичу писалъ я на дняхъ. Мив и досадно на него потому, что чувствуется, что онъ могъ бы дёло отъёзда своего уладить, и жаль его потому, что вижу, что у него не охоты не достанеть, а ловкости и практическаго толка. Не знаю, съумъетъ ли онъ наконецъ добхать до Англіи. Кажется, онъ даже не ръшился еще объяснить Корфу, чего именно онъ желаетъ. Ужъ я хочу писать Боппу или Лассену, чтобы они вступились и по Санскритски написали пояснительное письмо къ барону" <sup>38</sup>).

Когда же вомандировка Коссовича состоялась, Хомяковъ писалъ А. В. Веневитинову: "Ты уже получилъ, въроятно, отъ Кошелева посланныя мною четыре тысячи серебромъ и удивился не мало. Вотъ объяснение дъла. Я вообразилъ себъ, что выдумалъ великолъпную паровую машину и что она приведеть въ изумление всю Англію, Европу и значительную часть Америки. Для достижения этой цъли надобно мнъ по-

слать планы и описаніе машины въ Лондонъ и получить привилегію, на что, разум'вется, потребны деньги. Самому мив по этому дёлу ёхать нельзя; я и выбраль посланникомъ отъ себя Коссовича, во-первыхъ, потому, что върю его дружов и заботливости, во-вторыхъ, потому, что это ему полезно; въ третьихъ потому, что Англичане посовъстятся обманывать такого почтеннаго брахмана. Замъчательно, что въ одно время со мною раджа Непаульской тоже прислаль въ Англію посланнива брахмана. Не знаю, выдумаль ли раджа тоже вакую-нибудь машину, но събздъ брахмановъ въ Лондонъ вешь любопытная. Для успъшнаго исполненія порученія дается мною Коссовичу довфренность, которую надобно будетъ заявить съ переводомъ, или въ посольствъ, или въ Консульствъ Англійскомъ, а ты, вакъ слышу, съ этими Угличанами знакомъ, пожалуйста устрой это. Но вотъ что еще важнъе. Слухъ есть будто бы привилегіи за границею нельзя брать безъ позволенія отъ нашего правительства. Я думаю, что это вздоръ. Кажется, какое дёло правительству до того, беру ли я привилегію въ Англіи, Франціи и Бельгіи или нътъ. Дъло денежное: убытокъ мой при неудачъ и незначительный; барышь, если удастся машина, значительный следовательно, выгода для самой Россіи. Однавоже, Богъ знаеть: можеть быть и есть какое-нибудь положение. Если есть, сделай одолжение похлопочи, чтобы Коссовичь получилъ такое позволеніе. Представь главное, что я въ Россів не прошу привилегіи изъ чистаго патріотизма, дабы мои соотечественники даромъ могли пользоваться моимъ изобрътеніемъ; а между нами. причина та, что деланіе машинъ паровыхъ еще слишкомъ ничтожно въ Россіи и что игра не стоить свічь. Устрой это пожалуйста. Если нужна подписка, что въ случат удачи я сообщу планъ машины нашимъ строителямъ безвозмездно, дай ее смъло вмъсто меня. Надъюсь на твою дружбу, а если дружбы недостаточно, то прибавлю и подкупъ следующій. Машина должна дать мне немаловажный барышъ. Скажемъ примерно и умеренно: милліоновъ

двёсти хоть серебромъ. Я себе покуда назначаю только сто пятнадцать милліоновъ. Сто шестнадцатымъ тебѣ вланяюсь. Видишь ли, что это дело выгодное. Не могу однакоже тебе не признаться, что этомъ самый милліонъ объщанъ уже троимъ, аты все-таки похлопочи. Я вижу тебя отсюда помахивающимъ главою и говорящимъ Аполлинъ Михайловнъ: "Жаль друга Хомявова; онъ немного въ головъ нездоровъ; даромъ дены и бросаеть, что при его извъстной скупости представляеть признакъ неутвшительный". Надвюсь, что Аполлина Михайловна за меня заступается; а на всякій случай воть мое объясненіе. Надвяться на успъхъ, когда имъещь десятки тысячъ опытнъйшихъ и хитръйшихъ соперниковъ, было бы безуміемъ; но, съ другой стороны, не только собственное мое соображение, но и отзывъ машинистовъ практиковъ и теоретиковъ весьма выгоденъ: не рисковать было бы глупостью. Зачёмъ же я у себя не сдёлаль опыта? Отвётъ: три года сряду заказывалъ модель первой моей паровой машины и три года меня обманывали; наконецъ Девисъ въ Англін выдумаль точно ту же машину двумя годами послів меня и она удалась, и онъ взялъ патентъ. Повторять ту же исторію не хочется, особенно теперь, когда съвздъ на всемірную выставку об'вщаеть оборотовь весьма сильныхь. Рискъ тоть же, но при удачв выгодъ несравненно болве; надобно рискнуть (и въроятно закаяться)".

Въ томъ же письмѣ Хомяковъ извѣщаетъ Веневитинова о рожденіи сына Николая. "Смѣшное дѣло", —писалъ отецъ его, — "что я тебѣ всегда пишу по дѣламъ. А подумаешь, что вромѣ дѣлъ и написать? что новаго? Только и могу сообщить: такого-то числа далъ мнѣ Богъ дочь имрекъ, или сына имрекъ. Кстати, точно нынѣшній годъ родился у меня сынъ Николай. Названъ по Языкову, крестный отецъ Гоголь (тоже Николай), родился въ именины Жуковскаго. Если малый не будетъ литераторомъ, не вѣрь ужъ ни въ какія примѣты. Судя по физіономіи юноши, полагаю, что онъ больше будетъ писателемъ въ родѣ юмористнческомъ".

Въ концъ письма Хомяковъ упрекаетъ своего друга. "Какъ

а на тебя сердитъ", — пишетъ онъ, — "или лучше сказать, на васъ сердитъ! Какъ таки ты, въ душѣ Москвичъ, не умудришься посѣтить Москву? Скажешь, что Аполлина Михайловна была зимою нездорова. Знаю, и много-много объ этомъ жалѣлъ, но тѣмъ паче надобно было пріѣхать. Я бы се вылечилъ такъ вѣрно и такъ скоро. А какъ бы мнѣ хотѣлось на васъ взглянуть! и на тебя съ лентою поперекъ абдоминальной выпуклости. Я все бы глядѣлъ на тебя и думалъ бы объ Сокольникахъ. Ты, покойный Дмитрій и я, прыгаемъ черезъ старые рвы, а братъ философски созерцаетъ. Сколько улетѣло, но ни ты, ни я, не можемъ роптать на кнзнь".

Между тъмъ, графиня А. Д. Блудова, въ ноябръ 1851 года, писала Погодину: "Знаете ли, что машина Хомякова, кажется, удалась въ Лондонъ? Теперь ее уже готовятъ въ настоящемъ видъ, а модель имъла большой успъхъ".

Личныя отношенія Хомякова въ Погодину продолжаль быть дружескія. Сохранилось черновое письмо къ нему Погодина, отъ 20 февраля 1850 г., въ которомъ читаемъ: "Прівхавь въ Москву, ты не даль мив знать, любезивншій Алексъй Степановичъ, и я заключилъ, что въ тебъ нътъ особеннаго желанія видёть меня, а потому и не повхаль въ тебь. Написавъ въ прошломъ году стихотвореніе, ты даже не даль мив прочесть его, и я заключиль, что Москвитянинь сдёлался тебё непріятень, а потому и не послаль билета къ тебъ. Нъкоторымъ сказалъ я, гръщенъ, - чортъ съ инми, а тебъ все-таки и въ сердцахъ промолвилъ: Богъ съ нимъ! Но увидясь у Шевырева, ты встрътилъ меня дружелюбно, попрежнему, и я усумнился, не ошибся ли я въ первыхъ своихъ заключеніяхъ, и потому прошу у тебя поисненія. Если отношенія наши прежнія, то благоволи пожаловать ко мив на блины въ пятницу, т.-е., завтра во 2 часу. Если отношенія наши не прежнія, то я буду имъть тя отреченна, и повторю съ сожалѣніемъ, но сповойно: Богъ съ нимъ. Впрочемъ, да будетъ Онъ съ тобою и во всякомъ случав " 39).

#### XVII.

К. С. Аксаковъ въ то время погрузился въ таинство Русской Грамматики. "Ну что, какъ понравилась Грамматика дамамъ", —писалъ иронически братъ его Иванъ отцу своему (15 января 1850 г.), — "или, лучше сказать, понятною ли она имъ показалась? Я не говорю про К. А. Свербееву. Я думаю, что она скоро будетъ писать къ Константину записки: и ты бы, государъ, мню отписалъ какъ тебя Богъ милуетъ и проч. и проч. Не пришли на память выраженія поэффектитье. За чтеніемъ Грамматики, въроятно, послъдуетъ чтеніе грамотъ, льтописей и писемъ царя Василія Ивановича къ женть его Оленть. Я бы желалъ, впрочемъ, чтобы Константинъ преимущественно занимался Грамматикою, а не статьями о литературть, которую цензура не пропуститъ, которая, мнть кажется, немножво опоздала и несвоевременна".

Въ томъ же 1850 году, К. С. Аксаковъ совершилъ два необычныя для него путешествія въ Ростовъ и Кієвъ, къ великому безпокойству и огорченію его родителей, такъ какъ они ни на минуту не желали разставаться съ своимъ возлюбленнымъ первенцемъ. Путешествіе въ Ростовъ К. С. Аксаковъ предпринялъ для свиданія съ своимъ братомъ Иваномъ.

20 марта 1850 года, И. С. Авсаковъ писалъ своему отцу: ,Вотъ и Константинъ здъсь! Я очень радъ, что онъ прівхалъ, такъ радъ, что даже балую его, т.-е., угощаю его обществомъ лучшихъ людей всей Ярославской губерніи. По случаю ярмарки сюда собрались разные мои хорошіе и короткіе пріятели, пріобрътенные мною во время моего пребыванія въ разныхъ убздахъ этой губерніи. Всъхъ ихъ я уже предупредилъ о Константинъ, вст они уже знакомы черезъ меня съ нашимъ образомъ мыслей, такъ что Константинъ прітхалъ какъ бы къ давно знакомымъ людямъ. Съ одной стороны, это ему пріятно, съ другой—я бы желалъ, чтобы онъ лицомъ къ лицу встрътился съ дъйствительностью. До сихъ поръ это не со-

всвиъ удавалось; къ тому же я теряю надежду, чтобы когда жибо онъ былъ способенъ ее увидать. Этотъ человъкъ никогда не смущался, не сомнъвался въ своихъ убъжденіяхъ, --и мы во многихъ взглядахъ по этому случаю съ нимъ расходимся. Осматривали нынче древности Ростова, находящіяся въ жалкомъ видъ разрушенія. Но какъ хороши онъ! Особенно внутренность двухъ церквей, въ которыхъ уже не служатъ. Осматривали мы съ здешнимъ протопопомъ и съ целой компаніей купцовь. Бритые лучше и благонадежнее небритыхь; въ этомъ принужденъ былъ сознаться самъ Константинъ! По случаю его пребыванія, у насъ почти каждый часъ гости и. если Константинъ останется дольше, чего я очень желаю, то я ему отведу особую комнату и распредвлю время — и его заставлю заниматься — и мои занятія пойдуть своимъ чередомъ. Отслужили молебный, въ первый же день прівзда, Димитрію Ростовскому; прикладывались во всёмъ мощамъ и вчера слушали нарочно для насъ заказанный звонъ на соборной коловольнъ. Здъсь колокола подобраны по нотамъ, и существують три разные звона, которые всё были для насъ съиграны. Во всякомъ случав, я думаю, что это путешествіе будеть не только пріятно Константину (и послужить для него источникомъ разсказовъ и доказательствъ), но и весьма полезно".

Получивъ это письмо, С. Т. Аксаковъ писалъ своимъ сыновьямъ: "Милые друзья мои, Константинъ и Иванъ! Въ первый разъ это случилось въ моей жизни, что я пишу къ вамъ общее письмо. Къ Ваничкъ вмъстъ съ Гришей писывалъ часто. Все это время всякій день, и не одинъ разъ, воображаемъ мы, какъ вы вмъстъ ходите по ярмаркъ, разговариваете съ купцами, мъщанами и народомъ; какъ вы сидите другъ противъ друга, перестръливаясь облаками дыма и мало-по-малу начинаете спорить, какъ нетерпъливо морщится мой Иванъ и какъ горячо развиваетъ Константинъ свои неизмънныя убъжденія, непреложныя и святыя истины, въ сущности и не прилагаемыя ни къ какому обществу, даже къ православной Русской общинъ". По поводу полученнаго изъ Ростова письма К. С. Аксакова, отецъ его писалъ его брату: "Ты совершенно правъ, предполагая, что Константинъ никогда не узнаетъ дъйствительности. Если ты читалъ его письмо къ намъ, то конечно и смъялся и досадовалъ. Хомяковъ наслаждался, читая его неожиданные выводы. Кажется, остается желать, чтобъ онъ на всю жизнь оставался въ своемъ пріятномъ заблужденіи: нбо прозрѣніе невозможно безъ тяжкихъ и горькихъ опытовъ.

> Такъ пусть его живетъ, Да въритъ Руси совершенству.

Я считаю не только безполезными, но даже вредными такія маленькія путешествія относительно его ошибочныхъ убъжденій. Время такъ коротко, что запасъ радужныхъ цвътовъ, которыми онъ облекаетъ всѣ встрѣчающіеся ему предметы, не успѣетъ истощиться, и онъ только коснѣетъ въсвоихъ мечтательныхъ върованіяхъ".

Въ день отъёзда изъ Ростова своего брата Константина, И. С. Аксаковъ писалъ своему отцу (25 марта 1850 г.): "Сейчасъ провожаю Константина... Я хотёлъ познакомить его съ разными новыми сторонами жизни и съ нёкоторыми совершенно оригинальными лицами, что мнё и удалось. Я считаю его пребываніе здёсь ему очень полезнымъ... Кажется, онъ призналъ нёсколько важность практическихъ вопросовъ и сторонъ жизни и просто при моей помощи познакомится съ нёкоторыми учрежденіями правительственными общирнёе, чёмъ прежде. Ну, да онъ самъ вамъ все разскажетъ. Посылается съ просфорой, кром'в другихъ образовъ, образокъ, лежавшій на самыхъ мощахъ св. Авраамія, что было сдёлано нарочно для насъ".

Въ другомъ письмѣ (14 апрѣля 1850 года), И. С. Аксаковъ писалъ своему отцу: "Послѣ отъѣзда Константина, принявшись дѣятельно за работу по Ростову, я далъ себя узнать ближе, самъ сблизился короче съ гражданами, сдѣлалъ много новыхъ знакомствъ, и, могу сказать, нигдѣ, ни въ какомъ городѣ мой характеръ, мои стремленія не были такъ поняты, какъ въ Ростовъ. Хлъбниковъ оцънилъ мое безпристрастіе и не можетъ безъ слезъ со мною разставаться, и всъ они полны уваженія и любви, что мнъ гораздо пріятнъе всякихъ дворянскихъ отзывовъ 40.

По приказанію Овера, К. С. Аксаковъ съ своими больными сестрами предприняль путешествіе въ Кіевъ. 11 сентября 1850 года А. О. Смирнова писала Гоголю: "Скажу вамъ чудо: К. С. Аксаковъ повхалъ въ Кіевъ" <sup>41</sup>). Гоголь весьма сочувственно отнесся къ этому путешествію и писалъ К. С. Аксакову: "Оказывается, что вамъ очень недурно съвздить въ Кіевъ. Во-первыхъ, чтобы не обидёть первопрестольной столицы, а во-вторыхъ, чтобы, задавши работу ногамъ, освъжить голову, совершая путь пополамъ съ подсёдомъ на телъгу и съ напускомъ пъхандочка, совокупно съ ними оттоптавши дорогу до Глухова, откуда Кіевъ уже подъносомъ" <sup>42</sup>).

На обратномъ пути съ Востока, князь П. А. Вяземскій посётиль Кіевъ и тамъ встрётился съ К. С. Авсаковымъ, который, 31 августа 1850 года, писалъ М. А. Максимовичу, уже возвратившемуся изъ Москвы на свою Михайлову Гору:

"Любезнъйшій Михаилъ Александровичъ! мы въ *Кіевъ*!.. Каково! Извъщаемъ васъ объ этомъ, какъ объщали мы вамъ въ Москвъ. Очень жалъемъ, что васъ нътъ здъсь. Вы бы по-казали намъ Кіевъ со всъхъ возможныхъ сторонъ. Еслибъ мы поъхали ранъе, мы бы поъхали на Переяславль непремънно. Теперь, когда дорога становится уже такъ дурна, что мы спъшимъ обратно въ Москву. Сестра вамъ кланяется и очень жалъетъ, что васъ нътъ здъсь. Что вы и Николай Васильевичъ Гоголь не дали извъстія о себъ? Кіевъ всъхъ насъ привелъ въ восхищеніе. Но Малороссія вздумала угостить насъ морозомъ и холодной погодой... Мы остановились въ гостинницъ Лондонъ, близъ Печерска. Вяземскій здъсь и также очень желаетъ васъ видъть".

По мѣткому выраженію С. И. Пономарева, "Кіевъ проглядѣлъ нашего знаменатаго паломника" 43).

По дорогѣ въ Москву, К. С. Аксаковъ посѣтилъ подъ Тулою Хомяковское село Богучарово и владѣлецъ его, 6 ноября 1850 года, писалъ А. Н. Попову: "Здѣсь безъ меня былъ у насъ Аксаковъ. Жена говоритъ, что Малороссію бранитъ. Я этого ждалъ" <sup>44</sup>).

## XVIII.

По сложившимся обстоятельствамъ, К. С. Аксаковъ былъ что-называется неисправимымъ идеалистомъ и таковымъ пребываль до вонца своей жизни. Нечто другое представляеть собою брать его Ивань. Воспитание въ Училище Правоведенія и последующая затемъ служебная и общественная деятельность, сразу поставили его лицомъ къ лицу съ действительностью, а потому міросозерцаніе двухъ братьевъ было далеко не одинаково. "Я не могу", —писалъ И. С. Аксаковъ своему отцу (13 марта 1850 года), -- подобно Константину, утышаться такими фразами: главное-принципа, остальноеслучайность, или: что Русскій народз ищеть царствія Божія!.. и т. д. Равнодушіе въ пользамъ общимъ, лень, апатія и предпочитание собственныхъ выгодъ-признаются за искание царства Божія! Что касается до приниипа, то, признаюсь, это выражение Константина заставило меня улыбнуться. Это все равно, что говорить голодному: другъ мой, ты будешь сытъ на томъ свътъ, а теперь голодай, это случайность; намажь хлібов принципомъ, вмівсто масла, посыпай принципомъ — и вкусно; нужды нътъ, что сотни тысячъ умрутъ, другія сотни уйдуть, -- это случайность. Легкое утвшение. Еслибы я такъ върилъ въ принципъ и въ жизненность этого принципа въ Русскомъ народъ, то, право, и горевать бы не сталъ. Возмущають меня факты, — ничего, вынуль изъ кармана табакерку, понюхалъ принципа-и счастливъ! Гдв онъ - этотъ принципъ? Куда затесался? Поди, Константинъ, достань пыльную летопись, понщи его въ XII и XIII веке, когда внязья

терзали Русскую Землю, воюя другъ у друга удёлы... Поздравляю съ этой находкой".

Отъ путешествія К. С. Аксакова въ Ростовъ братъ его, какъ мы уже знаемъ, ожидалъ большой пользы и онъ (10-го апръля 1850 года) писалъ ему:

"Я радъ, что ты призналъ важность значенія купцовъ и вм'есте съ темъ, вероятно, важность правтическихъ вопросовъ жизни. Но странны мнѣ слова, гдѣ ты предлагаешь миъ согласиться, что купецъ не чуждъ народу... Развъ я это отрицалъ когда-нибудь? Я говорилъ только, что этотъ близкій народу человъкъ, не вооруженный сознаніемъ, податливъе на обольщения Петровскаго переворота, менъе благонадеженъ, чъмъ тотъ, вто уже совершилъ путь отрицанія. Ив. Ал. Куликовъ, менте Русскій, не такъ проченъ, какъ Поповъ, Серебренниковъ и другіе. Кстати, ты не увѣряешь ли другихъ, что Поповъ ходитъ въ Русской одежде, не заказываетъ платья у Французскаго портного? Поповъ совершилъ точно такой путь отрицанія, какъ и мы; къ тому же онъ человъкъ съ образованіемъ, читающій всь журналы и Англійсвіе романы, а непредоставленный собственнымъ силамъ. Слъдовательно, приведенный тобою примъръ сюда не идетъ, а доказываетъ только мою мысль о томъ, что необходимо и необходимо образованіе и что оно только, вооружая человіва мыслью и сознаніемъ, способно и исправить человъка и остановить его на полу-горъ... Послъ твоего отъъзда я познавомился еще съ нъкоторыми купцами. Все бритые, но очень умные и хорошіе люди. Всѣ они интересны своими практическими познаніями и стремленіями. Всѣ они — какъ мы, п что зам'вчательно, что ни въ одномъ городъ, кромъ Ростова, я не встрвчаль, — съ совершеннъйшею свободою, независимостью, самостоятельностью, безо всякихъ претензій и чопорности. Здёсь тавже та особенность, что купцы съ женами посъщають другь-друга по вечерамъ, собираются вмъстъ большими обществами, тогда вакъ въ Ярославлъ и въ Рыбнесвъ жены въчно дома, и собранія бывають только въ торжественныхъ случаяхъ, сопровождаемыя убійственнымъ молчаніемъ. Правда и то, что здёсь, собравшись, дамы, если не танцують, такъ играють въ карты; дома же, кромъ хозяйства, заничаются чтеніемъ, музыкой. - Нынче опять общественное собраніе, только не по моимъ предложеніямъ, а потому я и вду посмотръть. Хлъбниковъ и вся его партія также ъдеть, и я вчера на купеческомъ вечеръ у Маракуева слышалъ уже серьезные толки по этому случаю между умивишими града. Туть безпрестанно снують слова: общество, мы, выбранный, довъріе и проч. Прітхавъ, я разскажу ціль собранія. Эхъ! Не мішало бы тебі поучиться дійствующему Русскому праву и узнать существующія учрежденія. Тогда бы ты понималь ближе, гдв опасность, гдв ея нвть и чего можно ожидать... Я и такъ уже поучиль тебя здесь; буду учить въ Москве. Хлюбниковъ получилъ твое письмо, весьма оттого счастливъ и уже началь писать отвъть. Мы съ нимъ почти важдый день видаемся. Онъ недавно сдёлалъ ссылку на твою драму, но такъ, что ты бы поморщился. Говоря о томъ, что на общественныя собранія не надо пускать всёхъ, а только выбранвыхъ, высказывая свое некоторое подозрение къ народу, который кричить вследь за темь, кто побойчее и поумнее, и что у толиы всегда есть коноводъ, онъ сослался на твою драму, где народъ хоромъ повторяетъ то, что скажетъ Минивъ или другой вто... Вотъ неожиданный репримандъ! Я такъ и расхохотался отъ мысли, что глупость люда народнаго доказываеть твоею драмою!.. Нашель я здёсь еще двухъ врестьянъ-стихотворцевъ, пишущихъ риемами; достоинства въ стихахъ ихъ мало; стихи, какъ стихи, преплохи, однако все это замъчательно и доказываеть, что не одни духовныя книги читаетъ народъ. Впрочемъ, они оба крепкіе православные и правственные люди. Одинъ изъ нихъ мучится желаніемъ, совершенно безкорыстнымъ, выразить преданность "престолу".

Религізныя и бытовыя воззрѣнія И. С. Аксакова также не раздѣлялись его семействомъ. Въ одномъ письмѣ онъ писалъ своему отцу: "Христіанское ученіе, приказывающее любить ближ-

няго и ненавидъть жизнь и миръ и все земное, разрушаетъ жизнь, и эту разрушающую силу сознаю я ежеминутно, не имъя силъ для зиждительной въры... Ну, да что объ этомъ говорить..." На это С. Т. Аксаковъ съ горячностью отвъчалъ своему сыну: "Письмо твое, милый другъ, написано въ раздраженномъ состояніи духа. Неужели ты постоянно въ немъ находишься? Боже сохрани! Думая видъть ясно, ты доходишь до слъпоты: гдъ же Христіанское ученіе приказываетъ ненавидъть жизнь? Нетерпъливо станемъ ждать отъ тебя стиховъ: содержаніе ихъ будетъ горько, но человъку отрадно услышать сильное выраженіе общаго намъ безотраднаго чувства".

Не могли тавже произвести пріятное впечатлѣніе и слѣдующія строви И. С. Аксакова въ своей матери: "Вамъ, милая маминька, нужнымъ считаю доложить, что отслужилъ молебенъ Димитрію Ростовскому, который высоваго роста, и у рави котораго есть серебряная досва съ надписью и стихами, сочиненія Ломоносова. У Ростова, кажется, своихъ собственныхъ святынь будетъ съ десятовъ: мощей открытыхъ и подъспудомъ премного. Я съ удовольствіемъ отслужилъ молебенъ Димитрію, котораго уважаю больше другихъ святыхъ и въкоторому имѣешь сочувствіе, кавъ въ литератору". Илп: "Прошу сестеръ не слишкомъ усердствовать въ постѣ и въхожденіи въ церковь. Я самъ постничаю; впрочемъ, ѣмърыбу, и, признаюсь, вовсе не сталъ бы постничать, ибо круглый годъ ѣмъ умѣренно и не чувствую никакой въ постѣ потребности; да совѣстно предъ Аванасіемъ и купцами".

А вотъ воззрвніе И. С. Аксакова на Русскій бракз: "Еслибы Константина", — писалъ онъ, — "поймать на словъ въ его толкованіяхъ о бракъ и въ его оправданіяхъ Русского брака, какимъ онъ былъ въ старину и теперь существуетъ, такъ я бы его давно женилъ. Вотъ Мологскій голова выдалъ дочь свою замужъ за сына Мышкинскаго головы, по уговору съ отцомъ, а молодые люди другъ друга и въ глаза не видали и не слыкали другъ о другъ. И живутъ счастливо, т.-е., какое жъ это счастье, это покойное прозябаніе, — живутъ хорошо, потому

что нътъ большихъ требованій: сала не ъстъ, черниль не пьеть, какъ говорится по-Нёмецки, дёти являются въ срокъ, виторговать копейку на рынк' умфеть, набожна по заведенію... Ничего другого не спрашивается... Оно и лучше: мужья большею частью въ отлучкахъ и въ разъйздахъ по торговлъ. и раздука эта не тяжела, тъмъ болье, что дома жены подъ надзоромъ свекровей, да и по образу ихъ жизни не встръчается искушеній... Безспорно, что все это очень хорошо, и нравственный домашній быть нашихъ купцовъ заслуживаеть похвалы; но нельзя не сознаться, что эта нравственность безъ борьбы, въра безъ сомнъній, жизнь безъ стремленій. Борьба, стремленія, сомнівнія, вопросы, старыя, но живущія словавы ничего не разръщаете, ни къ чему не приводите, развъ только въ горю и разладу, -- но да пусть будеть такъ. Все это такъ пришлось въ слову, темъ более, что упомянувъ о Русскомъ бравъ, я вспомнилъ, что видълъ вчера у головы эту молодую и преврасную собой женщину, которая такъ безцеремовно (по моимъ, а не по ихъ понятіямъ) выдана. Вспомнилъ я также про другую молодую купчиху, зачахшую оть немилаго брака... но этотъ последній случай-такая неслыханная редеость, что не образумиль вущцовь. Нельзя себе представить, до какого страшнаго деспотизма доходить власть отца въ купеческомъ быту и не только отца, но вообще старшаго въ семьв! Имъ большею частію и не приходить въ голову, чтобъ у младшихъ могли быть свои хотенія и взгляды, а младшимъ не приходитъ въ голову и мысль о возможности сопротивленія. Все это, разум'вется, переходить даже границы. назначенныя церковью, которая при бракт спрашиваеть о согласіи самихъ вънчающихся. Все это мив разсвазывалъ очень подробно одинъ купецъ въ Москвъ. Въ то же время И. С. Аксаковъ доказывалъ весь вредъ отъ "исключительнаго чтенія народомъ церковныхъ книгъ".

Холодно и иронически относился И. С. Аксаковъ и въ церковнымъ и народнымъ обычаямъ. Такъ, въ письмѣ его, отъ 5-го февраля 1850 года, мы читаемъ: "Вчера быль я у купца Серебреникова на поминальномъ обёде, по случаю истеченія сорока дней отъ смерти его матери. Хотя церковь и освящаеть этоть обычай, но онъ постоянно сохраняеть характерь языческій. Передъ обёдомъ была панихида съ кутьей; за об'ёдомъ, передъ киселемъ (здёсь употребляють въ подобныхъ случаяхъ кисель), попы проп'ёли заупокойную и проп'ёли полупьяно, потому что это было въ конц'ё об'ёда. Посл'ё этого сейчасъ подали вм'ёсто шампанскаго красное церковное вино, которое было выпито въ память покойницы. Наконецъ, посл'ё об'ёда подавалась, какъ говорять, заупокойная чаша. Попы вновь отслужили что сл'ёдуеть, а зат'ёмъ каждый выпиваль стаканъ меду или пива, обращаясь къ хозяину, крестясь и желая покойниц'ё царства небеснаго. Самый об'ёдъ происходилъ шумно и довольно весело "45).

Иначе относился Хомяковъ въ этимъ явленіямъ нашей народной жизни. "Въ Ростовъ на ярмаркъ", — писалъ онъ (2 апръля 1850 г.) въ графинъ А. Д. Блудовой, — "дълается большой торгъ колоколами. Повъренный отъ какого-нибудь объднаго прихода даетъ задатокъ за колоколъ и вывъшиваетъ свою покупку на площади. Подъ колоколомъ блюдечко; подлъ колокола сторожъ, объявляющій цѣну его и состояніе прихода. Въ блюдечко падаютъ гроши и гривенники, а иногда и тысячи рублей. За каждое приношеніе, будь оно грошъ или тысяча, колоколъ, слегка тронутый сторожемъ, отзывается благодарнымъ звономъ... Вотъ простые обычаи Московской земли "6").

Живо интересуясь самъ Русскою Исторіею, И. С. Аксаковь, во время пребыванія своего въ Ярославской губернів, стремился заинтересовать ею и другихъ. "Мнѣ бы хотѣлось", — писалъ онъ изъ Любима, 1 іюля 1850 г., своему отцу, — "по окончаніи своего порученія написать большую статью или записку о современномъ положеніи и значеніи городскихъ общинъ въ Россіи и ихъ отношеніяхъ къ правительству, но не знаю, успѣю ли. Необходимымъ дополненіемъ къ этому труду было бы изложеніе исторіи внутренней жизни и администраціи городовъ, хоть съ XVI вѣка, да гдѣ

ее взять. Я начинаю думать, что у насъ съ XVI въка до Еватерины городскихъ общинъ не существовало; если въчевой волоколъ и висълъ въ Москвъ до чумы, такъ за то и молчаль по цёлымъ въкамъ или же исправляль должность обывновеннаго набата. Кром'в исторических доказательствъ, я беру доказательства изъ современнаго характера старыхъ и новыхъ городовъ. Впрочемъ, это вопросы серьезные, о нихъ при свиданіи. Жалівю только, что не имівю ни времени, ни матеріаловъ для подробнейшихъ изследованій, —а нивто другой этимъ порядочно не займется, да и занимаясь, не пойметъ такъ, какъ пойметь человъвъ служащій. Если ученые, живя въ отвлеченномъ міръ, въчно въ своемъ кабинетъ, не могутъ понять практической, живой стороны административныхъ вопросовъ, то какъ имъ понять эту сторону темныхъ административныхъ вопросовъ старины! Отъ этого и важется Константину, что старинная администрація была превосходна, что внутреннія таможни между городами - прелесть, верхъ финансовыхъ соображеній, что кормленіе воеводъ-идеалъ справедливости! "

Въ другомъ письмъ, изъ Мышкина, И. С. Аксаковъ сообщаль своему отцу: "Въ Мологъ отыскаль я одного мъщанина, Финютина, воторый любить занятія письменныя, собираеть старинныя грамоты и намъревается писать исторію своего города. Я сейчасъ поставилъ его въ сношенія съ Ярославскими любителями старины и далъ ему нъкоторые способы, напримъръ, отврыль для него мъстные архивы и т. п. Тавимъ образомъ, отыснивая по всёмъ городамъ и уёздамъ людей любознательныхъ и пишущихъ, я завожу между ними взаимную связь съ цалью, чтобы они могли другь другу помогать сообщать открытія и дружніве работать. Еслибъ я дольше оставался въ Ярославской губерніи, то непрем'вню учредиль бы въ Ярославл'в Статистическій Комитеть, членами котораго были бы всё эти разбросанные въ разныхъ углахъ господа. Такимъ способомъ можно было бы много сделать для разработки местной исторів и статистиви. Признаюсь, весело мит видіть, что и теперь монии стараніями эта часть довольно таки оживилась. Губернскія Видомости стали лучше и безпрерывно наполняются статьями крестьянь, купцовь и міщань, большею частію мною вызванныхь и поощренныхь. Угличскіе Серебренниковы усердно трудятся надъ архивомъ, въ которомъ находять любопытнійшіе документы, и который открыть для нихь по моимъ оффиціальнымъ (безо всякаго, впрочемъ, съ моей стороны права) требованіямъ. Въ посліднемъ нумері Губерискихъ Видомостей напечатана съ монхъ словъ покорнійшая просьба редакціи ко всімъ грамотнымъ крестьянамъ, трудиться надъ містными изслідованіями и присылать свои труды въ редакцію. И особенно пріятно было мні видівть, что обстоятельство это, ділаясь извістнымъ, пріобрітаеть читателей между крестьянами и возбуждаеть во многихъ охоту къ этниъ занятіямъ, даже родъ соревнованія".

Въ то время произошло, кажется, примиреніе Погодина съ Аксаковыми. Въ этомъ же удостовъряетъ сохранившаяся записочка К. С. Аксакова къ Погодину: "Почтеннъйшій и добръйшій Михаилъ Петровичъ! Отесенька съ маменькой и мы всъ поздравляемъ васъ со днемъ вашихъ имянинъ и пр." Въ Днеоникъ же Погодина, подъ 6 декабря 1850 года, встръчаемъ слъдующую запись: "Завтракъ у Павловыхъ. Искреннія изліянія съ Константиномъ Аксаковымъ... Радъ былъ, что не нашлось ни малъйшаго зла противъ него и вспомнилъ старое время. Грановскому сказалъ глупца и онъ выслушалъ съ удовольствіемъ. Съ Глинкою о прошедшемъ, а Каролина Карловна несносная".

Мы уже знаемъ, что по освобожденіи, въ 1849 году, изъподъ ареста, Ю. Ө. Самаринъ былъ отпущенъ императоромъ Николаемъ І-мъ въ Москву, для успокоенія отца. Знаемъ также, что въ политическомъ отношеніи положеніе Самарина въ Москвъ "было незавидное". Изъ писемъ же И. С. Аксакова въ А. О. Смирновой мы узнаемъ о частной жизни освобожденнаго, за это время. "Самаринъ",—пишетъ И. С. Аксаковъ, — "почти черезъ день является въ намъ вечеромъ и

почти всегда садится играть въ карты съ батюшкой, съ Чижовымъ и съ Загоскинымъ. Самаринъ играетъ съ пресмъшною важностью. Онъ довольно добръ и веселъ, но жестоко скучаеть, что очень понятно... Москва можеть быть освёжительнымъ отдыхомъ и развлеченіемъ на весьма недолгое время. Я. впрочемъ, не признаю Самарина очень правтическимъ человъвомъ; но вдъсь, со своими пріятелями, онъ является самымъ практическимъ изъ нихъ, вслёдствіе чего возникають разные споры, обывновенно ованчивающіеся вартами. Здёсь Самаринъ защищаеть взгляды Ханывова, съ которымъ однако самъ спорить въ Петербургъ. Несмотря на дружескія отношенія, мяъ важется, что связь его съ Московскими теоретиками видимо слабветь, и если онъ сейчась воротится въ Петербургъ, она почти совствит подорвется. Лучше ли это будеть, не знаю; думаю — напротивъ... Если Самаринъ оторвется самостоятельно отъ Москвы, то онъ, будучи неумолимо-строгимъ логикомъ (даже до absurdum, въ чемъ я и вижу его непрактичность), доведеть свое теперешнее воззрѣніе до вредныхъ врайностей. До сихъ поръ онъ жилъ въ Петербургћ недовольный имъ. Теперь, недовольный Москвою, онъ примирится съ Петербургомъ, признавъ его законнымъ, необходимымъ фактомъ, и постепенно подчинится его вліянію. Сочувствуя здёсь болёе другихъ съ Самаринымъ, какъ съ чиновникомъ, я однаво разошелся съ нимъ въ нъкоторыхъ существенныхъ и практическихъ взглядахъ. Споря, онъ логически дошелъ до того. что говоритъ: что государство само по себъ, а религія сама по себъ, что правительство должно устроивать, заводить и принять въ свое попеченіе... какъ бы вамъ сказать это? Ну. просто развратные дома, для предупрежденія однихъ физически-вредныхъ последствій и т. п. Я съ этимъ несогласенъ и считаю, что гораздо болбе нравственнаго вреда въ признанін разврата, въ примиреніи съ нимъ, въ снабженіи его комфортомъ, нежели во всёхъ послёдствіяхъ, происходящихъ отъ непризнаванія. Разврать будеть всегда, но узаконять его не должно; а всякое действіе правительства имфеть авторитеть

нравственный и для совъсти гражданина. Впрочемъ, Самаринъ часто споритъ для уясненія себъ вопроса. "Если же Самаринъ", —продолжаетъ Аксаковъ, — "останется здѣсь долго, то онъ обратится въ трудамъ ученымъ и отвлеченнымъ и сдѣлается, пожалуй, отвлеченнымъ человѣкомъ, примирится съ Московскою отвлеченностью, чего бы я также не желалъ. Самое лучшее было бы, еслибъ онъ занялся вопросомъ теоретическимъ и практическимъ вмѣстѣ, вопросомъ объ эмансипаціи крестьянъ".

Но Самаринъ не остался долго въ Москвъ, и въ вонцъ 1849 года, какъ мы уже знаемъ, поступилъ на службу въ Симбирскъ, гдъ въ то время былъ губернаторомъ князъ Петръ Дмитріевичъ Червасскій, женатый на Марьъ Семеновнъ Аладиной. Самаринъ, по свидътельству А. О. Смирновой, "зажилъ губернской жизнью, танцовалъ на балахъ въ вицъмундиръ и бълыхъ перчаткахъ, даже приволакивался вое за къмъ, но никогда не приглашалъ жандармской полковницы, сантиментальной дамы. Съ Червасскимъ Самаринъ ладилъ: рыбакъ рыбака видитъ издалека, а Москвичъ Москвича. Черкасскій говорилъ и писалъ округленныя фразы въ такомъ родъ: надобно, чтобы все населеніе исполнялось не рабской, а дътской любовью къ царю, чтобы поняло законность требованій правительства". Однимъ словомъ, это былъ человъкъ съ новыми тенденціями".

Въ Симбирскъ Самаринъ оставался не долго и черезъ два съ половиною мъсяца, по распоряженію Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, онъ былъ переведенъ въ Кіевъ, къ тамошнему генералъ-губернатору Д. Г. Бибикову, и занялся инвентарнымъ крестьянскимъ вопросомъ. Бибиковъ отнесся къ молодому человъку съ большимъ вниманіемъ и сдѣлалъ его правителемъ своей канцеляріи. О Кіевскомъ житъѣ Самаринъ не ѣздилъ къ Полякамъ. А. Е. Тимашевъ командовалъ кавалеріей, и онъ проводилъ всѣ вечера у Тимашевыхъ. Его жена, Пашкова, милое и кроткое существо, занималась дѣтьми и

хозяйствомъ. Изъ Кіева Самаринъ писалъ часто, то комическія письма, то серьезныя, рисовалъ каррикатуры. Самаринъ часто посъщалъ Кіевскаго митрополита Филарета, который былъ совершенно какъ невинное дитя. Самаринъ написалъ мев длинное письмо или върнъе диссертацію о нашихъ Кіевскихъ отшельникахъ, Осодосів Печерскомъ и пещерахъ 47).

## XIX.

Зиму, весну и часть лѣта 1850 года, оба друга, Гоголь и Максимовичъ, провели въ Москвѣ и потомъ обоихъ ихъ потянуло на родину, въ Малороссію, куда они вмѣстѣ и отправились.

Въ это время Гоголь усердно писалъ вторую часть Мертвых Душъ. Отделанныя главы онъ читаль близкимъ ему людямъ. Изъ Диевника Погодина мы узнаемъ, что 19 января 1850 года, читалъ онъ ихъ Погодину и Максимовичу. 20 января того же года, С. Т. Аксаковъ пишеть сыну своему Ивану: "До сихъ поръ не могу еще придти въ себя: Гоголь прочель намъ съ Константиномъ вторую главу. Вотъ какъ было діло. Пришель онь въ намь вчера об'вдать. Зная, что онъ неохотно сидить за столомъ безъ меня, я велёль накрыть въ маленькой гостиной и Гоголь быль очень доволенъ. Послъ обеда напала на меня дремота. Гоголь употребилъ разныя штуви, чтобъ меня разгулять, въ чемъ и успълъ. Часу въ 7-мъ, вдругъ говоритъ: "а чтобы Куличка \*) прочесть?" Я отвѣчалъ, что если онъ хочетъ, то Константинъ принесетъ всё мон записви и прочтетъ ихъ въ гостиной. Гоголь сказаль, что лучше пойти наверхъ. Я, ничего не подозръвая, согласился; но Въра догадалась и, провожая меня, сказала: "онъ будетъ вамъ непремвнио читать". Мы пришли наверхъ. Я выбраль маленькаго Куличка и заставиль Костю читать.

<sup>\*)</sup> Записки Ружейнаю Охотника Оренбургской губерній. С. Аксакова. Изд. 4-е. М. 1861, стр. 79—84.

Гоголь рѣшительно ничего не слушаль, и едва Константивъ дочиталь, какь онь выхватиль тетрадь изь кармана, которую давно держаль въ рукв, и сказаль: "ну, а теперь я вамъ прочту". — Что тебъ сказать? Скажу одно: вторая глава несравненно выше и глубже первой. Раза три я не могъ удержаться оть слезь. Разсказывать содержаніе, въ которомъ ничего нътъ особенно интереснаго для тебя, мнъ не хочется; даже какъ-то совъстно, потому что въ голомъ разсказъ анекдота ничего не передается. Впрочемъ, если ты захочешь, то напиши: я разскажу его со всею возможною подробностью. Такого высокаго искусства, показывать въ человеке пошломъ высокую человъческую сторону, нигдъ нельзя найти, кромт Гомера. Такъ раскрывается духовная внутренность человека, что для всякаго изъ насъ, способнаго что-нибудь чувствовать, отврывается собственная своя духовная внутренность. Теперь только я убъдился вполнъ, что Гоголь можетъ выполнить свою задачу, о которой такъ самонадельно и дерзко повидимому говорить въ первомъ томъ. Я сказалъ Гоголю и повторю тебь, что теперь для насъ остается только одно: молитва въ Богу, чтобъ Онъ далъ ему здоровья и силъ овончательно обработать и напечатать свое высокое твореніе. Гоголь быль увлечень исвренностью моихъ словъ и сказаль о себь, какъ бы говорилъ о другомъ: "Да, дай только Богъ здоровья и силъ! Благо должно произойти изъ этого, ибо человъкъ не можетъ видъть себя безъ помощи другаго"... Что за образы, что за картина природы безъ малейшей картинности!.. Нътъ, я ужъ не стану описывать всего такъ, какъ хотъль было, а разскажу просто, словами поэта. Гоголю хотълось прочесть третью главу, ибо, по его словамъ, нужно было прочесть ее немедленно, но у него недостало силь. Да, много должно сгорать жизни въ горниль, изъ котораго истекаетъ чистое золото. Въроятно на дняхъ выйдеть какой-нибудь Куличекъ-зуекъ и вслёдъ за нимъ прочтется третья глава. Я сегодня же хочу написать Гоголю письмо съ монми зам'вчаніями. Вчера я ничего не могь вспомнить и сказаль ему, что завтра, можеть быть, что-нибудь увижу. Больно, что ты не слыхаль; но еще больные, что всы наши просидыли въ это время одни въ гостиной. Теперь очевидно, что всы главы будуть читаться только мны и Константину. Я примиряюсь съ этою мыслію только однимь, что это нужно, полезно самому Гоголю".

На это И. С. Аксаковъ отвъчалъ:

"И такъ, Гоголь прочелъ вамъ и вторую главу, а теперь, можетъ быть и третью. Вы спрашиваете меня, разсказывать ли миѣ содержаніе?.. Анекдотическій интересъ для меня, какъ и для васъ, въ произведеніяхъ Гоголя не важенъ. Придется разсказывать, или почти ничего, или слишкомъ много, т.-е. его же рѣчами, изъ которыхъ мудрено выкинуть слово: такъ каждая нота состоитъ въ соотношеніи съ общимъ аккордомъ! А потому, зная, что послѣднее невозможно, я и не слишкомъ хлопочу знать внѣшнюю связь содержанія... Я думаю, что у Гоголя все написано, что онъ уже далъ полежать своей рукописи и потомъ вновь обратился къ ней для исправленія и оцѣнки, словомъ, поступаетъ такъ, какъ самъ совѣтуетъ другимъ. Въ противномъ случаѣ, онъ не сталъ бы читать и заниматься отдѣдкою подробностей и частностей..."

Въ тоже время С. Т. Аксаковъ передаетъ своему сыну отзывъ Гоголя объ его Бродягь. "Вчера", — писалъ онъ, — "прочли Гоголю также и твои письма. Послъ твоего отзыва о Бродягь, онъ сказалъ: "отъ него самого зависитъ, чтобы Бродяга имълъ не временное и не мъстное значеніе. Всъ подробности, вся природа, однимъ словомъ все, что окружаетъ Бродягу, у него сдълано превосходно. Если въ Бродягь будетъ захваченъ человъкъ, то онъ будетъ имъть не временное и не мъстное значеніе. Надобно показатъ, какъ этотъ человъкъ, пройдя все и ни въ чемъ не найдя себъ никакого удовлетворенія, возвратится, къ матери земли. Иванъ Сергъевичъ именно это и хочетъ сдълась и върно сдълаетъ хорошо".

Иное впечатлъние произвелъ *Бродяга* на достопочтеннаго старца, архіепископа Ярославскаго и Ростовскаго Евгенія, о

чемъ не безъ горечи писалъ отцу своему авторъ *Бродяш*. "Евгеній", — писалъ онъ, — "часъ отъ часу слабъеть отъ монашеской жизни и старости и неръдко становится скученъ своею болтовнею. О *Бродять* онъ, воспитанный въ старыхъ схоластическихъ понятіяхъ, сказалъ мнъ, что не видитъ цъли сочиненія" <sup>48</sup>).

Именины свои, 9 мая 1850 года, Гоголь, по обычаю. отпраздноваль объдомъ въ саду Погодина. Въ этотъ день землявъ его Бодянскій явился, совершенно неожиданно, въ объденное время въ Аксаковымъ. Объ этомъ посъщении мы находимъ въ Дневнико самого Бодянскаго, подъ 9 мая 1850 г., следующую запись: "Обедъ у С. Т. Аксакова. Появление мое паумило семейство его, сидъвшее уже за объдомъ, потому что всъ они не ждали меня къ себъ, полагая, что я отправился на объдъ къ Н. В. Гоголю, по случаю его именинъ, на каковый зваль онъ всткъ бывшихъ у него съ поздравлениемъ, именно въ садъ въ Погодину. Я сказалъ, что я не могъ быть тамъ уже потому одному, что никогда и никого не поздравляю ни съ чъмъ нарочно, а еслибы виделся, какъ съ именинникомъ, и получилъ приглашение, то не пошелъ бы никоимъ образомъ въ такое мъсто. Въ разговоръ послъ объда о прежнихъ попечителяхъ Московскаго Университета, С. Т. Аксаковъ разсказаль мит одинъ случай, какъ А. А. Писаревъ сказалъ: "Лучше во сто разъ командовать пятью, шестью полками, чемъ однимъ Университетомъ".

Одинъ изъ участниковъ этого имениннаго объда Гоголя, такъ описываетъ оный: "Именины, 9 мая 1850 года, Гоголь справлялъ у Погодина въ саду, — вхали мы съ Островскимъ откуда-то вмъстъ на дрожкахъ и встрътили Гоголя, направлявшагося въ Дъвичьему Полю. Онъ соскочилъ съ дрожевъ и пригласилъ насъ къ себъ на именины. Объдъ, можно сказать, въ исторической аллен прощелъ самымъ обывновеннымъ образомъ. Гоголь былъ ни веселъ, ни скученъ. Говорилъ и кохоталъ болъе всъхъ Хомяковъ, читавшій намъ, между прочимъ, знаменитое объявленіе въ Московскихъ Въдомостяхъ

о волвахъ съ бѣлыми лапами. Были: молодой Авсаковъ, Кошелевъ, Максимовивчъ" <sup>49</sup>). На этомъ обѣдѣ присутствовалъ также и хозяинъ сада, на которомъ "христосовался съ Аксаковымъ" <sup>50</sup>); но отсутствовалъ, по домашнимъ обстоятельствамъ, Шевыревъ. "Къ Гоголю я писалъ записку", —читаемъ въ его письмѣ къ Погодину, — "но оно доѣхало только до его городскаго дома. Хотѣлъ послатъ къ тебѣ, да кучеръ Исая сошелся съ Николаемъ и праздновалъ свои именины мертвецки пъяный" <sup>51</sup>).

Другъ и землявъ Гоголя, М. А. Максимовичъ, кавъ говорится, катался въ Мосввъ, кавъ сыръ въ маслъ. Особенно его холили и нъжили въ домъ Аксаковыхъ. "Пишу, лежа въ постели",—писалъ ему С. Т. Аксаковъ,—"сыновъя объдаютъ сегодня у дяди, а Гоголь будетъ у насъ въ среду; но если вамъ не скучно будетъ, любезнъйшій Михаилъ Александровичъ, отобъдать со мной наединъ — почти, то я буду очень радъ. Пріъзжайте, и сегодня, и въ среду".

Но и самъ Максимовичъ въ это время былъ нездоровъ и О. С. Аксакова писала ему: "Что съ вами дѣлается, любезнѣйшій Михаилъ Александровичъ? Я слышу, вы больны... Пріѣхала бы сама навѣстить васъ, но не могу отлучиться отъ Сергѣя Тимооеевича. Посылаю вамъ сушеной клубники отъ ревматизма; настойте ее какъ чай, и кушайте съ сахаромъ; еще баночку варенья изъ клубники же полевой <sup>52</sup>).

Мы уже знаемъ, что въ Древлехранилищъ своего друга Погодина, Максимовичъ проводилъ по цълымъ днямъ и оно вдохновило его. Калачовъ писалъ Кавелину: "Въ Москвъ Максимовичъ издаетъ третій томъ своего Кіевлянина. Статей у него собрано много, а нъкоторыя любопытныя. Это будетъ, кажется, нъчто въ родъ моего Архива. Между прочимъ, статья Соловьева о правительственныхъ распоряженіяхъ Ольги. Я объщалъ статью о смердахъ, только не знаю, поспъетъ ли она. Не знаете ли вы какихъ особыхъ источниковъ, которые бы сюда относились, т.-е. прямо или косвенно указывали на значеніе смердовъ (кромъ Русской Правды и Лътописей)?" 53).

Къ участію въ Кіевляниню Максимовичь пытался привлечь и Ө. В. Чижова, жившаго въ то время въ Малороссіи. На этотъ призывъ Чижовъ отвъчалъ: "Радъ душевно, почтеннъйшій, многоуважаемый и душевно-любимый мною Михаилъ Александровичъ, что наконецъ я пишу къ вамъ... Съ радостію узналь изъ письма вашего, что Москва вызвала вась снова на литературную деятельность; верьте слову человева, не имінощаго нужды ни льстить, ни угождать, вітрьте, что ваша д'вятельность для насъ нужна. День-ото-дня бол ве и болбе тернемъ мы изъ немногаго числа тъхъ писателей, которые еще по преданію сохранили художественность языва. Вы изъ нихъ на первомъ нланъ, и потому ваше молчаніе вредно. Мы можемъ писать дъльно, умно, положимъ-занимательно; но не знаю, чёмъ объяснить то, что мы совершенно какъ будто бы потеряли художественное чувство и забыли, что идея являясь на свъть, требуеть тела, просить художественнаго слова, какъ своего непременнаго выраженія, а безъ его целости органической она сама делается неполною. У васъ эта гармонія мысли со словомъ является сама собою. Радуюсь искренно вашей дъятельности; разумъется, я не отказался бы способствовать ея обстановкъ моими посильными трудами, и благодарю васъ за честь, участвовать въ вашемъ изданіи. Но есть препятствіе, воть оно: я обязанъ, во-первыхъ, устнымъ приказаніемъ, во-вторыхъ, подпискою: все, что ни напишу, представлять на цензуру въ Собственную Его Величества Канцелярію; это можетъ весьма много задержать мою статью... Если я успъю скоро нашсать, тогда я пришлю къ вамъ для переписки и отсылки при моемъ письмъ къ генералу Дубельту. Отвътьте на это письмо поскоръе, тогда быть можетъ я еще успъю написать о Софійскомъ соборъ и объ иконостасъ церкви села Романовки, Черниговской губерніи, Мглинскаго убзда, написанномъ Боровиковскимъ. Жаль, что вы не написали раньше, а то я только сегодня возвратился изъ Мглинскаго убяда, куда я ъздилъ въ сильно больному графу Гудовичу; только-что воз-

вратился и уже собираюсь въ Одессу для занятія шелководствоиъ. Все это время я прожилъ въ Братскомъ монастыръ, гдъ занимался чтеніемъ церковныхъ писателей, то-есть, всего относящагося въ иконописи. Сказать правду, я пріобрёль немного; но не виню въ этомъ прочитанныхъ мною писателей, а возлагаю всю вину на мою глупую голову; самъ не понимаю, отчего она отказывается глубоко входить въ смыслъ прошедшаго, между тымъ какъ чувствуетъ присутствіе этого смысла. Иконописание одно изъ такихъ явлений церковной, а следовательно и народной нашей жизни, которое передаеть многое, указываеть на то, какъ нашему племени Богъ судилъ принимать неискаженную чистоту священныхъ преданій, точно также, какъ некогда избранному народу Божію даль обетованіе провести во всей чистотъ преданіе о своемъ существъ и довести его до минуты воплощенія Своего въ Спасителя міра... Если увидите общихъ нашихъ пріятелей, всёмъ по низкому поклону, особенно Хомякову, Гоголю и почтеннъйшей, благословенной семьв Аксаковыхъ" <sup>54</sup>).

Наконецъ, Кіевлянинъ въ Москвъ явился въ свътъ. "И друзья Исторіи", — кавъ писалъ Погодинъ, — "и друзья Поэзій должны быть очень благодарны издателю". Въ заключеніе своей рецензіи на Кіевлянина, Погодинъ говоритъ: "Москвимянинъ представляетъ Кіевлянина, хотя и сердитъ на него за холодное и недостаточное поминовеніе объ его Древлехранилищъ, своимъ читателямъ. Первыя двъ книги его были расхватаны. Върно и третьей скоро не останется въ продажъ: столько въ ней новаго, любопытнаго, прекраснаго!" 55).

Кісвлянина вызваль следующее любопытное замечаніе Н. Н. Мурзакевича, о древних наших путяхь, упоминаемых Несторомь. "Въ Кісвлянина (III, 71)"—пишеть онъ Погодину,— "толкуется о путяхъ торговыхъ: Греческома, Солянома и Залознома. Это себе я такъ толкую: Греческій—Днепрь; Соляной— дорога на Перевопь, на Соляныя озера; а Залозний—за-лозье (лоза, верба, коею изобилують плавни Днепровскіе) долженъ быть тамь, где теперь переправа чрезъ

Днѣпръ, — у Херсона на г. Алешки, — древнее *Олешье*, которое не иначе могло здѣсь учредиться, какъ въ перевозномъ пунктѣ. Да и слово Олешье я произвожу отъ по-лѣсье т.-е. сельтьба подъ лѣсами. Кустарный лѣсокъ и теперь тянется отъ Алешекъ до Кинбурнской косы. Тутъ по мѣстамъ и теперь попадаются дубовыя купы деревъ " <sup>56</sup>).

Отвечественныя Записки, разбирая Кіевлянинг сообщають объ издатель его слъдующія біографическія данныя: "Можеть быть, не всь, даже и ученые, знають, что Максимовичь, кромь богатаго знакомства съ Русской Филологіей и Литературой, владыеть еще основательнымь знакомствомь, съ науками естественными (преимущественно съ Ботаникой). Рыдко соединяются въ одномъ и томъ же лиць, два эти знанія, относящіяся къ разнымь отраслямь человыческаго выдынія " 57).

Замъчательно, что на нижеслъдующее мъсто Сказанія Максимовича, о гетмань Петрь Сагайдачном, напали какъ Погодинъ, такъ и рецензентъ Современника. Мъсто это относится въ осадъ Москвы въ 1618 году, которая королевичемъ Владиславомъ была поручена Петру Сагайдачному. "Судьба Москвы", — повъствуетъ Максимовичъ, — "была въ опасности; ибо войско въ ней было малочисленно. Къ полуночи Сагайдачный со всёмъ своимъ войскомъ быль уже у Арбатсвихъ воротъ и уже выломаны были петардою ворота Острожные. Но при первой стычк съ Москвитянами гетманъ прекратилъ осаду... Отъ чего же? Отъ того, я думаю, что осада Москвы была ему не по мысли; въ противномъ случат, какъ ни любилъ онъ сберегать своихъ казаковъ и какъ ни силенъ могъ быть первый отпоръ ему отъ Москвитянъ, но привыкшій къ поб'єдамъ и взятію городовъ, им'є у себя подъ рукою надежное и многочисленное войско, грозный гетманъ не покинуль бы такъ скоро начатаго дела. Его казацкое сердце могло смутиться отъ той мысли, что онъ началъ врушить единовърную ему Русскую столицу для того, чтобъ отдать ее въ руки иновърца. И можетъ быть, такое раздумье пришло къ нему въ тотъ самый часъ, когда Москва,

звономъ колоколовъ своихъ, позвала православный народъ къ заутрени на праздникъ Покрова, и руки осаждавшихъ ея казаковъ невольно поднялись на крестное знаменіе. Въ тотъ часъ благочестивый гетманъ, уже исполнивъ свой подданническій долгъ взятіемъ меньшихъ городовъ и приступомъ къ самой столицъ, могъ безукоризненно отойти отъ молящейся Москвы. Впрочемъ, это мое личное мнъніе".

"Нѣтъ", —возражаетъ Погодинъ, — "я никакъ не согласенъ съ этимъ мнѣніемъ, хотя оно очень остроумно и исполнено поэзіи: я никакъ не могу приписать Петру Кононовичу подобной нѣжности въ чувствѣ и деликатности въ дѣйствіи, а просто принимаю сказаніе нашихъ лѣтописей" 58).

Рецензенть же Современника, относящійся несочувственно вообще въ Кіеваянину, пишеть: "Странно, ради чего авторъ вообразилъ, будто Сагайдачный потому превратилъ осаду Москвы, что услышалъ звонъ колоколовъ. Конечно, онъ говорить: это мое личное мнъніе; но зачёмъ вносить это въ область науки: факта нётъ, а сочинять можно все" 59).

Въ Москвъ Максимовичъ провелъ и день памяти Д. В. Веневитинова, 15 марта 1850 года. Объ этомъ днѣ Погодинъ записалъ въ своемъ Дневнико: "Максимовичу доставилъ книги. Снарядилъ ему Кіевлянина... Къ Хомякову, но Шевыревъ перепуталъ и не поѣхалъ обѣдать въ Троицкое. На двадцатъ лѣтъ видно достанетъ только людской памяти. Вечеромъ у меня и читалъ Петра. Въ восторгъ. Потомъ Островскій читалъ сцены. Хохотали. Отъ Хомякова получилъ собраніе стихотвореній. Титовъ прекрасенъ. Ужинало человъкъ двѣнадцать".

Предъ отъёздомъ изъ Москвы, М. А. Максимовичу удалось еще разъ повидаться съ преосвященнымъ Иннокентіемъ. Объ этомъ свиданіи Максимовичъ вспоминалъ въ позднёйшемъ письмё своемъ къ Погодину: "Мнё памятно еще одно 15 мая, надъ Москвой-рёкой, когда мы съ тобою, помнишь, въ 1850 году, поспёшали въ Симоновъ. Въ тотъ день былъ у Мельхиседека объдъ силенъ, ради дорогаго гостя его, возвращавшагося изъ Петербурга въ Одессу. И какъ доволенъ быль тогда Инновентій, что наконець вырвался изъ Петербурга! Тогда, между прочимь, онъ сказаль намь на единь: посмы огдо зачинается въ мірѣ,—и это было послѣднее изреченіе, слышанное мною изъ усть его... Я видѣль его тогда въ послѣдній разъ" 60).

# XX.

Предъ отъездомъ въ Малороссію, въ 1850 году, Гоголь быль очень огорчень кончиною Надежды Николаевны Шереметевой и свою сворбь излиль въ письмъ къ о. Матвъю: "Къ вамъ моя сильная просьба, безцённёйшій Матвей Алевсандровичъ; добрая старушка Надежда Николаевна Шереметева, которую вы встр'втили у меня и которая съ такою готовностью бросилась исполнить просьбу вашу о пом'вщенін дъвочки въ Шереметевское заведеніе, послъ семидесяти четырехъ лътъ жизни, исполненной добрыхъ дълъ, скончалась 11 мая 1850 года. Она меня любила, какъ сына, хотя я не сдълаль ничего достойнаго любви ея, и не быль къ ней даже вполовину такъ внимателенъ, какъ она ко мнъ. Помодитесь о ней, добръйшая душа, и за себя, и за меня. Отслужите по ней панихиду и не позабывайте упомянуть ея имя въ то время, когда поминаете усопшихъ рабовъ Божінхъ, вами чаще поминаемыхъ" 61).

13 іюня 1850 года, Гоголь, вм'єст'є съ М. А. Максимовичемъ, вы'єхали изъ Москвы. Въ день отъ'єхда, Гоголь писалъ С. Т. Аксакову: "Мы съ Максимовичемъ заёдемъ къ вамъ по дорог'є, т.-е., передъ самымъ отъ'єхдомъ, часу во второмъ; стало быть, во время вашего завтрака, чтобы и самимъ у васъ чего-нибудь перехватить: одного блюда, не больше, или котлеть, или, пожалуй, варениковъ, и запить бульенцемъ " 62).

Одновременно съ Гоголемъ и Максимовичемъ изъ Москвы вывхалъ и Хомяковъ, въ свое Богучарово, подъ Тулою. Дружеское общество остановилось на ночлегъ въ Подольскъ и вечеръ былъ проведенъ въ оживленной бесъдъ. На утро наши

путешественники разстались съ Хомяковымъ. Путешествіе Гоголя и Максимовича совершалось на долгихъ; друзья вхали съ полною свободою, останавливались тамъ, гдв хотвлось, избирали живописныя мёста и отдыхали или шли, любуясь природою и видами. Гоголь бралъ у Максимовича уроки по Ботаникв, срывая по дорогв цввты, вкладывалъ ихъ въ книжку и записывалъ Русскія и Латинскія названія. Мечтая совершить путешествіе въ Грецію и Константинополь, Гоголь во время этого перевзда упражнялся въ Греческомъ языкъ по Молитвеннику, который читалъ онъ по утрамъ, вмёсто молитвы. 14 іюня они ночевали въ Маломъ Ярославцъ и на другой день утромъ посётили монастырь св. Николая 63).

Позволимъ себъ небольшое отступленіе. Двадцать лъть спустя послѣ посѣщенія названной обители, М. А. Максимовичь, въ день моихъ именинъ, прислалъ мив финифтяный образовъ св. Ниводая, при следующемъ письме: "Сегодня именникъ (sic) вы, возлюбленный и добрейшій Николай Илатоновичъ, и я обращаюсь въ вамъ мысленно и вседушевно съ своимъ привътомъ. А во знаменье того, я послалъ вамъ финифтяный образовъ Св. Николая, бывшій со мною неразлучно слишкомъ двадцать летъ — здесь, и въ Москве. и въ Кіевъ, — и не менъе семи тысячь разъ зръвшій меня передъ никъ модящагося. Примите его отъ меня радушно, вакъ дружескую память и Михайлогорское вамъ благословеніе. Меня же благословилъ Имз, и такимъ же другимъ образкомъ спутника и друга моего Гоголя, въ 1850 году, когда мы вдвоемъ ъхали изъ Москвы, и въ Маломъ Ярославцъ, отслуживъ молебенъ въ монастырв св. Николая, посвтили тогдашняго тамъ игумена Антонія, младенца о Христь, который, напонвъ насъ чаемъ, благословилъ оными образвами" 64).

На 16-е іюня наши путешественники ночевали въ Калугѣ и 16-го объдали у А. О. Смирновой. У Смирновыхъ они встрътились съ графомъ А. К. Толстымъ, который издавна быль знакомъ съ Гоголемъ. Свое путешествие на долгихъ Гоголь объяснялъ Калужскому обществу тъмъ, что оно было

"началомъ плана, который онъ предполагалъ осуществить впоследствіи. Ему хотелось совершить путешествіе по всей Россіи, отъ монастыря въ монастырю, ездя по проселочнымъ дорогамъ и останавливаясь отдыхать у помещиковъ. Это ему было нужно, во-первыхъ, для того, чтобы видеть живописнейшія места въ государстве, которыя большею частію были избираемы старинными Русскими людьми для основанія монастырей; во-вторыхъ, для того, чтобы изучить проселки Русскаго Царства и жизнь врестьянъ и помещиковъ во всемъ ея разнообразіи; въ-третьихъ, наконецъ, для того, чтобы написать географическое сочиненіе о Россіи самымъ увлекательнымъ образомъ. Онъ хотель написать его такъ, чтобъ была слышна связь человъка съ той почвой, на которой онъ родился".

Въ Гоголъ графъ А. К. Толстой нашелъ большую перемъну. Прежде Гоголь, въ бесъдъ съ близвими знакомыми, выражалъ много добродушія и охотно вдавался во всъ капризы своего юмора и воображенія; теперь онъ былъ очень свупъ на слова, и все, что ни говорилъ, говорилъ, какъ человъкъ, у котораго неотступно пребывала въ головъ мысль, что съ словомъ надобно обращаться честно, или который исполненъ самъ къ себъ глубоваго почтенія. Въ тонъ его ръчи отзывалось что-то догматическое... Тъмъ не менъе, однакожъ, бесъда его была исполнена души и эстетическаго чувства бесъда его была исполнена души и эстетическаго чувства лороссійскія колыбельныя пъсни и вслъдъ за тъмъ продекламировалъ, съ свойственнымъ ему искусствомъ, Великорусскую пъсню, выражая голосомъ, мимикою патріархальную величавость Русскаго характера, которой исполнена эта пъсня:

Пантелей государь ходить по двору, Кузьмичь гуляеть по широкому и пр.

Разставшись съ Смирновыми, путешественниви подвигались впередъ довольно медленно. Изъ Калуги они отправились въ село Долбино, для посъщенія И. В. Киръевскаго, вуда прибыли только 19-го іюня. Въ дорогѣ Гоголь "постоянно обнаруживаль самое сповойное состояніе души, вавъ во время взды, такъ и на постоялыхъ дворахъ. Его все занимало, какъ ребенка." Шутливость также не оставляла его. "Такъ, напримъръ, ложась спать, онъ отправлялся къ Храповицкому, а вогда желаль только отдохнуть, то говариваль своему спутнику: Не пойти ли къ Полежаеву? Хаживаль онъ также въ Объдову и въ другимъ господамъ. Когда надобдало ему сидеть или лежать въ бричве, онъ предлагалъ товарищу пройти ппхандачка". М. А. Максимовичь, какъ мы знаемъ, прівхаль въ Москву на собственных лошадяхь и тамъ сбыль ихъ, однавожъ не могъ разстаться съ старымъ вонемъ, воторый служиль ему усердно несколько леть. Конь этоть шель сзади брички на свободъ и былъ во всю дорогу предметомъ наблюденія Гоголя. Да твой старикт просто жуируетт! говорилъ онъ. Потомъ Гоголь дивился, что лишь тольво извощевъ двигался въ путь, ветеранъ Максимовича повидалъ свое стойло, или зеленую лужайку, и следоваль за ихъ экипажемъ всегда на одномъ и томъ же разстояніи. Гоголь подміналь, не увлечеть ди его какая-нибудь конская страстишка съ прямого пути его обязанностей: нёть, конь быль истинный стоивъ и оставался въренъ своимъ правиламъ до конца путешествія".

Изъ Долбина съвздили они въ сосванюю обитель Оптину. За двъ версты, Гоголь съ своимъ спутникомъ вышли изъ экипажа и пошли пъшкомъ до самой обители. На дорогъ встрътили они дъвочку, съ мисочкой земляники, и хотъли купить у нея землянику; но дъвочка, видя, что они люди дорожные, не захотъла взять отъ нихъ денегъ и отдала имъ свои ягоды даромъ, отговариваясь тъмъ, что какъ можно брать съ странныхъ модей? — Пустынь эта распространяетъ благочестіе въ народъ, замътилъ Гоголь, умиленный этимъ трогательнымъ проявленіемъ ребенка. "И я не разъ", — говорилъ Гоголь, — "замъчалъ подобное вліяніе такихъ обителей" 65).

О посъщении своемъ Оптиной пустыни вотъ что писалъ Гоголь графу А. П. Толстому: "Я за взжалъ по дорогъ въ

Оптинскую пустынь и навсегда унесь о ней воспоминанье. Я думаю, на самой Афонской гор'в не лучше. Благодать видимо тамъ присутствуетъ. Это слышится въ самомъ наружномъ служенін... Нигдъ не видаль я такихъ монаховъ. Съ каждымъ изъ нихъ, мнъ казалось, бесъдуетъ все небесное. Я не разспрашиваль кто изъ нихъ какъ живеть: ихъ лица сказывали сами все. Самые служки меня поразили светлой дасковостью ангеловъ, лучезарной простотой обхожденья; самые работниви въ монастыръ, самые врестьяне и жители оврестностей. За нъсколько версть, подъвзжая къ обители, уже слышишь ея благоуханіе: все становится прив'втлив'ве, поклоны ниже и участіе въ человъку больше. Вы постарайтесь побывать въ этой обители; не позабудьте также заглянуть въ Маломъ Ярославцъ въ тамошнему игумену, который родной брать Оптинскому игумену и славится также своею жизнію; третій же ихъ брать игуменомъ Саровской обители и тоже, говорять, очень достойный настоятель 66).

Въ Петрищевъ путники наши посътили А. П. Елагину. По свидътельству М. А. Максимовича, "Гоголь во время дороги, кромъ обычныхъ своихъ шуточекъ, вообще говорилъ мало. и въ этомъ маломъ мысли его обращались преимущественно къ предметамъ практической жизни. Такъ напримъръ, онъ разсуждалъ о современной страсти въ комфорту и роскоши и приходилъ къ такому заключеню, что намъ необходимо приучать себя къ суровости жизни; это комфортъ и роскошъ заводять насъ такъ далеко, что мы проматываемся часъ отъ часу болье, и наконецъ намъ нечъмъ житъ. На этомъ основани, онъ отвергалъ употребленіе въ сельскомъ быту рессорныхъ эвипажей, особенно для людей его состоянія...".

Въ Съвскъ наши путешественники услышали неподалеку отъ постоялаго двора какой-то странный напъвъ, звонко раздававшійся въ свъжемъ утреннемъ воздухъ. Поди послушай, что это такое, просиль Гоголь своего друга: не купаловия ли пъсни? Я бы самъ пошелъ, но ты знаешь, что я немножко изъ подъ Глухова. Максимовичъ подощелъ въ сосъднему дому и

узналъ, что тамъ умерла старушка, которую оплавиваютъ по очереди три дочери. Дъвушки причитывали ей импровизированныя жалобы съ ръдкимъ искусствомъ и вдохновлялись собственнымъ своимъ плачемъ... Проплававъ всю ночь, онъ до такой степени наэлектризовались поэтически-горестными выраженіями своихъ чувствъ, что начали думать вслухъ тоническими стихами. Раза два появлялись онъ, то та, то другая, на галерейвъ второго этажа и, опершись на перила, продолжали свои вопли и жалобы, и обращаясь въ утреннему солнцу, вопили: "Солнышко ты мое врасное!". Максимовичу это живо напомнило Ярославну, плакавшую рано, Путивало городу на заборолю.

Когда Максимовичъ разсказалъ обо всемъ виденномъ и слышанномъ Гоголю, то онъ былъ пораженъ поэтичностью этого явленія и выразилъ намереніе воспользоваться имъ, при случав, въ Мертвыхъ Душахъ.

Навонецъ послѣ двѣнадцатидневнаго путешествія, друзья прибыли, 25 іюня, въ Глуховъ. Здѣсь они разстались. Максимовичъ своротилъ въ Турановку, къ дядѣ И. Ө. Тимковскому, а Гоголь уѣхалъ къ себѣ, въ Васильевку, въ коляскѣ А. М. Маркевича. При прощаніи, Максимовичъ далъ слово Гоголю посѣтить его въ Васильевкѣ <sup>67</sup>).

Изъ Сорочинецъ Гоголь писалъ своей сестрѣ: "Я пріѣхалъ въ Сорочинцы благополучно, но въ чужомъ экипажѣ. Пожалуйста, не сказывай матушкѣ, вели заложить коляску, и завтра же по-раньше, прежде чѣмъ станетъ свѣтать, выѣхать за мною. Матушкѣ можешь сказать на другой день поутру: иначе она не будеть спать" <sup>68</sup>).

Въ сочиненіяхъ М. А. Максимовича сохранилось прекрасное описаніе его потядки въ Васильевку. "Я",—пишетъ Максимовичъ, — "не спросилъ Гоголя, гдт его Васильевка, въ полной увтренности, что она должна быть возлт Миргорода.

Къ Спасову дню отправился я на храмъ въ Мгарсвій Лубенскій монастырь, и провель тамъ два пріятныхъ дня. Ознакомясь подробно съ монастыремъ, основаннымъ Исаіей Копинскимъ, въ вонцѣ 1622 года, я былъ 8-го августа въ Лубнахъ. При выѣздѣ изъ города черезъ Сулу, я нашелъ наконецъ памятную въ исторіи Солоницу. Это слобода за селомъ Засульемъ, окруженная солонцами, но тамъ нѣтъ уже тѣхъ окоповъ, въ которыхъ отчаянно защищался и былъ взятъ гетманъ Наливайко.

Заночевалъ я на Ромоданъ, т.-е., на дорогъ изъ Лохвици въ Кременчугъ, проторенной въ XVII-мъ въвъ вняземъ Ромодановскимъ. Восходъ солнца встрътилъ я въ Кибинцахъ, у цервви, въ которой погребенъ знаменитый владълецъ этого села Трощинскій. Здѣсь часто бывалъ въ дътскіе годы Гоголь, по родству съ Трощинскими. Въ Миргородъ остановился я покормить лошадей и напиться чаю; но я не могъ здѣсь дознаться, гдѣ Васильевва? даже и по вартѣ Миргородскаго уѣзда, висѣвшей въ Окружномъ Правленіи. Причиною тому было, что Васильевка зовется въ народѣ Яновщиною, и что она Полтавскаго, а не Миргородскаго уѣзда.

Какъ любителю старины, мив нечего было двлать въ бвдномъ, недавно еще погоръвшемъ, Миръ-городкъ (такъ онъ написанъ въ внигв Большого Чертежа). Хотя и считался онъ однимъ изъ старшихъ полвовыхъ городовъ Упраинскихъ, и славенъ былъ своими полковнивами, но резиденція Миргородскаго полва находилась долго въ Сорочинцахъ, на ръвъ Пслъ. Туда и поспъшилъ я, съ вязкою Миргородскихъ бубликовъ, для Гоголя, и прівхаль въ полдень невыносимо знойный. Прежде всего я пошелъ взглянуть на домъ, въ которомъ жилъ памятный на Украйнъ цълебникъ Трофимовскій. Привътная хозяйка дома разсказала мит о покойномъ свекрт своемъ, передъ его портретомъ. Отъ нея же узналъ я, что Сорочинци родина Гоголя, что онъ и самъ прівхаль сюда изъ Обуховки. Это извъстіе и нежданная встрьча съ Гоголемъ на мъсть его рожденія, весьма обрадовали меня, и мы весело провели этотъ день вместе, у А. С. Данилевскаго.

Мъстечко Сорочинцы до 1782 года было сотеннымъ городомъ

Миргородскаго полка. Встарину оно звалось Краснополемъ. Въ гетманство Хмёльницкаго Краснопольскимъ сотникомъ былъ Муха. Но за гетмана Многогрёшнаго, когда сотникомъ вдёсь былъ Борисенко, Краснопольская сотня называлась уже Сорочинскою. Къ ней принадлежали десять селъ: знаменитая Обуховка Капнистова, малая Обуховка, Савинцы, Опанасовка, Олферовка, Семеренька, Матяшовка, Портянки, Перевозцы и Барановка, да семидесяти хуторовъ.

Цвътущее состояніе города настало при Данилъ Павловичь Апостоль, бывшемь сорокь пять льть Миргородскимь полвовнивомъ, и съ небольшимъ шесть лётъ гетманомъ. Памятнивомъ его гетманства осталась въ Сорочинцахъ сооруженная имъ красивая каменная церковь, во имя Преображенія съ двумя придълами. Тутъ и погребенъ предпослёдній Малороссійскій гетманъ, 28-го января 1734 года, въ склепу. подъ амвономъ. На правой стънъ виситъ изображение герба его съ надписью: "За труды и отечество". Въ алтаръ видълъ я напрестольный кресть съ твиъ же гербомъ, и Евангеліе (Московской печати 1735 г.) съ овладными изображеніями Данінла и Уліанін. Въ этой церкви погребенъ еще генералъмаюрь Георгій Лесли. Въ первую четверть нынвшняго столетія, искусство и слава Михаила Яковлевича Трофимовскаго привлекали въ Сорочинцы недужныхъ всей Малороссіи. Въ началь 1810 года, пріжхала въ нему Марья Ивановна Гоголева, опасаясь трудныхъ родовъ.

Ободряя больную, Трофимовскій говориль, что у нея скоро будеть "славный сынокь": и она дала об'єщаніе, если родится сынь, назвать его во имя Николы Диканьскаго. Квартира ея была въ домикъ генеральши Дмитріевой, въ которомъ и родился 19-го марта Николай Васильевичъ Гоголь. Воспріемниками его были: молодой Трофимовскій Михайло Михайловичь, и Дмитріева. Домикъ тотъ недавно разобранъ новой владълицей по незнанію, что въ немъ родился Гоголь.

Мы перевхали черезъ Псёлъ и вхали въ Васильевку ночью, при свътъ полнаго мъсяца. Наслаждениемъ для меня было

промчаться вмъстъ съ Гоголемъ по степямъ, лелъявшимъ его съ дътства. И никогда я не видалъ его такимъ одушевленнымъ, какъ въ эту Украинскую ночь....

Съ грустью вспоминаю теперь, и эту ночь, и день моей последней встречи съ Гоголемъ на его родине.

"Степъ шировій, всюды видно, милого не бачу" "

## XXI.

Проживая въ Васильевкѣ, Гоголь не прерывалъ письменныхъ сношеній съ А. О. Смирновой. Въ одномъ изъ своихъ писемъ (отъ 11-го сентября 1850 года), она сообщаетъ Гоголю: "Императрица уѣхала въ Варшаву, гдѣ предполагаетъ провести зиму; Государь уѣхалъ въ Чугуевъ; Наслѣдиикъ—на Кавказъ; молодые Великіе Князья ѣздятъ по Россіи, воображаю, какъ милъ Петербургъ! Онъ тѣмъ только и хорошъ, что тамъ Царское семейство, а когда ихъ нѣтъ, скука его еще ощутительнѣе. Все равно, что господская усадьба, въ которой остались одни дворовые "70).

Узнавъ изъ письма А. О. Смирновой о стремленіи Гоголя на Аоонъ, чтобы тамъ оканчивать второй томъ Мертвых Душа, И. С. Аксаковъ писалъ къ своему отцу: "въ Даниловъ я нашель въ себъ письмо отъ А. О. Смирновой. Она пишеть, что Гоголь, въроятно, поселится на Асонской горъ и тамъ будеть кончать Мертвыя Души (какъ ни подымайте высоко значение искусства, а все-таки это нелъпость по моему: среди строгихъ подвиговъ аскетовъ онъ будетъ изображать ощущенія Селифона въ хоровод'в и грезы о б'ялыхъ и полныхъ рукахъ и проч.). Пишетъ она также, что собирается съвздить къ Троицъ и заъхать къ намъ въ Радонежье и къ Путятамъ; что Константинъ монахъ безъ подвиговъ монашеской жизни, и что ему некуда дъвать своихъ физическихъ и нравственныхъ силъ. Кажетси, съ Самаринымъ она примирилась, по крайней мъръ она излагаетъ свое письмо въ нему... Вообще же письмо ея мъстами очень умно, мъстами очень скучно нраво-

Real Property

учительнымъ резонерствомъ и текстами изъ Священнаго Писанія  $^{a-71}$ ).

Самъ же Гоголь, 20 августа 1850, писалъ въ Смирновой изъ Васильевки: "Мит нужно непремтино эту зиму хорошенько поработать въ ненатопленномъ теплт, съ благодатными прогулками на воздухт благораствореннаго юга; и если только милосердный Богъ приведетъ мои силы въ состоянье полнаго вдохновенья, то второй томъ эту же зиму будетъ готовъ. Еслибы Одесса сдълалась хоть на этотъ годъ Кориноомъ, или Бейрутомъ, съ какою бы я радостью остался въ Россіи!" Не смотря на то, что "климатъ Одессы" оказался "мало чты лучше Московскаго", Гоголь прожилъ въ ней осень, всю зиму и часть весны, и только въ мат 1851 года, мы его видимъ опять въ Малороссіи 72).

Водворившись снова на своей Михайлов Гор в, М. А. Максимовичь, 23 декабря 1850 года, писалъ Погодину: "Ты все сердишься, мой любезный другъ Михайло Петровичъ. Но, пожалуста, не сердись на меня за это все время, въ которое я былъ нижчемный челов вкъ: ничего не сочинялъ, ни къ кому не писалъ, скучалъ, томился, тратился,—словомъ сказать—былъ въ убытокъ себ в, и не знаю какъ еще выйду изъ своего настоящаго положенія. Праздникъ и новый годъ встр вчаю истомленный душою и т помъ: 15 декабря я похорониль отца; бол ве нед вли хожу, не выходя изъ комнатъ, за больною сестрою. Какъ только успокоюсь и оправлюсь, примусь для развлеченія разбирать свои скрыньи, еще не тронутыя съ самаго прів зда, и тогда кое-что, конечно, отберу для твоего Древлехранилища <sup>73</sup>).

Почти въ тоже время какъ Максимовичъ лишился своего отца, Погодинъ утратилъ свою мать.

Обратимся къ *Дневнику* Погодина, записи котораго показываютъ его тогдашнее душевное настроеніе:

Подъ 1 ноября 1850 года: "Тяжелый мъсяцъ, котя и мъсяцъ моего рожденія... Маменька, что-то плоха! Не придется ли мит похоронить ее въ роковое число".

- 15 декабря —: "Плоха маменька. Думаль о ней и молился. Испов'вдана, пріобщена и соборована. Очень радь, что все это совершилось. А какъ она любить меня: голубчикъ мой, батюшка... разстаюсь я съ вами".
  - 20 —: "Маменька очень слаба".
- 21 —: "Видълъ во снъ: прихожу въ Филарету. цълую у него объ руви, сажусь подлъ него съ А. В. Горскить. Филаретъ, или лучше другой архіерей на его мъстъ сидящій, беретъ у Горскаго руку и разсматриваетъ ее, а потомъ мою: ну, вото такъ, эта и эта, но не надолю. Я понялъ, что мнъ умеретъ скоро и отвъчалъ: лишь бы не въ праздности. Послъ очутился я въ домъ Попова, противъ стараго нашего дома, въ Казенномъ переулкъ и разсказалъ имъ объ этомъ предреченіи. Но мужъ давалъ ему какойто другой смыслъ. А можетъ быть въ самомъ дълъ мнъ умереть скоро. Буди воля Божія, но надо пріуготовливаться и устраивать сколько можно судьбу дътей и поспъщать приведеніемъ въ порядокъ сочиненій недоконченныхъ. Къ новому году, послъ подписки, я надъюсь устроить счетныя свои дъла и расплатиться съ неопредъленными долгами".

Но послѣ этого соннаго видѣнія, Богъ благословиль прожить Погодину еще цълую четверть стольтія.

Наконецъ въ Московскихъ Въдомостяхъ того времени было объявлено: "Михаилъ Петровичъ Погодинъ и Аграфена Петровна Мессингъ, урожденная Погодина, съ глубочайшимъ прискорбіемъ извъщаютъ о кончинъ родительницы своей, Аграфены Михайловны Погодиной, послъдовавшей декабря 31-го числа, въ полночь. Выносъ имъетъ быть въ четвергъ сего января 4-го числа, 1851 года, отпъваніе въ приходской церкви Св. Саввы Освященнаго, а погребеніе въ Дъвичьемъ монастыръ".

Сдълавши это объявленіе, Погодинъ, подъ 1-е января 1850 года, записалъ въ своемъ Днеоникъ: "Первое время грустно по милой, доброй маменькъ, но какъ-то легко, какъ будто она кончила свое дъло, какъ должно, и отправилась

сповойно домой. Поговорять ли они съ Лизой, и помогуть ли мей сирому".

Послѣ нохоронъ, Погодинъ писалъ Максимовичу: "Ты лишился отца; я лишился матери, которая, ты знаешь, какъ любила меня горячо. Тяжело было разставаться съ нею. Грустно одиночество, все болѣе и болѣе охватывающее. Только утѣшаетъ меня Древлехранилище. Обогащается безпрестанно, и что за рѣдкости".

Дъйствительно, Древлехранилище не могло не утъщать Погодина. "Я того мнънія", —писаль ему въ то время В. И. Григоровичь, — "что старословянскія рукописи до XIV въка, если будуть предметомъ не только Библіографіи, но и сплошнаго чтенія, надолго могуть занять очень полезно вниманіе ученыхъ. Въ такомъ случать библіотека ваша превратится въ Калифорнію, куда навърно золотопромышленники филологическіе могуть для поисковъ отправляться. — Дай Богь ученымъ самоотверженія и добраго случая для такихъ поисковъ".

Несчастіе. постигшее Погодина, возбудило въ нему сочувственное участіе многихъ. Прежде всёхъ отвливнулась Наталья Петровна Кирвевская и написала ему изъ села Долбина замъчательное письмо (13 января 1851 г.): "Горе, поразившее васъ въ полночь на новый годъ, не чуждо душъ моей. Вы не усомнитесь въ исвреннемъ участіи моемъ, и потому не могу не сказать вамъ нъсколько словъ по сердцу. Въ мірскомъ смыслѣ разлука — горе. И вакое-то суевтріе. которое примъшивается къ полуночной минутъ 1-го января. увеличиваетъ печаль и какъ будто усиливаеть несчастіе, не столько самымъ чувствомъ несчастія, сколько попущеніемъ себь горьвихъ, предревательныхъ мивній, отъ которыхъ человъку христіанину необходимо себя удерживать-какъ отъ яда, действующаго разрушительно на душу. Нашъ настоящій новый годъ, христіанскій, начинается не съ 1-го января. а 25-го девабря, со дня Рождества Христова. И такъ, это первое мижніе о минуть, въ которую поразило Васъ несчастіе, пресіжите чувствомъ милости къ вамъ Христа Спасителя! Повойная матушка ваша начала съ вами Новый годъ, и еще нъсколько дней его провела на землъ, благословляя васъ. Потомъ, переселилась душа ея въ въчность въ Отцу Шедротъ, на въчное, безпечальное, безболъзненное успокоеніе, радость и счастье!-Ужели вы рішитесь сказать сердцемъ, что такая съ нею разлука — вамъ горе?! Нътъ, возлюбленный Михаилъ Петровичъ! Отдавши ее Милосердому Господу, вы должны быть сповойны, мирны духомъ; молитва ея и благословение неразлучны съ вами, и благодарная в безпечальная покорность ваша воль Божіей будеть вамъ источникомъ сладкихъ утфиненій!.. - Во Христъ любовію прошу васъ, не предавайтесь грусти! Она для души вредна, какъ ропотъ на Создателя, и отравляетъ здоровье. Поберегите себя, у васъ цёлая семья милыхъ дётей, вамъ нужна жизнь для нихъ, а вы ее утрачиваете, не сберегая здоровье. Поберегите себя! Извините мнв мои вамъ увъщанія; я холодно любить не умбю, а это чувство даеть миб право говорить вамъ по сердцу, какъ брату, и потому не сътуйте на меня; мнъ грустна-грусть ваша. Иванъ Васильевичъ также съ испреннимъ участіемъ поручаетъ мнѣ передать вамъ его дружеское рукожатіе. Простите! отъ всего сердца желаю вамъ милости Божіей, утішенія и силы душевной. Вспомните о насъ добрымъ чувствомъ и дружескимъ словомъ".

"Душевно скорблю о скорби вашей", — писалъ Даль Погодину (12 февраля 1851 г.), — "но всё мы тамъ будемъ, вто прежде, кто послъ. Чудаки люди: въ рай просятся, а смерти боятся. Умереть сегодня — страшно; а когда нибудь — ничего".

Историвъ Нижегородской цервви архимандритъ Маварій (впосл'ядствіи архіепископъ Донской и Новочервассвій) назидаль Погодина (17 февраля 1851 г.) такимъ словомъ: "Позравляю васъ съ наступающею Св. Четыредесятницею. Да ут'вшитъ васъ Богъ во дни духовнаго плача отъ сворби т'елесной! Кончина любимой вами матери есть путь обыкновенный, которымъ шли прежде и будутъ идти посл'я насъ. Узы

любви, связующей насъ на землѣ, могилою не прекращаются. Продолжайте любить почившую, какъ любили ее здѣсь. А эта любовь внушитъ вамъ, что нужно для умершихъ и подастъ вамъ и усопшей веліе утѣшеніе".

Въ томъ же духъ писалъ Погодину и И. И. Давыдовъ (3 марта 1851 г.): "Вы грустите о послъдней утратъ вашей: ахъ, Боже мой, кто не испытывалъ этого горя? Не смъя утъшать въ безутъшномъ никого, я самъ по крайней мъръ нахожу отраду всъмъ утратамъ близкихъ въ той мысли, что скоро свижусь съ ними—и уже навсегда... Эти утраты своихъ, друзей, товарищей, приводять насъ къ какому-то безчувствію: вндишь вокругъ непостоянство, тлънность, измъняемость. Но какъ вспомнишь, яко грядета часъ, въ онь же вси сущи во гробъхъ услышатъ гласъ Сына Божія, то съ души какъ бремя скатится, и такъ легко становится, легко".

Остался не безучастенъ къ Погодину и В. Д. Олсуфьевъ. "Душевно соболъзную о вашемъ горъ", — писалъ онъ, — "и постигаю вполнъ грусть вашу. Тяжело лишаться милыхъ сердцу и въ одной лишь въръ можно находить утъщение".

Наконецъ, Погодинъ получаетъ слъдующее письмо отъ Гоголя, изъ Одессы (отъ 7-го марта 1851 года): "Благодарю тебя, другъ, за доброе твое письмо. Прискорбно было узнать изъ него объ утратъ твоей. Добрая мать, такъ тебя любившая, уже теперь не молится за тебя здъсь на землъ, она уже тамъ... она завъщала теперь тебъ молиться о ней. Не позабывай по ней панихидъ. Панихиды по близкить душамъ успокоиваютъ много нашу собственную душу. Да и самимъ мыслямъ становится послъ того какъ-то и способнъе и удобнъе стремиться туда, куда имъ предписанъ законъ стремиться и самые кандалы на ногахъ, на которые ты жалуешься, и которые у всякаго человъка на землъ, становятся тогда неслышнъй и легче. Прощай! Если дастъ Богъ, увидимся въ маъ" 74).

## XXII.

Мирное пребывание внязя II. А. Вяземскаго въ Константинополь было нарушено извъстіемъ, что внигопродавецъ Смирдинъ объявилъ объ изданіи сочиненій Еватерины Велевой. "Это", —писалъ Плетневъ Жуковскому, — "возмутило Вяземскаго. Онъ негодуетъ на Академію Наукъ, какъ она могла допустить подобное посрамление великаго имени Екатерини, упоминая во сволько насъ выше Берлинцы, со всею роскошью издавшіе творенія Фридриха Великаго, не смотря, что онъ плюнуль на Немецвій язывь и писаль по - Французски. Мысль Вявемсваго объ изданіи Еватерины II съ тавимъ предисловіемъ, или жизнеописаніемъ, воторое бы представило во всемъ блескъ въко и умо ея, меня очень занимаетъ. Еслиби мы трое, сосредоточившись въ Петербургъ и раздъливъ межъ собой работу по этому изданію, бодро и усердно просидѣли годокъ за дъломъ, каждый за своимъ по указанію сообща. я увъренъ, что изъ этого вышло бы что-нибудь очень путное. Екатерина конечно не важна, какъ авторъ, но она чудния рождаеть въ душъ идеи, какъ человъкъ своей эпохи и своей націи. Всявая пьеса ея послужила бы темою для такой глави, въ которой разгулялось бы перо вдохновеннаго историка. А вто не вдохновится, принявшись говорить о ней?"

Самому же князю Вяземскому Плетневъ писалъ: "Все, что ни говорите вы касательно изданія сочиненій Екатерины II, совершенно справедливо. Но я увъренъ, что гораздо скоръе и гораздо лучше воздвигнетъ ей литературный намятнивъ кто-нибудь изъ частныхъ людей (разумъется не Смирдинъ). Съ княземъ Шихматовымъ я не буду и говорить о вашемъ предположеніи, потому что онъ, хотя и полный теперь министръ Народнаго Просвъщенія, вообще не предпріимчивъ, робокъ и на нештатныя издержки вообще неръшителенъ. Графу Уварову, сохранившему за собою президентскія кресла въ Авадемій и такимъ образомъ подчинившемуся приговорамъ

прежняго подчиненнаго своего, я прочиталъ ваше письмо. Кавъ человевъ, утратившій вмёстё съ здоровьемъ своимъ и всявую энергію, онъ нисколько не одушевился и отделался замъчаніемъ, что Веливая Екатерина литературными своими произведеніями гораздо у насъ ниже своей славы, а Фридрехъ Великій знаменить и по сочиненіямъ своимъ. Можно было бы сказать, что для дополненія славы, пріобрётенной Екатериною, совсемъ нетъ въ чемъ-либо надобности, а темъ менъе въ образцовыхъ сочиненіяхъ, но потомство заслужитъ честь и общую признательность, украсивъ литературу свою изданіємъ сочиненій Государыни, достойнымъ славнаго ея имени... Но чтобы ваша прекрасная мысль не погибла, не попробуете ли вы, если знакомы, написать объ этомъ А. С. Норову: на дняхъ онъ сдёланъ товарищемъ министра Народнаго Просвъщенія. Онъ не безъ энтузіазма и патріотъ. Подстревните самолюбіе его тёмъ, что, можетъ быть, на новомъ его поприщъ никогда не представится болъе благопріятнаго случая заставить почувствовать въ себъ не по имени только товарища министра Народнаго Просв'вщенія, но и по незабвенному делу. Вызоветесь, буде это будеть поручено вамъ, приготовить въ великолепному изданію сочиненій Еватерины II предисловіе, или жизнеописаніе автора, достойное знаменитаго имени. Полагаю, что Норовъ способенъ сильно действовать на Шихматова: они такъ сильно слиты чувствомъ набожности. Затрудненіе все въ деньгахъ. Но въ нашемъ Министерствъ есть большіе запасные капиталы. Стоить только министру сослаться на этотъ источникъ издержекъ, - и Государь охотно разръшитъ. А какая бы прекрасная представилась работа перу вашему? Нивто лучше васъ не знаетъ Екатерининской эцохи. Вы, и для фонъ-Визина, порывшись, столько набрались по этой части, которую давно знали какъ фамильное преданіе" <sup>75</sup>).

Къ стыду нашему, творенія Екатерины Великой и досель вибются въ Русской Литератур'в только въ изданіи Смирдина! Между тімъ, князь П. А. Вяземскій, послі своего пребыванія въ Константинополь, посьтиль Малую Азію и поля Трои, повлонился Гробу Господню и въ вонць 1850 года, возвратился въ Отечество.

11 сентября 1850 года, А. О. Смирнова писала Гоголю: "Вотъ Вяземскій съйздиль въ Іерусалимъ; теперь его ждуть въ Остафьево. Говорятъ, что это путешествіе его очень успокоило. Вяземскій еще человікъ прошлаго столітія, и развлеченія, какого бы они роду ни были, очень могущественны для него. Какія-нибудь иллюзіи были еще у людей прошлаго віка, мы не можемъ иміть никакихъ <sup>76</sup>). Въ Дневникъ же Погодина, подъ 29 сентября, того же года читаемъ: "Вечеръ у Уварова, гді встрітилъ Вяземскаго. Шевыревъ предлагаеть дать обітдъ Вяземскому. Думаль о річи .

Предложеніе Шевырева встрітило въ Москві полное сочувствіе. По свидітельству Московскаго літописца, "мысль угостить нашего писателя и паломника Русскимі радушнымі пиромі приходила еще и тогда, когда онъ проізжаль черезь Москву на Востокъ. Но іюнь міслять неблагопріятенть въ Москві для прекрасныхъ явленій общественной жизни. Да и душа путника, собиравшагося на Востокъ, еще болівшая свіжими ранами грусти, не была настроена для веселихъ впечатлівній. Теперь другое діло; онъ возвращался боліве світлый и успокоенный, возвращался оттуда, гді если не заживають совсімь глубокія раны души, то находять отрадное успокоеніе".

Въ устройствъ объда принималъ и Погодинъ горячее участіе. Вотъ что, между прочимъ, писалъ онъ къ Шевыреву: "Мнъ все хочется, чтобъ литераторовъ было побольше, а то характеръ объда другой. И забавляется гръшная мысль—пригласить даромъ нъкоторыхъ молодыхъ людей: пакостите - де, сколько хотите, а покормить-то все-таки мы васъ покормимъ. Въ такомъ случаъ, радъ бы и прибавить. Ты этого не говори никому. А послъ по сбору увидимъ, что можно будетъ сдълать. Во всякомъ случаъ надо бы пригласить: Островскаго, Мея, Берга, Миллера, Колошина, какъ надежду Русской Ли-

тературы, — съ уступкою. А что О. Н. Глинка? Напустите кого - нибудь на Загоскина. Ему надо быть! Скажи ему серьезно, что безъ него нельзя: онъ старшій. Богатый человѣкъ! Тридцать лѣтъ въ Москвѣ, по тридцати разъ обѣдалъ у всякаго почти изъ насъ и не хочетъ разу дать такую бездѣлицу. Удивительный человѣкъ! Мещерскій адъютантъ долженъ быть въ Москвѣ. Къ Бецкому все-таки пошлите: онъ даже чѣмъ-то обязанъ князю Вяземскому, — Ласковымъ пріемомъ и проч. ".

Въ это время только-что вернулся въ Москву изъ своей деревни М. А. Дмитріевъ и, не смотря на свою давнюю литературную непріязнь съ княземъ Вяземскимъ, пожелалъ участвовать на его праздникъ. "Дмитріевъ—все-таки истинный литераторъ", — писалъ Погодинъ въ Шевыреву, — "онъ очень радъ, и даетъ деньги, хотя можетъ быть и не прівдетъ, ибо нъть фрака: обозъ не прівхалъ.

Наконецъ, въ субботу, 21 Октября, 1850 г., состоялся объдъ въ честь внязя П. А. Вяземскаго, въ залахъ Училища Живописи н Ваянія. По свид'ятельству Московскаго лівтописца, "стар'я шины изъ Московскихъ литераторовъ: М. Н. Загоскинъ, Д. Н. Бъгичевъ, Ө. Н. Глинка, М. П. Погодинъ, Н. В. Сушковъ, А. Ө. Вельтманъ, встретили гостя радушнымъ приветомъ. Объятія дружбы и многольтней пріязни здесь также ожидали его. Многіе члены Университета, первенствующій въ Москвъ художникъ музыки, ветеранъ и слава нашей сцены, живописцы, писатели молодого поволенія, — все соединилось здесь для того, чтобы этому празднику быть вполнё праздникомъ мысли. Сколько встрвчь! Сколько возобновленных рукожатій! Сколько новыхъ знакомствъ для съвернаго гостя, который такъ давно не посъщаль Москву! Съ той поры, -- какъ онъ ее на долго повинуль, успело воспитаться и соэрёть для деятельности новое покольніе литераторовъ!".

Звуки музыки подали знакъ къ объду. Первый мастеръ своего дъла въ Москвъ, Русскій наслъдникъ славы Вателей и Каремовъ, знаменитый Порфирій, изготовиль объдъ... Когда

наступило время тостовъ, П. П. Новосильцовъ, свазалъ между прочимъ слѣдующее: "Спрашиваю всѣхъ и каждаго: кто изъ знавшихъ когда либо любезнаго нашего гостя, не любилъ его? Кто не сохранилъ къ нему чувства уваженія? За этимъ тостомъ, внушеннымъ многолѣтнею пріязнію, Н. Ф. Павловъ произнесъ слово, въ которомъ представилъ значеніе князя П. А. Вяземскаго, какъ Русскаго писателя. "Вашъ умъ и сердце", — говорилъ ораторъ, — "развились въ ту эпоху, когда изумленные глаза наши были ослѣплены блистательными явленіями западной образованности, и между тѣмъ, въ эту эпоху вы вступили на литературное поприще; — между тѣмъ, мы читаемъ у васъ стихи, которыхъ безъ чистой, глубокой, истинной любви къ своей родинѣ, не могли бы внушить никакіе дары Провидѣнія. Въ оправданіе моей мысли, я позволю себѣ прочесть нѣсколько строкъ изъ вашего посланія къ Орловскому:

Но навъ весело, бывало, Раздавался подъ дугой Голосистый запѣвало, Колокольчикъ разсыпной...

По дорогѣ вы чистомъ полѣ Колокольчикъ нашъ заглохъ, И невиданный дотолѣ, Молча тащится трехъ-трехъ

Словно чопорный германецъ При ботфортахъ и косѣ, Неуклюжій дилижанецъ По нѣмецкому посссе...

Вы въ превратностяхъ жизни сберегли то, что создали для себя въ глубинъ вашего сердца, и чужеземное вліяніе не закрыло отъ васъ ни чудесныхъ красотъ нашего языка, ни величія нашего Отечества... Ваше имя тъсно соединено съ пъмятными именами. Вы были другомъ Карамзина, Дмитріева, Батюшкова, Баратынскаго. Вы съ теплымъ вниманіемъ встрътили первые стихи Языкова, вы приняли послъднія слова уми-

рающаго Пушвина. Съ вами связана для насъ Исторія Руссвой Литературы... Вы, по выраженію Баратынскаго,

#### Звізда разрозненной Плеяды"!

Выслушавъ это, князь П. А. Вяземскій обратился во всёмъ присутствующимъ съ такимъ словомъ: "Какъ ни желалось бы мяв, а не умъль бы я выразить передъ вами чувства живъйшей признательности и глубочайшаго умиленія, съ коими принимаю радушное и обязательное свидетельство вниманія вашего во мив. Сердца ваши поймуть и доскажуть то, что и висказать не въ силахъ. Изъявление вашей благосклонности драгоценно сердцу моему и лестно моему самолюбію. Но какъ сердце ни предается охотно всему, что пробуждаетъ въ немъ знакомыя и сладостныя сочувствія, какъ челов'вческое самолюбіе ни легковърно, не могу однако же обманывать себя въ истинномъ значеніи вашей привътливости. Вы во мнъ угощаете и празднуете не столько меня, не столько личность мою, не столько то, что я самъ по себъ, сколько то и тъхъ, которыхъ я вамъ собою напоминаю. Я старый Москвичь, и вы во мнъ видите и привътствуете одинъ изъ уцълъвшихъ обломковъ старой, допотопной, т.-е. до-пожарной Москвы. Отровомъ зналъ я дедовъ вашихъ, въ гостепримномъ и хлебосольномъ домѣ отца моего. Въ достопамятный для Россіи и славный для Москвы 1812 годъ, ходилъ я съ Московскою ратью на Бородинское поле. Съ отцами вашими праздновалъ я освобожденіе и возрожденіе нашей матушки-Москвы. Со многими изъ васъ, въ теченіе многихъ лоть, долиль я житейскія радости и горе. Я родомъ и сердцемъ Москвичь. Въ ней родился я, въ ней протекло лучшее время моей жизни, моя молодость и мои зрълыя лъта. Когда судьба и обстоятельства разлучили меня съ Москвой, и далеко отъ васъ не переставаль я принадлежать вамъ моимъ сердцемъ, моими преданіями, моими сочувствіями.

Въ дальнихъ моихъ странствіяхъ по Европъ, на Востокъ, всегда помнилъ я Москву. Въ Римъ, въ Царьградъ, въ Іеру-

салим'в, съ радостнымъ сыновнимъ чувствомъ отыскивалъ я черты, м'встности, краски, напоминавшія мнів картины и святыни нашей живописной, православной и святой Москвы. При нихъ сердце мое билось сильн'ве, и прелесть воспоминанья удвоивала ціну настоящихъ впечатлівній.

Въ области литературы я также для васъ живое преданіе. Не даромъ Н. Ф. Павловъ въ своемъ привътствіи упомянуль о моихъ литературныхъ связяхъ. Незначительное имя мое богато обставлено именами, дорогими вашему сердцу и славъ народной. Чувствую, что привътствуете вы во мнъ не столько мои литературныя заслуги, сколько мои литературныя связи. Я быль питомцемъ Карамзина: тёснёйшія узы родства и сердца связывали меня съ нимъ. У меня въ подмосковной, и на глазахъ моихъ, написалъ онъ нъсколько томовъ своего безсмертнаго творенія. Нелединскій, Дмитріевъ также ласкали меня отрокомъ, въ домъ отца моего. Послъ, когда я возмужалъ, они удостоивали меня своей особенной пріязни. На дружескихъ и веселыхъ пирахъ обмѣнивались мы съ Денисомъ Давыдовымъ, риемами и бокалами. Я не дожилъ еще до глубокой старости, но грустно уже пережиль многихь друзей, многія литературныя поколенія. Пушкинъ, Баратынскій, Языковъ, возросли, созръли, прославились и сошли въ могилу при мнъ. Во мнъ привътствуете вы старъйшаго друга нашего перваго современнаго поэта Жуковскаго, и другаго поэта, еще живаго, но въ сожальнію давно умолешаго, Батюшеова! Созвъздіе этихъ блестящихъ именъ проливаетъ нъкоторый блескъ и на меня. Вотъ лучшія права мои на вниманіе и любовь вашу. Воть что особенно любите вы во мит и чему хоттли вы изъявить ваше теплое сочувствіе. Еще разъ, отъ полноты души, благодарю васъ за все, за себя и за ту старину, и за тъхъ, которыхъ вы почтили во мић.

Въ заключение, позвольте мнѣ предложить тостъ за благосостояние Москвы, и въ особенности благодарный тостъ за здоровье Московскихъ дамъ, которыя насъ удостоили присутствиемъ своимъ". По свидътельству очевидцевъ, ръчь эта, въ которой "слышались слезы", произвела на слушателей умилительное впечатлъніе.

Послѣ нъкотораго промежутка, къ собранію обратился С. П. Певыревъ и сказалъ следующеее: "Мысль и чувство невольно просятся въ слово, при видъ такого превраснаго пира. Позвольте мнф, Мм. Гг., отвлечь внимание ваше отъ живой, разрозненной бесёды и сосредоточить его еще разъ на виновникъ нашего собранія. Русское смиреніе ваніе, Князь Петръ Андреевичь, только увеличиваетъ ваши достоинства; но позвольте же тёмъ, которые изучають Исторію Русской Словесности, не щадя вашей скромности, выразить, какъ понимають они значеніе ваше литературное, въ настоящую минуту нашей жизни. Въ эту эпоху, когда разрывъ ума и сердца довель человъка до самыхъ тяжкихъ страданій, и такими сильными вздохами отзывается онъ въ лучшихъ твореніяхъ современнаго слова, -- намъ пріятно радушнымъ привътомъ встрътить Русскаго писателя, который, въ жизни вавъ и въ словъ, умълъ согласовать умъ и сердце. Въ то время, когда Литература запуталась въ общественныхъ отношеніяхъ, намъ пріятно отдать справедливость тому, вто всегда благоразумно признавалъ эти отношенія и постигаль, что Словесность должна быть столько же живымъ отголоскомъ общества, сколько и разумнымъ его руководителемъ. Въ это время, когда мыслящіе люди, въ произведеніяхъ современныхъ, нередко съ благороднымъ соврушениемъ видятъ жалкую ссору писателя съ человъвомъ, намъ пріятно поднять кубокъ въ честь того, въ комъ мы привывли чтить и любить писателя съ человъкомъ вмъсть". (Эти слова возбудили сильное сочувствіе, которое выразилось единогласнымъ одобреніемъ). — "Наконецъ, въ этомъ кипініи текущей жизни, гдв покольнія бытуть черезь покольнія, какъ волны черезъ волны, по праву принадлежить сочувствие тому, вто простираль его дружелюбно на всв поволвнія, начиная отъ старшихъ до самыхъ младшихъ.

Въ вашемъ Фонъ-Визинъ вы простерли его на самыхъ

древнихъ поэтовъ нашихъ, на этихъ бардовъ Русскаго народа, какъ вы ихъ назвали. Но особенное внимание и трулъ посвятили вы изученію того писателя, на д'ятельности котораго, ярче чёмъ на другихъ, обозначалась любимая ваша мысльсвязь Русской жизни еъ Русскимъ словомъ, на Фонъ-Визинъ. который своею прозою предсказаль Карамзина. Вы были біографомъ Озерова и Дмитріева. Судьба доставила вамъ счастливый случай - родство съ Карамзинымъ, но васъ соединяло съ нимъ еще болъе родство духовное, нежели кровное. Вамъ досталось быть дружкою и пропёть счастливую пёсню на золотой свадьбъ съ Музою у дъдушки Крылова. Ваше теплое слово участвовало въ сооружении ему памятника.

Выражая сочувствіе другимъ, вы сами въ замѣну были предметомъ сочувствія вашихъ современниковъ, старшихъ и младшихъ. Пріятно мнъ, ихъ же словами, высказывать вамъ его теперь. Вы съ грустью помните, какъ Батюшковъ, заживо умершій, въ пор'в своей и вашей молодости, васъ призываль, "вънчать друзей цвътами". Вы, съ самыхъ первыхъ лъть литературнаго поприща, были другомъ и братомъ названнымъ Жуковскому, по его же слову. Васъ видимъ мы въ Естенів Онплин Пушкина, какъ на свътскомъ баль, вы успъли занять душу прекрасной его Тани \*). Вамъ посвятилъ свои Сумерки Баратынскій. Васъ искаль онъ, когда душа его изъ тъснаго міра жизни стремилась въ міръ высшій; къ вамъ простиралъ онъ эти слова:

> Вы озарявшіе меня И дружбы кроткими лучами, И светомъ высшаго огня.

И душу ей занять успълг.

Впоследствин, по поводу этого стиха, Князь П. А. Вяземскій замення: "Эта шутка Пушкина очень меня порадовала". Далве идуть стихи:

И близь него ея замътя Объ ней, поправя свой парикъ, Освъдомляется старикъ.

"Пушкинъ",—замъчаетъ Князь Вяземскій,—"въроятно, имъль здъсь въ вилу II. И. Динтріева". Н. Б.

<sup>\*)</sup> Къ ней какъ-то Вяземскій подстяв

Вамъ посылалъ Руссское "спасибо" болъзненный страдалецъ Язывовъ, когда на дальней сторонъ,

> Его тоску вы разгоняли, Вы утешительно заботились о немъ.

живо всегда было сочувствие въ вамъ въ томъ поколъни, которому принадлежу я. Молчу о присутствующихъ: они здъсь сами лично вамъ выражаютъ его.

Но вакой же быль источникь этому сочувствію? Гдѣ оправданіе и настоящей минутѣ? Въ томъ, что чисто поняли вы славу, когда благородный лучъ ея коснулся вашего юнаго сердца и призвалъ васъ на служеніе Русскому слову. Скажу вамъ тоже вашими же стихами:

И не вотще она вамъ голосъ подала. Она вдохнула вамъ свободную отвагу, Святую ненависть въ безчестному зажгла И чистую любовь въ изяществу и благу.

Что же касается до тёхъ чувствъ дружбы, которыя связывали васъ съ лучшими нашими поэтами, которыя участвують такъ много въ этомъ пиру, которымъ обязаны мы и этимъ новымъ общественнымъ явленіемъ, что и дамы украшаютъ подобное собраніе, то разгадка ихъ силы и прочности въ вашемъ же словё, которое вы умёли жизнію обратить въ дёло. Ими заключу теперь и мое слово. Вы сказали:

Что чувство, брошенное скрытно Залогомъ жизни въ нашу грудь, Всегда одно и первобытно; Чъмъ было, тъмъ оно и будь.

Эти стихи, въ которыхъ такъ вѣрно выражена тайна дружбы постоянной, были, по свидѣтельству очевидцевъ, причиною новыхъ, громкихъ и общихъ изліяній сочувствія къвиновнику праздника "77).

Въ Погодинскомъ Архивъ сохранился слъдующій печатный листокъ:

## овъдъ,

данный Князю Петру Андреевичу Вяземскому, 21 октября 1850 года, въ Москвъ, для празднованія благополучнаго его позоращенія из чужихь краевь, состояль изь нижесльдующихъ собственноручно - подписавшихся, душевно преданныхъ ему особо: Марья Ховрина, Елизавета Горствина, Меропа Новосильцова, Княгиня Надежда Четвертинская, Софія Ладомирская, Зинаида Ладомирская, Княгиня Надежда Трубецкая, Каролина Павлова, Дарья Сушкова, Евгенія Танненбергь, Графиня Елизавета Сальясь - Турнемиръ, Авдотья Глинва, Прасковья Бакунина, Иванъ Лужинъ, Степанъ Шевыревъ, Александръ Булгаковъ, Константинъ Булгаковъ, Князь Николай Трубецкой, М. Н. Загоскинъ, Н. Сушковъ, Өедоръ Глинка, Кн. Александръ Ухтомскій, Кн. Өедоръ Гагаринъ, Николай Павловъ, Николай Боборыкинъ, Сергъй Полторацкій, Гр. Н. В. Орловъ-Денисовъ, Алексей Мельгуновъ. Николай Мухановъ, Михаилъ Погодинъ, Александръ Армфельдъ, Михалъ Гульковскій, Дмитрій Столыпинъ. Гр. Василій Бобринскій, Александръ Вельтманъ, Александръ Плещеевъ, Владиміръ Драшусовъ, Петръ Перевлъсскій, Василій Корнильевъ, Алексъй Верстовскій, Павелъ Нащокинъ, Оедоръ Буслаевъ, Тимоесй Грановскій, Сергій Соловьевь, Левь Мей, Графь Дмитрій (Андреевичъ) Толстой, Николай Билевичъ, Петръ Новосильцовъ, Князь М. А. Оболенскій, Михаилъ Скотти, Василій Добровольскій, Петръ Чаадаевъ, Дмитрій Бегичевъ. Өедоръ Иноземцовъ, Иванъ Горствинъ, Михаилъ Щепкинъ, Князь В. С. Голицынъ.

Возвратясь съ объда; Погодинъ записалъ въ своемъ Дисоникъ: "Объдъ. Не совсъмъ хорошо устроено. Острилъ съ К. К. Павловой. Разсказы Щепкина. Новосильцовъ не могъ разобрать слова въ своемъ спичъ. Павловъ позабылъ стихи Вяземскаго и очень надувался. И у Шевырева не слышится душа въ словахъ хотя и хорошихъ. Грановскій послъ объда съ объясненіемъ, что напрасно я считаю его нераспо-

ложеннымъ. Съ Вельтманомъ о Владиміръ. И я радъ, что все идетъ въ миру... Объдъ не сытенъ. Вяземсваго преврасный стихъ:

Степи годыя, нёмыя Все же вамъ и пёснь и честь! Все вы — матушка Россія Какова она ни есть!

Точно: какова она ни есть! Хотълъ было предложить тостъ за здоровье князя Вяземскаго, какъ добраго и любезнаго и благороднаго человъка, но не успълъ, и какъ то неловко было".

Когда описаніе об'єда появилось въ Москвитянинт, Шевиревъ писалъ Погодину: "Что же ты ничего отъ себя не прибавиль объ об'єд'є? Хорошъ! Хоть бы ту р'єчь, которую думаль сказать и не сказаль. Надобно бы было тоже оправдать отсутствіе Хомякова, Гоголя, Максимовича. Не вс'є же знають, что ихъ н'єть въ Москв'є. А об'єдь-то быль славный и описаніе возбудило, какъ кажется, общій интересь и сочувствіе "78).

## XXIII.

Въ 1850 году, Погодинъ издалъ четвертый томъ своихъ Изсладованій, Замачаній и Лекцій о Русской Исторіи, обнимающій собою періодъ уд'вльный, 1054—1240. "Приступаемъ",—пишетъ авторъ въ своемъ предисловіи,— "къ періоду самому запутанному, темному, скучному, въ Русской Исторіи, какъ объ немъ вообще у насъ думаютъ,—періоду уд'вльному.

Періодъ удёльный занимаетъ время отъ кончины послёдняго единовластителя земли Русской, Ярослава († 1054) до вступленія на престолъ Ивана III Васильевича, получившаго вновь подъ свою державу всё почти северные удёлы (1462),—и, слёдовательно, продолжается слишкомъ четыреста лётъ.

Политическій характеръ всего этого періода есть д'вленіе, раздробленіе, съ происходившими отъ того междоусобіями,

которыя, разум'вется, по времени принимали разныя фазы, наростало, ущерблялось, и наконецъ прекратилось, подвергансь между т'ямъ и вліянію различныхъ обстоятельствъ. Монголы разд'яляютъ уд'яльный періодъ на дв'я почти равныя половины, много между собою несходныя: первая отъ 1054 до 1237; вторая отъ 1237 до 1462 года.

Мы займемся теперь періодомъ удёльнымъ по преимуществу, отъ кончины Ярослава до Монголовъ, 1054—1240.

Въ предисловіи въ первымъ тремъ томамъ Изслюдованій, вышедшимъ въ началъ 1846 года, о Норманскомъ періодъ, н объщаль издать следующие два, объ удельномъ, черезъ годъ, Мыв казалось, что я успвю напечатать ихъ въ это время, потому что мнв нужно было только перевести свои ссылки и указанія, для облегченія читателей, на новыя изданія Археографической Комиссіи, зам'внить м'вста изъ Исторіи Государства Россійскаго подлинными словами літописей, пересмотръть и исправить окончательно сочинение, - но по мъръ того, какъ занимался я этой легкой работой, представлялись новые вопросы и задачи, встречались замечательныя места въ обнародованныхъ источнивахъ, коихъ прежде было не видать въ повъствованіи Карамзина, и кои надо было употребить въдъло, оказывались недоумбиія, -а время между тыбъ текло: одна хронологія, которая до полемики, возбужденной г. Хавскимъ, не входила въ кругъ моихъ изследованій, отняла у меня слишкомъ шесть мъсяцевъ. Два предположенныхъ тома разрослись въ четыре, и вмѣсто одного предположеннаго года потребовалось почти пять.

Четвертый томъ, нынъ, съ пособіемъ императорской Академін Наукъ, издаваемый, посвященъ изслъдованіямъ, такъ сказать приготовительнымъ и общимъ: объ источникахъ для удъльнаго періода, то-есть, о лътописяхъ и ихъ хронологіи, о родахъ князей, о предълахъ и городахъ Ярославовыхъ княжествъ, о правъ наслъдства великокняжескаго, объ отношеніяхъ великаго князя къ прочимъ князьямъ, и объ отношеніяхъ ихъ между собою. Въ пятомъ томъ изслъдуются самыя дъйствія — междоусобныя войны князей и ихъ сношенія, внъшнія войны и внъшнія сношенія.

Въ шестомъ — разсуждается о внутреннемъ устройствъ о лицахъ, званіяхъ и должностяхъ — о князъ, его дружинъ, боярахъ и отрокахъ, купцахъ и торговлъ, городахъ, землъ, народъ и въчахъ, духовенствъ и образованіи, образъ жизни и характеръ.

Седьмой томъ назначается для Новгорода и біографическихъ изслідованій о нівоторыхъ внязьяхъ, напр. о Мономахі, Боголюбскомъ и проч. Тамъ же помістятся разныя отдільныя замізчанія объ удільномъ періодії, дополненія и исправленія, отвіты и рецензіи.

Методъ я слъдую постоянно одной—собирать прежде всего свидътельства о каждомъ предметъ изслъдованія, сличать ихъ между собою, объяснять, и потомъ уже выводить, сколько можно математически, заключеніе объ его сущности и значеніи. Чъмъ далье я иду по своему пути, чъмъ имъю чаще случаи разсматривать плоды, собираемые на другихъ путяхъ, тъмъ болье удостовъряюсь, что этотъ путь есть единственный ведущій прямо къ цъли, а прочіе увлекаютъ въ сторону, назадъ, или по крайней мъръ замедляютъ успъхъ.

Періодъ удівльный считался у насъ лабиринтомъ, безъ путеводной нити, совершеннымъ хаосомъ, въ коемъ зги Божіей было не видно. Отъ чего это происходило? Оть смітенія предметовъ. Тысяча лицъ, містъ, ссоръ, примиреній, битвъ, походовъ, осадъ, переговоровъ, соединяются подъ каждымъ годомъ; ныніше друзья являются завтра врагами; одни князья вдругъ исчезаютъ, другіе являются и опять уступаютъ місто первымъ, которые упадаютъ вдругъ какъ будто съ облавовъ; драки возобновляются безпрестанно, Богъ знаетъ за что; города переходятъ изъ рукъ въ руки; —свяжите всі эти нити въ ежегодные узлы, и изъ такихъ узловъ сотките одну ткань — будетъ ли какая возможность понять въ ней что нибудь? Половцы безпрестанно увеличиваютъ всеобщее замізшательство.

Прибавьте неизвъстность обычаевъ и отсутствіе правъ, свудость извъстій и разныя противоръчія хронологическія. Историки наши шли вслъдъ за лътописями. Карамзинъ разобраль эту ткань, такъ сказать, по полотнищамъ,—по княженіямъ, но эти купы, явственныя подъ его перомъ, порознь представляютъ новое затрудненіе въ своей совокупности, безпрерывно смѣняясь; онѣ забываются и представляютъ множество затрудненій для обозрѣнія. У Арцыбашева, имѣющаго свои достоинства, каждый годъ со всѣми разнородными дѣйствіями представленъ по одиночкѣ. Частныхъ изслѣдователей этого рода не было.

Я сдёлаль опыть раздёлить твань на составные узлы, и развязать важдый узель на его нити, протянуть каждую нить порознь — лётописи, года, внязей, города, отношенія, войны и проч.

Говорить ли мив, чего это стоило? Мои рецензенты видять только выписки изъ лвтописей, но много надо было подумать и потрудиться, прежде нежели приготовились рамки для этихъ выписовъ; не легко было и собирать ихъ сполна, и для каждаго значительнаго слова изъ твхъ, на которыя раздвлены были мною лвтописи, перечитывать всв съизнова... Одна глава о древней Географіи, самая легкая, простая и опредвленная, подверглась семи разнымъ редакціямъ, и переписывалась семь разъ, прежде нежели получила настоящій свой видъ. А сколько разъ переработались другія, напримвръ о междоусобныхъ войнахъ!

Ласкаю себя надеждою, что теперь поле удёльнаго періода довольно расчищено. Смёю думать, что молодые друзья Исторіи, изучивъ мои томы, познакомятся отчетливо съ этою частію Русской Исторіи, и получатъ возможность дёлать какія угодно соображенія, идти дальше, а изслёдователи съ высшими взглядами найдутъ нужные запасы для системы и теорій.

Нѣкоторыя изъ предлагаемыхъ изслѣдованій я печаталъ предварительно въ журналахъ и разныхъ повременныхъ изда-

ніяхъ, чтобъ не задерживать результатовъ при настоящемъ стремленіи въ историческимъ занятіямъ, и вмѣстѣ, чтобъ облегчить себѣ ихъ обозрѣніе въ печати; я успѣлъ такимъ образомъ исправить нѣсколько опибовъ, замѣтить нѣкоторые пропуски, уменьшить повторенія, часто впрочемъ неизбѣжныя въ такихъ сложныхъ изслѣдованіяхъ.

Но больше осталось, безъ сомнинія, всяких подобных в недостатвовъ. Увазать ихъ мив для исправленія — вотъ обязанность моихъ рецензентовъ: пусть они, вмёсто общихъ мёсть о множествъ выписовъ и объ отсутствіи мыслей (за воими здесь не гонялся и воихъ даже не искалъ), проверятъ мои изследованія, изъ страницы въ страницу, по летописямъ, и покажуть, что пропущено мною нужное, что не принято въ соображенію противоръчащее, что приведено лишнее, что помъщено не на своемъ мъстъ; -- гдъ должно сократить, гдъ распространиться, какъ разместить иначе. Приглашаю къ этой повървъ и молодыхъ друзей Исторіи, университетскихъ студентовъ, воторые съ большою пользою для себя могутъ приняться за этотъ трудъ, непревышающій ихъ силъ, -- сміно думать, что и сама наува выиграеть; а я буду всёмь имъ очень благодаренъ. Найти истину, какую-бы то ни было, пріятно, но увидёть свою ошибку и получить возможность исправить ее, - едва ли не есть пріятнъе для ученаго, который любить испренно свою науку, особенно такую, какъ Отечественная Исторія, и желаеть ей успъха больше всего" 79).

Занимаясь періодомъ удёловъ, Погодинъ вмёстё съ тёмъ внимательно слёдилъ и за древнёйшимъ среднимъ, новымъ періодами нашей Исторіи, не упуская изъ виду какъ крупныя сочиненія, такъ и мелкія статьи по этому предмету. Такъ, въ газете Кавказъ 1850 года, издаваемой въ Тифлисе, О. И. Константиновъ напечаталъ Свидътельство о походъ Соятослава на Кавказъ. Эту статью Погодинъ перепечаталъ въ Москвитянить и при этомъ заметилъ: "Воюя противъ покойнаго Каченовскаго и его последователей, заметилъ я, что Древняя Русская Исторія особенно счастлива, имёя очевидныхъ, со-

временныхъ свидътелей, о всъхъ почти первыхъ нашихъ князьяхъ: объ Аскольдъ и Диръ осталась грамота Фотія, Константинопольскаго патріарха, объ Игоревомъ походъ есть очевидецъ Кремонскій епископъ Ліутпрандъ и его тесть; Ольгу крестилъ императоръ Константинъ Багрянородный, Святослава видълъ лицемъ къ лицу Левъ Діаконъ и пр. Нынъ о послъднемъ князъ открывается неожиданное извъстіе въ преданіяхъ Кавказскихъ, и Несторова строка: одоль Святославъ Козаромъ, и градъ ихъ Бълу въжу взя. Ясы побъди и Косоты, получаетъ теперь драгоцънное подтвержденіе и вмъстъ комментарій, — въ новое доказательство, какъ мы должны дорожить всякимъ словомъ этого знаменитаго льтописца, который выдержитъ съ честію сравненіе съ любымъ западнымъ « 80).

Во время профессорства въ Москвъ, Н. В. Калачову пришла мысль издавать Архиег историко-юридических свыдъній, относящихся до Россіи. Еще до выхода въ свёть первой книжки, издатель писаль К. Д. Кавелину: "Ваше письмо, въ ответъ на мое, объ издаваемомъ мною Сборникъ, меня, признаюсь откровенно, и обрадовало, и опечалило. Я не могь не порадоваться вашему теплому участію въ замышленному мною дёлу и готовности содействовать ему вашими собственными трудами; но всего болбе порадовался я вашей настоящей деятельности въ Географическомъ Обществе, о которой мы, Москвичи, уже несколько месяцевь какъ слышимъ и которой, разумется, вполне сочувствують все, вто только васъ знаетъ. Но я упалъ духомъ, какъ прочиталъ ваше письмо до конца, пришелъ къ мысли, что, можетъ быть, недостатовъ времени не позволить вамъ участвовать въ первой внижет Архива. Еслибъ вы знали, кавъ мет дорого это участіе, какъ много я его цёню, и не только я, но всё, занимающіеся наукой, то, върно, посвятили бы мив денекъдругой, чтобы составить хотя маленькую статейку въ доказательство, что и вы сочувствуете моему изданію, а это вавъ нельзя болье важно для успъха моего Сборника въ публивъ. Охотно поэтому отвладываю ожидание отъ васъ статьи еще

на двъ недъли, т.-е. до 12 генваря 1850 г., и даже, пожалуй, еще сверхъ того, дня на два, на три. Для того же, чтобы вы не представляли себъ несбыточнымъ выступить въ моемъ Архиеть съ цёлымъ изследованіемъ, и вамъ замечу, что есть возможность пом'єстить въ немъ такое ваше изслітдованіе (еслибъ вы на это согласились) во второй книжкъ; перь, вромъ того, что недостатокъ времени не позволитъ этого сдёлать, я не могь бы напечатать большой статьи и по недостатку мъста. Касательно же выбора, я долженъ вамъ замътить, что всякая ваша статья, какого бы рода она ни была, можетъ, вслъдствіе новаго составленнаго мною отдъла (о которомъ я вамъ прежде не писалъ), получить мъсто въ моемъ Архиоп. Этоть отдёль будеть нёчто въ родё журнальной сивси, поль названіемь: Замичанія, указанія и новости, касающіяся до объясненія древняго быта Россіи. Пом'встятся здёсь на первый разъ статьи: Аванасьева — о домовома, Буслаева — о громовникъ, Бъляева — объ одномъ Сборникъ, Забълина — объ одномъ хронографъ, филимонова — о древней въ Россіи портрепіной живописи, моя — замътка о сошномъ письмъ и проч. Изъ этого вы видите, что почти все (если вспомните еще отдёль, назначаемый для Словаря), чтобы вамъ ни вздумалось написать, можетъ взойти въ мой Сборникг. Если же я прежде не писалъ къ вамъ объ этомъ, то потому только, что я затъваю многое, а удается не все; слъдовательно, вы могли бы до сихъ поръ (вогда дёло почти уже сделано) принять это за мечту. Вы знаете, какъ давно я уже мечтаю объ изданіи такого Сборника; л'етомъ, бывши въ деревив, я въ вамъ писалъ объ немъ съ надеждой, но только теперь могу говорить объ этомъ, какъ о предпріятіи почти уже совершенно исполненномъ. Этимъ я и отдаюсь теперъ. въ ваши руки, и надъюсь, что вы осчастливите мой Сборника вашимъ вкладомъ или, какъ вы называете, "скромною лептой". Передайте мою глубокую благодарность Владиміру Алевсевнчу Милютину. Съ радостью готовъ принять его указатель въ Библіотекть для чтенія, котораго составленіе я еще

не поручаль никому. Во второй книжкъ Сборника онъ можеть быть помъщенъ,—въ первомъ томъ нътъ болье мъста, потому что указатель Споернаго Архива и книгъ 1848 г. занимаеть до восьми листовъ" <sup>81</sup>).

Наконецъ, въ 1850 году, вышла первая книжка Архива. "Какъ не порадоваться на такое изданіе"! — восклицаль Погодинъ, разбирая эту книгу, — "какъ не благодарить издателя за его прекрасный, благонамѣренный, безкорыстный подвить! Сколько полезныхъ свъдъній пустилъ онъ въ обороть! Какое разнообразіе! А что сказать о трудъ? Чего стоило все это собрать, приготовить, расположить, напечатать, безъ малъйшей надежды о вознагражденіи! Нельзя не сознаться, что это бываетъ только въ Москвъ. Здъсь наука живеть, и безпрерывно являются дъятели, которые любять науку для нея, ищутъ истины для истины, и готовы для нея на всякія пожертвованія. Честь и благодарность Калачову".

Архию открывается сочинениемъ С. М. Соловьева: Очерка нравовь, обычаевь и религи Славянь преимущественно восточныль во времена языческія. Приступая въ разбору этого сочиненія, Погодинъ замівчаеть: "По какому-то странному року, въ статьяхъ Соловьева попадается мнв всегда, съ самаго начала, такое слово, или такан мысль, которая производить во мив рышительную недовърчивость къ цылому сочинению... Представьте себъ, если въ какой-нибудь біографіи Наполеона вы находите, что авторъ называетъ его человъкомъ ограниченнымъ. Довольно ли вамъ этого одного слова, чтобъ лишиться дов'вренности къ его сужденію? О Наполеон' можно имъть, и многіе имъють, разныя мньнія, справедливыя и несправедливыя; его могуть называть тираномь, геніемъ, кровопіпцею, деспотомъ, поэтомъ, эгоистомъ, — все это можеть быть; но кто назоветь его въ своемъ изследовании человекомъ ограниченнымъ, тотъ ясно темъ покажетъ, что онъ Наполеона не только не понимаеть, но и понимать не можеть. Точно также Суворова могуть называть полководцемь дерзкимъ. легкомысленнымъ, опрометчивымъ, жестокимъ, — но

біографъ, который назоветъ его нервшительнымъ, однимъ словомъ произнесетъ судъ себв, а не своему герою. На первой стравицѣ Соловьева попался мнв несчастнъйшій эпитетъ къ Славянскому народу младенчествующій,—и книга выпала изъ моихъ рукъ... Какъ? Славяне—народъ младенчествующій? Славянъ, у которыхъ за тысячу лѣтъ нашлись выраженія для всего Священнаго Писанія, со всѣми книгами историческими, пінтическими, поучительными, у которыхъ въ языкѣ заключалась за тысячу лѣтъ, и заключается теперь, цѣлая философія, можно назвать народомъ младенчествующимъ? Но довольно! Распространяться болѣе о неприличіи этого эпитета, чтобъ не сказать иначе, вѣтъ нужды".

Черезъ недвлю Погодину "попалась опять" статья Соловьева "на глаза", и онъ вздумалъ прочесть заключение, въ которомъ авторъ говорить о религіи языческихъ Словенъ слівдующее: "Религія эта состояла, во-первыхъ, въ поклоненіи стихійнымъ божествамъ, во-вторыхъ, въ поклоненіи душамъ умершихъ, которое условливалось родовыма бытома, и иза котораго преимущественно развилась вся Славянская демономойя (!!). Вследствіе также родоваго быта, у восточныхъ Славянъ не могло развиться общественное богослужение, не могло образоваться жреческое сословіе: отсюда частію объясняется то явленіе, что язычество у насъ, не имъя ничего противопоставить Христіанству, такъ легко уступило ему общественное мъсто; но, будучи религіею рода, семьи, дома, оно надолго осталось здёсь... Язычникъ Русскій не им'ель храма, ни жреда, и потому безъ сопротивленія допустиль строиться новымъ для него храмамъ, съ служителями божества, оставаясь въ то же время съ прежнимъ храмомъ --домомъ, съ прежнимъ жрецомъ-отцомъ семейства, съ прежними законными объдами, съ прежними жертвами у колодца, въ рощъ. Трудно было бороться съ тайнымъ служениемъ божествамъ сврываемымъ, домашнимъ".

Эти слова Соловьева составляють выводь изъ его изследованія о религіозномъ быть языческихъ Русскихъ Словевъ,

соотвътственно его общему убъжденію о присутствіи родового принципа въ началв Русской Исторіи. Вместо того, чтобы разбирать изысканія и выводы Соловьева, Погодинъ пускается вь следующія неожиданныя разсужденія: "Помилуйте! Религіозность есть отличительное свойство Русского народа, Русской Исторіи, Русскаго быта. Я говорю не объ народі большихъ дорогъ, городовъ и особенно столицъ, не говорю о разныхъ промышленныхъ классахъ (хотя и они, въ минуты великія жизни. перерождаются, возвышаются и возвращаются въ своему первообразу), — я говорю о народъ вообще, составляющемъ большинство населенія. Народъ проникся религіей съ симию начала, и это составляло и составляеть его сиду, отличіе, счастіе, все. — Васъ приводять въ заблужденіе нівоторые языческіе обряды, сохраненные народомъ, но вы забываете, что эти обряды сохранились у всёхъ народовъ, во всей Европъ. Довольно указать на одинъ варнавалъ. Вы забываете, что само Христіанство оставило премудро прежнія празднества у народа, перемънивъ только ихъ предметъ и давъ имъ другой, свой, смыслъ. Религіозность, благочестіе, дышеть на всякой страницъ нашей Исторіи, и кто не видитъ, не чуетъ его. тотъ не понимаетъ Русской Исторіи и Русскаго народа". Погодинъ опять "отложилъ статью въ сторону". Но вотъ, говорить онь "приближается 1-е число, и надо кончить рецензію для Москвитянина. Я взяль статью въ третій разъ въ руки, и для новой пробы началъ искать въ ней отзыва о минологической системъ Ходаковскаго. Ходаковскій, одинъ нап напихъ ученыхъ, представилъ минологію въ свольвонибудь научномъ видъ, далъ мнъніе, хотя съ гипотезами, но самое прим'вчательное, достойное ввимательнаго пересмотра. Пельзя писать о нашей миоологіи, не справясь съ Ходаковскимъ. И что же-и не нашелъ въ статъ Соловьева ни слова о Ходаковскомъ. Не только онъ не разобранъ, но даже и не упоминуть! Перебравъ по этому случаю всв цитаты, я не нашель и Гануша, - и началь читать статью уже не для себя, а для читателей".

Далье, Погодинъ замъчаетъ: "Нечего говорить, что родовое начало, какъ тънь Банко, является въ разныхъ видахъ на всъхъ почти страницахъ статьи Соловьева и, кажется, всего *Архива*" <sup>82</sup>).

Въ отделени У-мъ той же первой книжки Архива Калачова помѣщена статья Эверса, подъ слѣдующимъ заглавіемъ: Несторь и Карамзинъ. Опытъ обстоятельнаго уясненія нъкоторых данных в Исторіи Государства Россійскаго. Переводъ съ Нъмецкаго А. Наумова. Въ этой статъ есть глава о заслугах Владиміра Великаго и Ярослава в отношеніи кз умственному образованію Русских. По поводу высвазанней мыслей, В. Н. Лешвовъ писалъ Погодину: "Что и говорить, добрый Калачовъ не виновать; онъ только раздъляетъ мижнія, господствующія въ его Сборникъ. Вотъ еще фактъ. Въ одномъ изъ отделовъ будеть помещена статья, въ которой, якобы, по методъ самого Эверса, будетъ доказано заблуждение Карамзина на счетъ начала народнаго образованія въ Россіи. Карамзинъ просто думаль, что, съ учрежденіемъ духовныхъ школъ, для наученія внигамъ церковнымъ, при Владимір'в и Ярослав'в, положено основаніе и самому народному образованію; здёсь докажется, что, съ учрежденіемъ духовныхъ школъ, для народа ничего еще не сдълано. Причина подобныхъ заблужденій Карамзина находится въ томъ, что онъ, какъ говоритъ Калачовъ, не следовалъ методе Эверса и не все объясняль изг родоваго быта и родовых отношеній Pycu " 83).

## XXIV.

Второе м'всто въ первой книжк' Архива историко-юридических свыдыній занимаеть сочиненіе самого Калачова о значеніи изгоевъ и состояніи изгойства въ Древней Руси.

Изгои возбудили полемику, которая напомнила Погодину старинный споръ о банном строеніи, который продолжался не одинъ годъ у Каченовскаго, передъ Французами и послъ

Французовъ и поръщенъ Карамзинымъ. О самомъ сочинени Калачова, Погодинъ отзывается: "Изслъдование написано тщательно, осторожно. Онъ не мечется изъ стороны въ сторону, онъ помнитъ, что говоритъ, и не говоритъ, что попадетъ въ голову, а обдумываетъ свои слова, старается найти истину, и если гдъ не найдетъ ея, то вина бываетъ не въ доброй волъ его, не въ прилежании, не въ добросовъстности. Съ Калачовымъ можно соглашаться и не соглашаться, но нельзя отказатъ въ почтении достойному ученому; всегда чему-нибудъ научищься въ его статъъ, положительно или отрицательно, всегда узнаешь что-нибудь новое, или получищь свою мыслъ".

Затемъ, Погодинъ обращается въ самому изследование и прежде всего приводить тв немногочисленныя свидетельства, какія сохранились объ изгойств' въ нашей Древней Письменности. Вотъ онъ: Въ уставъ Ярославовомъ о мостовыхъ определено мостить: "Владыцё сквозё городная врата съ изгон, а съ другыми изгои до Острое улици". Въ уставъ Князя Всеволода: "Изгои трои — поповъ сынъ грамотъ не умъеть; холопъ изъ холопьства выкупиться; купецъ одолжаеть. А се четвертое изгойство и себъ приложимъ, аще внязь осирответь". Въ Псковской летописи упоминается: "Княжее село на Изгояхъ". Въ одномъ Сборнивѣ XV вѣка, въ толкованіяхъ на молитву Отче нашъ, вследъ за исчисленіемъ разныхъ греховъ, сказано объ изгойстве: "всего же есть горе нзгойство взимати, иже взимающеи, тін не отдадутъ опить твмъ же".... "Изгойство же толкуется безконечная бъда, непрестающая слезы, немолчно вздыханіе... вся же та суть безъ конца". Въ другомъ мъстъ той же рукописи упоминается опять, что изъ гръховъ всего горъе изгойство. Въ грамотахъ Смоленскаго князя Ростислава епископу Мануилу дается: село Дросенское со изгои и съ землею, и село Ясенское, я и съ бортникомъ, и съ землею, и съ изгон". Вотъ все, говорить Погодинь, что мы знаемь изъ памятниковъ. Какое же можно сдълать заключеніе? Самое ясное объясненіе дасть Всеволодовъ уставъ, по которому изгоемъ называется безграмотный поповичь (который слёдовательно не могъ быть попомъ), задолжалый купецъ (который слёдовательно не могъ торговать), выкупившійся холопъ (который слёдовательно получаль право не служить), осиротёлый князь (который слёдовательно не могъ передать своего наслёдства). Что есть общаго, родоваго, во всёхъ сихъ видахъ? Невозможность оставаться въ прежнемъ званіи, продолжать прежнее дёло. Чтобъ соединить это значеніе съ закономъ, напримёръ, Русской Правды, можно распространить его, безъ большой, кажется, натяжки: не значилъ ли изгой вообще человёка бездомнаго, безземельнаго, на что указываетъ какъ нельзя лучше Германскій uss-gauja, выходецъ, изгнанникъ".

По поводу слова uss-gauja, О. И. Буслаевъ написалъ Погодину письмо, которое онъ напечаталъ въ Москвитянинъ, подъ заглавјемъ: Лингоистическое недоразумљије, и здѣсь читаемъ: Въ своей рецензіи на Архиег, издаваемый Калачовымъ, по поводу статьи объ изгояхъ, вы сказали: "не значилъ ли изгой вообще человъка бездомнаго, безземельнаго, на что указываетъ вакъ нельзя лучше Германскій uss-gauja, выходецъ, изгнанникъ". Противъ васъ у меня только одинъ аргументъ и есть: Германскаго слова uss-qauja нътъ и никогда не было на свътъ! О. Л. Морошкинъ въ примъчаніяхъ къ книгъ Рейца, на стр. 412, называеть это слово Готскимъ. Въ этомъ языкъ дъйствительно есть простое слово gauja, которымъ Ульфила переводить περίγωρος, а также и πλήθος τής περιγώρου: т.-е. не только страна, но и народъ области, какъ значится вь Остромировом Евангеліи (отъ Лук. 3,3, 8, 37). Сложнаго же uss-gauja въ Ульфилъ нътъ. Само собою разумъется, что Погодинъ сдался и отвётилъ на это замёчаніе слёдующее: "Это такой одинъ аргументъ, который не уступитъ первому аргументу комменданта, встрътившаго Фридриха Великаго безъ пальбы: "Сто причинъ, свазалъ онъ королю, есть почему нальбы не было, ваше величество. Первая: у меня нътъ пороха...- Довольно, довольно, отвічаль Фридрихъ, и приняль рапортъ благосклонно". Но къ этому анекдоту Погодинъ прибавляеть: Противъ замъчанія Буслаева я сказать ничего не имъю. Онъ филологь, и слъдовательно, законный судья. Миническаго uss-gauja, еще болье миническаго, какъ теперь оказывается, нежели нашъ изгой, я впрочемъ не принимаю на свой счеть: это не мой клопецъ, а принадлежить къ той статьъ, которую я разбиралъ, почему я и препровождаю его по принадлежности къ Калачову".

Представивъ свое мнѣніе объ изгояхъ, Погодинъ обращается въ сочиненію Калачова и говорить: "Надо признаться, что его коснулась зараза родоваю быта, - и оттуда всв его заблужденія. Калачовъ разобраль происхожденіе сперва слова изгой, и находить (употребляя для производства Славянскія наръчія), что изгой "есть существо отръшенное, отпадшее или отдъленное отъ жизни, не принадлежащее къ ея быту, а напротивъ изъ него вышедшее, исключенное". Получивъ филологическимъ процессомъ это значеніе, Калачовъ выводить изг нею, уже помощію родоваго быта, что изгой "быль существо самое безпомощное и несчастное"... но этого мало: изгой долженъ быль сверхъ того считаться, по родовымъ понятіямъ, гръшникомъ, и преступникомъ". Вотъ примъръ, чаетъ на это Погодинъ, какъ логика совращаетъ съ пути молодых ь изследователей. Калачовъ, пишучи это, не думаеть, что свидътельство историческое, положительное, называеть изгоемъ выкупившагося холопа, осиротёлаго князя, безграмотнаго поповича — что же это за грѣшники и преступники? Послушайте, что будеть далже. Авторъ ведеть изгоя, опять посредствомъ родоваго быта, на разбой. "Какъ бы то ни было", говорить онь, - "оставаясь безроднымь, изгой по - неволь долженъ быль сдёлаться еще болёе тяжкимъ преступникомъ, взять на свою душу еще новый страшный грехъ".прежде быль грешень, выкупаясь на Да чвить же онъ волю, или лишась смертію отца, спрашиваетъ Погодивъ? Авторъ не думаетъ о действительности, а развивает только логическое понятіе. Изгой сділался у него разбойникомъ, сперва по-неволъ, а потомъ этотъ образъ жизни ему уже и понравился. Но въдь изгои имъли цълую улицу въ Новъгородъ и должны были мостить ее вмъстъ съ Владыкою".

Всъ предположенія Калачова объ изгояхъ, по митнію Погодина, разсыпаются при сравненіи ихъ "съ положительными свидетельствами, съ памитниками" и "окончательно - предъ свидьтельствомъ Русской Правды", которую, къ удивленію Погодина, Калачовъ вовсе позабыль, хотя посвятиль множество времени Русской Правдю, сличаль ее чуть-ли не по сту спискамъ, и издалъ нъсколько разъ отличнымъ образомъ. "Удивляться такому забвенію", — продолжаеть Погодинь, — "нечего, это случается съ нашею братьею-изследователями, и не съ одними нами: позабыла же Французская Академія въ своемъ Словаръ слово академія, а Бель въ своемъ историческомъ Словаръ пропустилъ Цицерона". За симъ, Погодинъ приводитъ первый параграфъ Русской Правды, который гласить: "Оже убьеть мужь мужа, то мстити брату брата... Ачели будеть Русинъ, либо гридь, либо купець, либо тивунъ боярскъ, либо мечникъ, либо изгои, либо Словенинъ, то сорокъ гривенъ положити за ны". Следовательно, утверждаетъ Погодинъ, "изгой не былъ разбойнивомъ, не былъ лишенъ повровительства законовъ, не быль отстраненъ внязьями, а напротивъ, за его убійство, убійца отвічаль такь же, какь и за княжескаго отрока... купца... за всякаго людина, Русина или Словенина". Свои возраженія Погодинъ заключаеть такими словами: "Пусть приметъ г. Калачовъ, мои замъчанія знакомъ моего искренняго къ нему уваженія. Ошибаться всёмъ намъ легко, особенно въ такихъ темныхъ разысканіяхъ. Но Бога радивиньте родовой быть! Кром'в нелвиостей ни до чего довести онъ не можеть, -- заставить ломать голову по пустому, и тратить время даромъ! Еслибъ Калачовъ поставилъ сначала рядомъ вст свидтельства, то никакъ не вздумалъ бы объяснять нхъ такимъ образомъ"! 84).

Всявдъ за Погодинымъ, противъ сочиненія Калачова объ изгояхъ возсталъ К. С. Аксаковъ, и въ Московскихъ Въдомостяхъ напечаталъ возраженіе, подъ заглавіемъ: Родовое или общественное явление быль изгой? Въ статъв своей Аксаковъ приходитъ къ такому заключенію: "Въ Древней Россіи, по крайней мѣрѣ, въ тѣ времена, когда встрѣчается слово изгой, не было уже родоваго быта. "Напротивъ... былъ бытъ общинный, гражданственный. Разбирая историческое значеніе слова изгой, видимъ, что оно не имѣло значенія родоваго. Напротивъ того, всѣ свидѣтельства говорятъ, что слово изгой имѣло значеніе общественное. И такъ, изгой не быль явленіемъ родовымъ, но явленіемъ общественнымъ, гражданскимъ: это былъ человѣкъ, исключенный или самъ исключившій себя изъ общини или сословія" 85).

Когда эта статья Аксакова "попалась на глаза" Погодину, то онъ написалъ: "Читатели знаютъ, что мы думаемъ о родовомъ бытъ: мы считали его всегда призракомъ, о которомъ наговорить можно много, что и сделано, и не сказать ничего... Въ Древней нашей Исторіи мы видимъ: 1) племена туземныя, Славянскія; 2) племя пришлое-Русь; 3) въ пришломъ племени княжескій родъ; 4) совокупность ихъ — Русскую землю, государство. Гдв же замечается мнимый родовой бытъ: у Славянъ ли, у Руси ли, у князей ли, или наконецъ у совокупности всёхъ сихъ действователей, то-есть, въ государствъ, образовавшемся изъ всъхъ сихъ составныхъ началъ? Утверждая и опровергая мнвніе, надо бы прежде определять себе, о чемъ говорить хотимъ. У насъ, правда, сперва говорено было о родовых отношеніях между князьями Рюрикова дома, но потомъ родовой быть распространялся дальше и дальше, и обняль всю Русскую Исторію. Объ чемъ бы ни заговорили изъ Русской Исторіи, вездѣ являлся какъ Deus ex machina родовой бытъ..."

Соглашаясь съ доводами К. С. Аксакова, Погодинъ сдълаль ему однако замъчание за умолчание объ рецензии его, напечатанной въ Москвитининт. "Мы осудимъ только", —писаль онъ, — "распространяющійся у насъ теперь обычай умалчивать въ разсужденияхъ, что о предметахъ ихъ говорено было прежде, согласно и несогласно. Все упоминаемо быть

не можеть, особенно въ какой-нибудь краткой газетной или журнальной стать в, но главное—необходимо должно".

Въ заключеніе, Погодинъ выражаетъ желаніе, чтобы авторъ исполнилъ свое об'вщаніе поговорить подробнте о родовомъ быть, выраженное имъ въ слъдующихъ словахъ: "Много и много можно бы возразить противъ мнтыія о древнемъ родовомъ быть Русскихъ Славянъ и Славянъ вообще. Удерживаюсь здтов и надтюсь представить свое мнтыіе объ этомъ дъль въ особой статьт. Что больше мнтый, говоритъ Погодинъ, ттыт лучше; что съ множайшихъ сторонъ осмотрится предметъ, ттыт надежнте усптохъ изслъдованія. Мы ожидаемъ еще статьи отъ П. В. Киртевскаго, начатой имъ въ Москвитянинъ 1845 года.

Въ первой книжев Архива Калачова также напечатана статья И. Д. Бъляева: О Монгольских чиновниках на Руси, упоминаемых въ ханских ярлыках. Одобряя эту статью, Погодинъ и ея автору дълаетъ также замъчаніе: "Чъмъ ближе бываетъ Бъляевъ", — пишетъ онъ, — "къ царскому періоду, тъмъ онъ кръпче, удовлетворительнъе, полнъе; охота же ему дълать экскурсіи въ древнъйшіе періоды! Я не стану повторять это, потому что экскурсіи отнимаютъ у него время и задерживаютъ изслъдованія о древней администраціи Московскаго государства, отъ коей мы ожидаемъ много".

Въ той же книжвъ Архива самъ Погодинъ помъстилъ и свое разсужденіе о наслыдственности древних санова въ періодъ времени от 1054 до 1240 года. Результатъ слъдующій: саны или достоинствы, должности, у насъ въ древности принадлежали извъстнымъ родамъ, и передавались какъ бы по наслъдству отъ отца къ сыну, подобно сану княжескому. Процессъ разсужденія простой: сперва слагаемыя, а потомъ сумма 86).

Въ томъ же 1850-мъ году, въ *Кіевлянинъ* Максимвича было напечатано другое разсужденіе Погодина: О *Русской торговль въ удъльномъ періодъ*. Въ этомъ разсужденіи Погодинъ пришелъ къ слъдующимъ выводамъ: "Русская торговля,

въ продолжение Норманскаго періода, т.-е. въ ІХ, Х и началъ XI стольтія, была очень обширна, производясь между странами отдаленными, - Самаркандомъ, Бухарою, Бактрою, Каспійскимъ моремъ, Волгою, Уральскими горами, Скандинавіей, Германіей и Грепіей. Русскіе торговали съ Арабами, Козарами, Болгарами, Весью, Югрою, Норманнами, Нѣмцами, Греками. Во второй половинъ XI стольтія, въ XII-мъ и въ началь XIII-го, то-есть въ продолжение періода удъльнаго, до нашествія Татаръ, торговля Русская стеснилась несколько въ своихъ предвлахъ, потому что Арабы перестали въ намъ вздить, вследствіе вакихъ-то неизвестныхъ переворотовъ на ихъ Востовъ; Козары въ устьяхъ Волги были совершенно поражены, Болгаре ослабли; но она была еще очень значительна, увеличась внутри, а также и на Съверъ со вновь образоващейся Ганзою. Живое торговое движеніе ясно примвчается въ летописяхъ, какъ ни разбросаны мелкія известія: Кіевскіе купцы Вздили въ Грецію и Константинополь, къ Половцамъ и въ страну Залъсскую или Суздальскую. Новгородскіе плавали по Балтійскому морю, торговали въ Даніи и Готландъ, ходили за Уралъ и разсыпались по всей Русской землъ, Кіевъ и Смоленскъ, Черниговъ, Переяславлъ и Володимірѣ. Смольняне, Полочане, Видбляне торговали съ Ригою и Нъмцами. Латины приходили въ Кіевъ, Володимиръ, въ землю Болгарскую. Жиды принимали деятельное участіе въ этой торговав, живи въ Кіевв и ввроятно въ другихъ городахъ. Нъмцы прівзжали изъ внутренней Германіи, Галичане съ солью отъ Карпатскихъ горъ, Дунайскіе Болгаре сообщались между собою и Русью, Норманны не забывали еще своего Austurvigi, Константинополя, и древней Біарміи, воторую ограбили особенно въ 1222 году. Средоточіемъ Греческой торговли быль Кіевь, средоточіемь Ганзейской торговли былъ Новгородъ" 87).

Въ 1850 году, извъстный профессоръ Университета Св. Владиміра Виталій Яковлевичъ Шульгинъ напечаталь въ Кіевъ свое замъчательное сочиненіе *О состояніи женщинъ в* 

Россіи до Петра Великаю. Погодинъ съ полнымъ сочувствіемъ отнесся въ этому сочиненію и воздаль автору достойную хвалу. "Прекрасная внига", —писаль онъ, — , на которую смело обращаемъ вниманіе читателей Москвитянина". Обращаясь къ предисловію, Погодинъ пишеть, что оно "очень умно, складно и врасиво написано", что въ немъ авторъ разсуждаеть п женщинъ вообще, ея семейномъ и общественномъ значения въ жизни человъческихъ обществъ обозръваетъ кратко исторію съ этой стороны до посл'ядняго времени, и наконець переходить въ женщинъ Русской. Вопросъ свой опредъляеть онъ такъ: проследить подробно во все періоды семейное п общественное положение женщины, ен права, обязанности, значение въ семействъ и обществъ, ея вліяние на современнивовъ. За симъ, обозрѣваетъ онъ наши источники (лѣтописи, записки, пъсни, сказанія иностранцевъ, памятники законодательства), жалуясь на ихъ скудость. По поводу этихъ лобъ, Погодинъ замъчаетъ: "Эти жалобы стали у насъ уже общими мъстами, и ихъ пора прекратить. Какъ источники ни скудны, но труду, остроумію, чутью, пріобр'єтенному временемъ, можно получить достаточное понятіе обо всёхъ вопросахъ историческаго любопытства". Въ то же время Погодинъ ставитъ на видъ автору: "Въ числъ источниковъ онъ напрасно обращаетъ мало вниманія на житія: смъло скажемъ. что это главный источникъ для его предмета, или по крайней мъръ одинъ изъ главныхъ".

Приступая за тъмъ въ рецензіи самого сочиненія, Погодинъ счелъ полезнымъ въ назиданіе молодымъ ученымъ, своимъ ученивамъ, преподать о древнемъ періодъ нашей Исторіи слъдующее наставленіе: "Въ этомъ періодъ жило у насъ два племени: туземцы—Славяне, и пришельцы — Норманны или Русь. Эти племена были совершенно различны по языку. върованіямъ, понятіямъ о правъ, образу жизни, характеру. Они дъйствовали порознь, и сферы дъйствія были совершенно различныя. Это Ока и Волга, кои, по соединеніи, текутъ еще долго только рядомъ, не сливая своихъ водъ. Черезъ много

времени два племени, Славяне и Норманны, составили одивъ народъ-льтъ черезъ двъсти и болье. Долговременное общеніе, смішеніе врови, относительное воличество, а всего болъе Христіанство, принятое обоими племенами, содъйствовало происхожденію одного народа изъ двухъ племенъ. Соединять эти два племени въ первомъ періодъ, пова это соединеніе не произошло въ природъ, говорить объ нихъ безъ строгаго различенія-подаетъ поводъ ко многимъ заблужденіямъ, ошибкамъ, недоразумъніямъ, затрудненіямъ, — а у насъ все таки смѣшиваются они, и минологами, и юристами! О женщинахъ однъ свидътельства принадлежать Славянамъ, другія-Русн или Норманнамъ. Несторово свидътельство принадлежитъ Славянскимъ женщинамъ. Свидътельство Ибнъ-Фоцлана, исторія Ольги, Рогитды, Ингигерды, принадлежать въ женщинамъ Русскимъ, Норманскимъ. Ихъ надо изследовать совершенно порознь, а въ чемъ онъ сходятся, какъ сходятся у Норманновъ и Словенъ некоторым понятія о вере и праве, то надо повазать въ дополненіяхъ и завлюченіяхъ".

Вмѣстѣ съ тѣмъ Погодинъ воздаетъ хвалу Пульгину за то, что въ внигѣ его раза два, не болѣе, употреблено выраженіе: родовой бытъ,—а рѣчь между тѣмъ шла о семействѣ и родѣ исключительно. Значитъ—можно объяснять Исторію, не прибѣгая безпрестанно, черезъ часъ по ложкѣ, къ родовому быту. Однимъ словомъ, родовой бытъ у автора въ предѣлахъ, въ предѣлахъ здравой критики, въ тѣхъ предѣлахъ, какъ былъ у Карамзина и даже у Эверса <sup>88</sup>).

Въ 1850 году, вышла въ свётъ внижечва, вавъ начало великаго труда, но, въ сожалвнію, необонченнаго, мы разумвемъ Библіографическое Обозръпіе Русских Льтописей. Трудъ сей принадлежитъ Дмитрію Васильевичу Полвнову. По свидвтельству И. П. Хрущова, "любовь въ Русскому историческому прошедшему была въ глубинъ души Полвнова. За эту любовь говорятъ... помътви на поляхъ, читанныхъ имъ съ особымъ вниманіемъ памятниковъ и изслъдованій и наконець его труды и самая библіотека, унаслъдованная отъ отца в

дёда и обогащенная имъ преимущественно по отдёлу источниковъ Русской Исторіи. Изъ занятій Библіографією вскорё выдёлился излюбленный отдёлъ Лётописей, и Полёновъ принялся за ихъ изученіе <sup>89</sup>). Въ предисловіи своемъ Полёновъ заявилъ, что Библіографическое Обозриніе Русскихъ Литописей "составляетъ отрывовъ труда, предметомъ котораго будеть подробное разсмотрёніе книгъ, относящихся къ Русской Исторіи <sup>90</sup>).

Но, къ сожалвнію, не смотря на всв благопріятныя условія, которыми въ полной мерт обладаль Поленовь, онъ не окончиль своего труда и только ограничился Библіографическими Обозръніеми Русскихи Льтописей.

И къ началу труда Полънова Погодинъ отнесся съ полнымъ сочувствиемъ. "Рецензентъ", — пишетъ онъ, — "обязанъ засвидътельствоватъ: Описание составлено тщательно. Ничего нужнаго не опущено, лишняго очень мало. Остается пожелать, чтобъ трудолюбивый авторъ кончилъ свой трудъ такъ успъшно, какъ началъ, къ несомнънной пользъ всъхъ занимающихся Русской Историей" <sup>91</sup>).

Библіотека Д. В. Полѣнова, спасенная И. П. Хрущовымъ отъ жалкаго, по выраженію П. М. Строева, безкатоложнаго существованія, вступила вмѣстѣ съ библіотекою его шурина, извѣстнаго Тамбовскаго помѣщика Леонида Алексѣевича Воейкова, въ Тамбовское Общественное Книгохранилище, учрежденное Эммануиломъ Дмитріевичемъ Нарышкинымъ, при дѣятельномъ участіи И. П. Хрущова 92).

Хотя предметь спеціальных изследованій Погодина простирался только до нашествія Монголовь, темь не менее Монголы были близки его сердцу и онь съ величайшимъ вниманіемъ следиль за всёмъ, выходившимъ по этому предмету; а потому Библіотека восточных историков, издаваемая съ 1850 года въ Казани, профессоромъ Ильей Николаевичемъ Березинымъ, вызвала полное его сочувствіе. "Монголы слишкомъ любопытны для насъ", — писалъ по этому поводу Погодинъ. — "До сихъ поръ мы имёли только два важ-

ныхъ сочиненія объ этомъ народів-знаменитаго отца Іакиноа. Есть еще враткая Исторія Монголовъ В. В. Григорьева. А работы предлежить много". Съ своей стороны, и издатель Библіотеки, въ своемъ предисловіи, повъствуеть: "изученіе Монгольскаго періода Русской Исторіи, весьма поучительное для историва-наблюдателя, для Русскаго изследователя, составляеть предметь большой важности, темь более, что возникшія въ последнее время сомненія и появленіе новыхъ данныхъ бросають на этотъ періодъ нашей Исторіи иную тънь. Донынъ, однако, ни одинъ Русскій оріенталисть не посвятиль своего дарованія разработыванію Русско-Монгольсвихъ соотношеній, а изъ иностранцевъ, представленная Гаммеромъ Geschichte des goldenes Horde не была признана удовлетворительной по многимъ причинамъ. Не желая оставаться д'вятелемъ, совершенно чуждымъ Русской Исторіи, и сознавая въ то же время слабость силъ моихъ и ограниченность средствъ, я ръшился приступить въ собиранію и обнародованію въ подлинник и перевод сказаній восточных писателей о Монголахъ, а также и о Тюркскихъ и другихъ племенахъ, обитавшихъ въ первобытной Россіи, пополняя эти извъстія извлеченіями изъ географовъ мусульманскихъ".

За это стремленіе Березинъ снискаль благоволительный отзывъ Погодина. "Березинъ", — писаль онъ, - "объщаетъ намъ дъятельнаго оріенталиста. Онъ видно не поддается восточному кейфу, который въ союзъ съ Русской лънью овладъваетъ многими изъ нашей братьи, восточниковъ и западниковъ. Недавно издалъ онъ свое путешествіе. И вотъ, теперь новое сочиненіе, которое, безъ сомнънія, стоило ему большого труда. Ожидаемъ окончательнаго приговора отъ законныхъ судей, и впередъ увърены, что они встрътятъ благосклонно это произведеніе Русской учености".

А. И. Артемьевъ, занимаясь описаніемъ рукописей библіотеки Казанскаго Университета, обратился къ Погодину, въ мат 1850 года, съ следующимъ письмомъ: "Предупреждаю васъ: не думайте найти въ настоящемъ письмъ моемъ

вакія-нибудь извістія о Казанских в новостяхъ. Ничего подобнаго не будеть, да и нъть ничего новаго въ Казани. Разливъ Волги и Казанки, по старому, охватилъ Казань съ трехъ сторонъ и, какъ всегда бываетъ въ эту пору, придалъ Казани такую прелестную, очаровательную физіономію, что ею восхищаются и ть, кто видьль Босфорь и Неаполь, и всв мы, по обыкновенію, повторяемъ ежедневно фразу "за чёмъ такая вода въ Казани не круглый годъ?! "-Г. Мартыновъ, по примъру прежнихъ лътъ, прівхалъ на двадцать спектаклей въ Казань и, по своей привычкъ, влечеть всъхъ и важдаго въ театръ, исторгаетъ хохотъ до слезъ и громвія рукоплесканія, и заставляеть также твердить: "когда у насъ будеть свой Мартыновъ"... Однимъ словомъ, все идетъ у насъ по старому... Но письмо мое будеть завлючать въ себъ просьбу, а о чемъ, тому следуютъ пункты: 1) Укажите мне на лучшее житіе Св. митрополита Іоны, по крайней мірів, на такое, въ которомъ было бы подробнъе описанъ періодъ его жизни до кончины митрополита Фотія. Все что я читалъ объ Іонъ-для меня неудовлетворительно, а ваше Древлехранилище обладаеть, сволько мнв известно, богатою коллекцією жизнеописаній Святыхъ: не найдется ли чего? Мив только нужно знать, гдв и какъ провель жизнь свою этотъ Святитель до 1431 года. 2) Въ Московскомъ Успенскомъ соборъ хранится Евангеліе келейное, писанное Св. Іоною. Нельзя ли получить мив коть строчку fac-simile. Снимки его подписей, помъщенные въ вашемъ Альбомю и въ тетради П. И. Иванова, я знаю, -- но мив этого недостаточно. Конечно, вы пожелаете или уже желаете знать, для чего мнъ нужно это? Смъю надъяться, что мои исванія будуть интересны и для васъ. Дъло вотъ въ чемъ: въ часы досуга отъ службы, я полегоньку, не торопясь, разсматриваю рукописи нашей библіотеки и составляю ихъ описаніе. Разсматривая одну рукопись, именно Око церковное, писанное 6937 (1429) г., я по невоторымъ признавамъ напалъ на мысль, что этотъ манускрипть писанъ Св. Іоною. И воть для этого-то мив и

нужны тѣ свѣдѣнія, о которыхъ я прошу васъ. Я не знаю, кромѣ Евангелія, есть ли гдѣ еще помѣтки письменнаго трудолюбія этого Святителя. Въ такомъ случаѣ, наша рукопись будетъ важною рѣдкостью. Впрочемъ, если и не подтвердится моя догадка, и тогда эта рукопись не потеряетъ интереса: ея послѣсловіе и еще одна приписка возбуждаютъ чрезвычайно любопытный вопросъ о Фотіѣ. Но все это послѣ, когда я удостовѣрюсь въ истинѣ своего предположенія, или разочаруюсь въ немъ. Во всякомъ случаѣ я немедленио извѣщу васъ о результатѣ".

Къ сожалънію, намъ неизвъстно какъ отнесся Погодинъ къ этому любопытному вопросу, возбужденному Артемьевымъ.

## XXV.

Въ Новгородскихъ Губернскихъ Въдомостяхъ 1849 года, была напечатана Рукопись старицы игуменьи Маріи, урожденной княжны Одоевской. Изъ примъчанія редавтора мы узнаемъ, что "княжна Марія Одоевская, въ 1545 году, была игуменьей Новгородскаго Михалицкаго Рождественскаго монастыря, что ныть церковь Рождества Богородицы на Волотовъ. Рукопись или дневникъ игуменьи Маріи очень замъчателенъ по самому разсказу, характеризующему духъ времени, и наконецъ потому, что онъ объясняетъ нъкоторыя событія исторіи Новгорода въ началъ XVI въка, когда еще недавно падшій городъ мечталъ возвратить свой прежній бытъ".

Познакомившись съ этою рукописью, Погодинъ записалъ въ своемъ Дневникъ (подъ 18 января 1850 г.): "Получилъ Новгородскія Въдомости. Восхитился было и началъ было переводить, но увидълъ, что это мистификація. Отличилъ поддълку! Хотъли мистифировать". Вмъстъ съ тъмъ, печатая въ Москвитянинъ отрывокъ изъ этой рукописи, Погодинъ замътилъ: "Читатели, безъ сомнънія, обрадовались этому важному открытію, прочли съ живъйшимъ любопытствомъ признанія Русской боярышни-монахини XV въка, узнали съ ве-

личайшимъ удовольствіемъ такія занимательныя подробности о домашнемъ бытъ нашихъ предвовъ, о Русской любви, о семейныхъ отношеніяхъ, о характеръ страстей. Все это было и со мною. Лишь только досталь я Новгородскіе листы и пробъжаль ихъ, какъ тотчасъ написаль записки въ друзьямъ, съ извъстіемъ о найденной драгоцънности, чтобъ подълиться радостью, и принялся переводить рукопись на нынешній Руссвій язывъ, для читателей Москвитянина. Но съ десятой строви радость моя начала охлаждаться, возродилось сомнъніе... Я остановился, перечель спокойно такъ-называемую рувопись, и объявляю решительно, что это подлогъ, мистифивація. Ніть, скажу я неизвістному Новогородскому Макферсону, вы не искусились еще сполна въ Исторіи! Вы смѣшали Іоанна III съ Іоанномъ IV, и дали вашей питомицъ, для большаго интереса, книгу въ руки (а игуменью заставили осуждать еретическую затъю), но это произведение печатнаго дъла появилось почти черезъ полвъка послъ того времени, до котораго могли дожить ваши старицы. Первымъ печатнивомъ быль не Өедоръ, а Иванъ Өедоровъ. Если для васъ не довольно этого вопіющаго анахронизма, такъ вотъ вамъ замъчанія другаго рода. Назвать думнаго дьяка подвойскимъ, похоже на то, чтобъ назвать частнаго пристава квартальнымъ; подвойскій думный дьякъ не существуетъ, также вакъ квартальный частный приставъ! Вы называете въ другомъ мъстъ Нъмецкаго гостя купеческимъ, - это тоже, что сказать военный солдать! Вы говорите, что ваша рукопись харатейная, но пергаменть никогда не скленвался, а сшивался, и на пергаментъ пикогда не писалось въ такомъ маломъ форматъ, въ какомъ вы представили свой fac-simile. Столбцы склеивались вдоль бумажные. Найдя эти несообразности, я потомъ увидёлъ ихъ уже черезъ строку. Напримёръ, Русская боярышня никогда не назоветь отца только по имени безъ отчества, не попроситъ отда увезти ее изъ церкви до вонца объдни и проч. и проч. Если Новогородскій Макферсонъ не удовольствуется моими замъчаніями, то благоволить онъ прислать свою рукопись въ Москву—въ Университеть, Историческое Общество, или куда угодно. Въ Москвъ есть человъкъ десять, которые отличатъ поддъльную рукопись отъ подлинной съ первого взиляда: окажется ваша на нашень присяжномъ судъ подлинною, то я попрошу у васъ извиненія также торжественно, какъ теперь обвиняю, — но этого быть не можетъ. Невинныя шутки въ Литературъ позволительны. Почему иногда не посмъяться:

И не все намъ ръки слезныя Лить о бъдствіяхъ существенныхъ, На минуту позабудемся...

говоритъ Карамзинъ; но переносить шутки въ Исторію, — нътъ, Исторія дъло священное"! <sup>93</sup>).

Макферсономъ Новогородскимъ оказался нъкто Руфъ Не совству убъдившись Игнатьевъ. въ атомъ И. С. Аксаковъ писалъ своему отцу: "Читали ли вы, впрочемъ, вы Москвитянина не получаете, но достаньте третій нумеръ и прочтите — Рукопись старицы Марын, напечатанную въ Новгородских Впдомостях. Эта старица женскаго монастыря, описываеть Марья, игуменья мірское дівичество и причины, заставившія ee монастырь. Была она вняжна .Одоевская (въ концъ XV и въ самомъ началѣ XVI вѣка) и влюбилась въ нѣкоего Назарія, учившагося у Н'ємцевъ. Погодинъ доказываетъ, что это мистификація. Мей самому это кажется. Если же ніть, то это вещь предрагодънная. Хочется мнъ знать мнъніе Константина объ этомъ предметь. Туть и война Іоанна III съ Новгородомъ. Непремѣнно достаньте " 94).

Въ первомъ томѣ Актовъ, изданныхъ въ Кіевѣ, въ 1849 г., Временною Коммиссіею, былъ напечатанъ замѣчательный трудъ профессора Университета св. Владиміра Н. Д. Иванишева, подъ заглавіемъ: Жизнъ Князя Андрея Михайловича Курбскаю. Приступая къ разбору этого изданія, Погодинъ обратилъ особенное вниманіе на предисловіе, написанное Курбскимъ къ его переводу. Приведя это

предисловіе, Погодинъ замівчаеть: "Одна изъ историческихъ нашихъ школъ, отвергающая Русскую Исторію до Петра I, увидить здёсь отчасти, какихъ людей она выставить можетъ. Жаль, что Курбскій, увлеченный обстоятельствами и страстями, кончиль свою жизнь такъ дурно. Какой человъкъ! Въ дополнение къ свъдъніямъ, собраннымъ профессоромъ Устряловымъ, которому историческая Литература обязана прекраснымъ изданіемъ его сочиненій, мы узнаемъ теперь, что Курбскій скончался въ 1583 году, следовательно, почти въ одно время съ царемъ Иваномъ Васильевичемъ Грознымъ, и похороненъ въ Троицкомъ монастыръ, въ Вербиъ, гдъ чуть-ли не найдена и его гробница. Мы узнаемъ, что ученыя его занятія продолжались до самой кончины, ибо предисловіе писано по убіеніи его слуги-друга, следовательно, после 1571 года. Курбскій извиняется въ предисловіи, что онъ не твердо знаетъ правила церковнаго Славянскаго языка, и просить прощенія у читателей, если онъ употребляеть гдф-нибудь простонародныя слова или выраженія. Ахъ, еслибь онъ забыль тогда ученый свой язывь совершенно и писаль простонародномъ! Сколько славы прибавилось бы къ имени! Изданная вновь книга Кіевскою Коммиссіею, которая достойно соревнуетъ Археографической Коммиссіи въ обнародованіи историческихъ матеріаловъ, есть драгоцінное пріобретеніе литературы".

Заключающіеся въ этой книгь акты, по замечанію Погодина, знакомять насъ "не съ одними обстоятельствами въ жизни Курбскаго, но узнаемъ жизнь всего края въ XVI въкъ. Мы будемъ поражены различіемъ въ жизни Малой Россіи съ жизнію Великой Россіи, мы поймемъ, почему Курбскому такъ невыносимо-тяжьо было въ богатомъ своемъ Ковельскомъ пометь, и за что такъ глубоко ненавидёлъ онъ Грознаго, который, по его мнёнію, заставлялъ его жить тамъ вдали отъ милаго отечества. Я, — продолжаетъ Погодинъ, — слычаль отъ нёкоторыхъ нашихъ ученыхъ, что у нихъ не достаетъ источниковъ для занятія Исторіей; да одна такая

на не представляетъ ли матеріала на два года работы п накой работы плодоносной <sup>495</sup>).

31 марта 1850 года, въ Московскомъ Университетъ происходилъ диспутъ. Питомецъ Главнаго Педагогическаго Института и затъмъ адъюнктъ-профессоръ Университета Св. Владиміра Платонъ Васильевичъ Павловъ защищалъ свою диссертацію: Объ Историческомъ значеніи царствованія Бориса Годунова.

До диспута диссертація эта была на разсмотрѣніи у Шевирева. "Ты не повѣришь", —писалъ онъ Погодину, — "какая тоска и скука, при недостаткѣ времени, въ четвертый разъ перечитывать диссертацію Павлова, да еще конецъ, переписанный геніальнымъ почеркомъ, котораго при теперешнихъ темныхъ дняхъ не разберешь. Четыре раза я читалъ только Комественную Коместю Данта, нѣкоторыя трагедіи Шексшра, Пушкина Бориса Годунова, да приходится еще читать Павлова диссертацію".

И это приходилось бѣдному Шевыреву читать въ темные поябрьскіе дни. "Совершенныя потемки", — писаль онъ, — "Богъ казанить насъ тьмою Египетскою. Просто коть свѣчи за-

Передъ диспутомъ Павловъ представилъ свою диссертацію Погодину и послѣдній, подъ 21 марта 1850 года, записаль въ своемъ Диевники: "Павловъ съ диссертацією, безъ надписи и указанія на мои изслѣдованія. Что прикажете дѣлать"?

О самомъ диспутѣ Павлова мы имѣемъ современное свидътельство Калачова, который, 1-го апрѣля 1850 года, нисалъ Кавелину: "Вчера былъ, наконецъ, диспутъ Павлова. Онъ. какъ и слѣдовало ожидать, не смотря на удивительную скромность Павлова, былъ все-таки блестящій. Но что смутило Павлова—это то, что Соловьевъ, очень долго нападая въ его диссертаціи на мелочи, не сказалъ ему ни одного лестнаго слова, никакого привѣтствія, боясь, какъ онъ вытравился послѣ, хвалить самого себя. Онъ въ самомъ дѣлѣ,

важется, убъжденъ, что если что-нибудь и есть у Павлова дъльнаго, то только то, что можно найти и въ его сочиненіяхъ, на которыхъ, между прочимъ, Павловъ основывался. Бодянскій и я почли долгомъ сказать послів этого, что Павловъ пошелъ дальше своихъ предшественниковъ, указавъ на новыя стороны въ жизни Русскаго народа, которыя до сихъ поръ или не были предметомъ особыхъ изследованій, или оставлены были безъ вниманія. Павлова очень огорчило невниманіе въ нему Соловьева, тёмъ болёе. что Соловьевъ хочеть писать рецензію, и въ этой рецензіи, какъ думаетъ Навловъ, опять будетъ нападать на мелочи, оставляя безъ обсужденія то, чімь онь особенно дорожить, т.-е., взглядь Павлова на междуцарствіе и посл'ядующую эпоху до Петра Великаго. Вотъ почему, я думаю, было бы полезно обратить вамъ ваше вниманіе на диссертацію Павлова, написавъ объ ней рецензію съ свойственнымъ вамъ безпристрастіемъ и умъньемъ отдавать каждому должное. Его бы это очень утъшило, а для науки такая рецензія ваша была бы, безъ сомнинія, огромною услугой. Я думаю свазать также нёсколько словъ о книге Павлова въ Москвитяниню, если Погодинъ приметъ мою рецензію. Вчера былъ Побъдоносцевъ (Константинъ Петровичъ). Мы много объ васъ говорили; онъ очень васъ любитъ и уважаетъ. Я не успълъ отправить этого письма въ тотъ день, когда написалъ его. Послѣ того я видѣлся съ Соловьевымъ и онъ сказалъ мнъ, что точно пишетъ рецензію въ Отечественных Записках и въ ней сделаетъ о Павлов вообще хорошій отзывъ, но въ чемъ будетъ состоять этотъ отзывъ, - не сказалъ. На всякій случай я считаю нужнымъ прибавить это вамъ для свъц**в**нія" <sup>97</sup>).

Иное впечатлъніе изъ диспута Павлова вынесъ Погодинъ. "Это былъ", — писалъ онъ, — "самый скучный, какой я помню въ продолженіе тридцати лътъ, — то-есть для публики, а для нашей братьи, ученыхъ, нътъ ничего, какъ и не можетъ быть ничего скучнаго: потому что мы скучны по

преимуществу". Это Погодинъ высвазалъ печатно. Въ Диесникъ же своемъ, подъ 31 марта 1850 года, онъ записалъ: "Приготовлялся въ диспуту. Прескучный... Павловъ плохъ. О Годуновъ и говорить нечего. Объяснялся съ графомъ Строгоновымъ, очень ласковъ".

Диссертація Павлова ввела опять Погодина въ непріятную полемику съ своими ученивами. Важность предмета диссертаціи, касающагося "всёхъ вопросовъ Русской Исторіи и Русской жизни", обязала Погодина выразить печатно свое мнёніе Объ историческомъ значеніи царствованія Бориса Годунова, и онъ написаль обширную рецензію, въ воторой весьма строго отнесся въ автору сочиненія; но приступая въ разбору, Погодинъ долженъ былъ сознаться, что "живя зиму въ изгнаніи отъ своей бибдіотеки, им'єя только пособія въ XIII в'єкъ, пишучи все на память, онъ не могъ наводить справокъ даже съ н'єкоторыми своими бумагами".

Еще не читая диссертаціи, пишетъ Кавелинъ, "только по VI страницъ, гдъ говорится о Соловьевъ, да по нъвоторымъ тезисамъ, да по двумъ-тремъ ссылкамъ, мы тотчасъ подумали: достанется же Павлову отъ Нестора Русской Исторіи... И мы не ошиблись. Въ Москвитянинъ явилась громовая статья на диссертацію Павлова. Въ ней Погодинъ задаеть вопрось: стоить ли диссертація одного изъ тезисовь (7-го), выставленныхъ Павловымъ? Впечатленіе, оставляемое вритивой то, что диссертація не стоить этого тезиса. Стану говорить безъ околичностей", -- восклицаетъ Погодинъ: -- "насъ губить система, желаніе строить систему, прежде чімь приготовлены матеріалы. Молодые люди даровитые, деятельные, погибають у нась для науки. Слепець слепца ведеть, оба падають въ яму, да и благодарять другь друга, поздравляють со славою! А журнальные врикуны въ родъ Египетскихъ плакальщицъ, и праздные невъжи, которымъ нътъ дъла до науки, рукоплещутъ". Но это еще не все. "Ученые наши", - по митию Погодина, - пускаются за облака,

плавають по воздуху". Объясненіе нашего стариннаго быта н Исторіи родовымь началомь,—замівчаеть Кавелинь,—Погодину "какъ бізьмо въ глазу: онъ его стерпіть не можеть". Отъ чистаго сердца желаю Навлову,—восклицаеть Погодинь,— "исцізлиться отъ проказы родового быта, увлекшаго его въ лабиринть родовыхъ и прочихъ отношеній. Наши витязи воюють противъ авторитетовъ, чьихъ? Шлецера, Карамзина, Добровскаго, а чьи авторитеты принимають? Свои собственные! Обмізнъ для насъ невыгодный"!

Но при всей строгости, Погодинъ выразилъ автору и нъсколько одобрительных в словъ: "Это опыть молодаго человъка, подающаго о себъ прекрасныя надежды, съ примъчательными, яркими, проблесками ума, воображенія, знанія. Авторъ можетъ принести пользу Русской Исторіи, даже великую пользу, если оставить вривой путь отношеній, сбросить съ себя ихъ временное и, можетъ быть, случайное иго, отважется отъ системъ рановременныхъ, и выберется на прямую дорогу историческихъ свидетельствъ. Я вижу его талантъ, сознаю силу, любовь, и радъ отдать имъ честь при случать. А судили мы его строго, потому что ожидали отъ него много, и желаемъ ему еще больше, въ чести его имени и успъху Русской Исторіи. Можетъ быть вогда-нибудь, если не теперь, онъ скажеть и намъ спасибо! А я ему даже самъ благодаренъ за поводъ ко многимъ мыслямъ; когда я разбираю ГГ. NN., ММ., или SS., тогда голова у меня тяжельеть. я своихъ старыхъ мыслей я не отыщу, а при чтеніи его вниги у меня вароилось множество новыхъ. Разбирать его мет было досадно, но не скучно... Авторъ на пути мыслей, онъ можетъ возстановиться, исправиться. Когда онъ въ первый разъ по прівздъ своемъ изъ Кієва былъ у меня, передаль мив ивсколько своихъ мыслей, я обрадовался, увидввъ въ немъ благонадежнаго дёлателя... за лётописи, за работуи я усердно желаю ему успъха. Залогомъ этого успъха служать для меня многія мъста, даже и въ литературномъ отношенін, наприміръ: "Вічная вамъ слава, Скопинъ-Шуйскій,

Шейнъ, Голицынъ, Полтевъ, Ляпуновъ, Пожарскій, Мининъ, Гермогенъ, Діонисій, Палицынъ, Филаретъ. Вы возбудили горячее сочувствіе въ идет порядка и мира въ духовенствъ, съверо-восточныхъ промышленныхъ общинахъ, служилыхъ людяхъ. Преимущественно вспомоществуемые ими, вы ввели отчизну въ міръ новый, лучшій: укротили крамолу. содъйствовали восшествію на престоль царей Московскихъ благоцвътущей отрасли благороднаго ворени Романовыхъ. Ненаглядныя твни минувшаго, предвъстницы Истровскаго преобразованія!.. Почтимъ ихъ память благогов'вйно!.. Въ пору закръпленія всьмъ казалось, что промышленникъ теряеть только возможность переходить съ мъста на мъсто, не болье... Исторія, овладъвъ личною мыслію Годунова, возвела его въ необходимое условіе дальнъйшаго общественнаго развитія... Изрядный правитель, самъ того не зная, давалъ посылку, изъ которой Никону возможно было извлечь следствіемъ неестественное возвышеніе, въ своемъ лиць, власти патріаршей... Съ древнъйшихъ временъ, почти въ каждое государствованіе выважало съ запада множество иноземныхъ благородныхъ родовъ въ Москву на службу, съ своимъ взглядомъ на вещи, своими привычками. Правда, эти выходцы и ихъ потомки скоро русъли, тъмъ не менъе ихъ иностранный типъ, внутренній и вибшній, должень быль непремонно вліять на нашихъ первостепенныхъ людей служилыхъ, особенно, если примемъ въ соображение, что вывзды въ Москву иноземныхъ благородныхъ родовъ продолжались, втеченіе в'яковъ, безпрерывно... Душный гробъ, сложившійся изъ досокъ многолістняго родоваго дерева, разверзся; Русское общество, мнимо умершее. воскресло къ новой нравственной жизни... Вообще, вогда въ обществахъ обнаруживается потребность нравственнаго возрожденія, можеть въ нихъ возникнуть двоякое чаяніе, двоякая надежда. — Являются въ обществъ люди, начинающіе сътовать по старинъ: имъ кажется, что было лучше, что его можно воротить. Они забывають или не понимають весьма простой истины, что общество, подобно отдельному неделимому, не въ состояніи сділать ни одного шага назадъ на пути своего развитія, что прожитый возрасть не воскресаеть ви для лица, ни для народа. Подлів поборниковъ старины возвышають свой голось люди совершенно противоположнаго образа мыслей, боліве візрующіе въ будущее, нежели въ минувшее... Въ исходів XVI-го столітія, были на Руси представители обоихъ направленій. Иначе и быть не могло, потому что оба способа пониманія общественнаго преобразованія имівють корень въ глубинів природы человівческой".

## XXVI.

Въ заключение своей рецензіи на диссертацію Павлова, Погодинъ счелъ нужнымъ опять въ назидание молодымъ людямъ сказать нъсколько словъ вообще о Руссвой Исторіи и различныхъ взглядахъ на нее. "Слова мон", — писалъ онъ, — "отнюдь не будутъ относиться въ особенности къ Павлову: пусть примутъ ихъ къ свъдънію . молодые изследователи, настоящіе и будущіе, какъ выраженіе опыта многольтняго, - и воспользуются ими, кто какъ заблагоразсудить. Ни въ какомъ народъ иътъ такого отвращенія отъ формы, какъ въ Русскомъ; ни въ какой Исторіи нътъ такого -отсутствія формы, какъ въ Русской; и въ этомъ отношеніи Русская Исторія представляєть совершенную противоположность съ Западной: тамъ господствуетъ форма, и ей приносятся всявія жертвы; тамъ форма считается главнымъ условіемъ счастія гражданскаго и человівческаго, и западные народы, Французскій въ особенности, ищуть ее безъ памяти, отъ утра до вечера, и мучатся: сколько, напримъръ, однъхъ конституцій перемінили они съ 1789 года! Самые умные, самые добросовъстные иногда люди трудятся надъ ними, напрягаютъ вст свои силы, -а нътъ, не выходитъ ничего, для самихъ, удовлетворительнаго, и последняя казалось, лучшая, подвергается на другой день послъ обнародованія, еще большимъ нареканіямъ и пересудамъ, нежели прежняя, - и опять при-

нимаются за работу несчастной иксіоны. (Въ наукахъ тъ же явленія). Въ Русской Исторіи другая крайность: форма искони ставится ни во что: у насъ ничего не бывало положительнаго, опредъленнаго, и въка проходили, въ продолжение коихъ не сыщешь въ лътописяхъ ни одной аповегмы, развъ занесенной по вътру съ Запада. При всякомъ правилъ у Русскаго человъка бываетъ непреодолимое желаніе ниться изъ-подъ него, а не сообразоваться съ нимъ, и они становятся часто указаніями не того, что ділается, а на оборотъ, чего не дълается. Съ другой стороны, многое происходить въ Русской Исторіи большею частію неожиданно, вопреки всёмъ разсчетамъ и соображеніямъ, действіемъ Руссваго Бога, который и живеть въ народномъ сознаніи: пользу принесеть иногда врагь, а другь насолить; зимою грянеть громъ, а лътомъ завернетъ такая стужа, что надъвай шубу. Стоитъ вспомнить только о нашествіи Монголовъ или о войнъ 1812 года, — а чтобъ всего разительные показать характеръ чудеснаго въ Русской Исторіи, о коемъ писалъ я еще въ 1833 году, то я спрошу: могъ ли царь Алексей Михайловичь, даже призвавь на совъть тънь своего отца Михаила Өеодоровича и деда Филарета Никитича, могъ ли, говорю, царь Алексей Михайловичь, вмёстё съ царицей Натальей Кириловной, угадать и ожидать, чтобъ у него родился такой сынь, какъ Петръ І? Прочтите Царскіе Выходы, изданные Строевымъ, да какой-нибудь томъ писемъ Петровыхъ или его Марсову книгу! Или разберите Вавилонское замѣшательство въ Русскомъ языкъ времени Петрова, и угадайте по логикъ, что законы этому языку принесеть изъ Холмогоръ рыбачій сынъ. Ломоносовъ. Или объясните, какъ продолжить и привести въ исполнение многія мысли Петра I могла принцесса, родившаяся въ Ангальтъ-Цербстъ? И потому, чтобъ, при такомъ характеръ Русской Исторіи, подводить происшествія, особенно, когда дойдетъ дъло до подробностей, подъ симметрическія формулы, надо непремінно укладывать ихъ на Прокрустово ложе, обрубать ихъ. вытигивать, иныя же п со-

встмъ изъ Исторіи вонъ. И что же получится вслъдствіе всёхь сихъ истязаній, всёхь сихъ мучительныхъ пытокъ и отчаянныхъ операцій? Мы переведемъ Русскую Исторію на Французскую, Немецкую, Англійскую, вообще Западную, какъ переводять у насъ Французскіе водевили на Русскіе нравы. (Вотъ тогда-то можно будетъ сказать истати: traduttore traditore). Мы заставимъ нашихъ предковъ подражать заднимъ числомъ Западнымъ народамъ, тогда какъ подражатели-то собственно мы, а они, хорошо ли, дурно ли, шли своею дорогою, ни шатко, ни валко, ни на сторону. Отыскивать этотъ путь, показывать его своеобразность, его прямоту и кривизну. - вотъ гдъ задача для таланта, для ума, для мыслящаго Русскаго историка. Какая прекрасная, Европейская задача! По шагу объяснить этотъ путь — и тутъ уже есть достоинство, заслуга, честь. Но нъть! Мы хотимъ полной системы, полной теоріи; теорія, система, обольстительны для молодого человъка, для молодаго ученаго, -и вотъ являются ретивые юноши, которые съ плеча, начинають рубить и косить, не помня, что для теоріи и системы даже не приготовлены еще, не очищены, не обработаны критикою необходимые матеріалы. Бываль я на своемь в'вку свидетелемь подобныхъ замъщательствъ. Пусть вспомнятъ читатели шволу Свептическую, школу Славянскую и прочія, съ коими я ратоваль. Самъ даже я подаль поводъ къ двумъ явленіямъ этого рода, кои считаю двумя своими смертными учеными гръхами, и искупить долженъ, по наложенной на себя эпитимін, по крайней мірів двумя лишними томами Изслѣдованій" 98).

Между тымь, Кавелинь помыстиль въ Отсственных Записках весьма лестную для П. В. Павлова рецензію на его книгу, "привытствуя молодаго ученаго за его несомныный историческій таланть и вполны научные пріемы изслыдованія; при чемь не замедлиль еще разь задыть Погодина <sup>99</sup>), по поводу напечатанной имь вышеупомянутой рецензіи на книгу Павлова. Это возбудило опять между учителемь и ученикомъ

полемику, ареной которой для Погодина быль Москвитянинь и на страницахъ его появилось Посланіе къ Кавелину.

Кавелина: "Собственно для назиданія г. Погодина, въ первый и посл'єдній разъ, постараемся объяснить ему, откуда взился новый взглядъ на Русскую исторію и въ чемъ онъ заключается".

Погодина: Благодарю усердно добраго наставника за его намърение вразумить меня, напрягаю все свое внимание, слушаю...

Кавемина: "Какую мы ни возьмемъ исторію, древняго или новаго народа, во всякой мы непремѣнно найдемъ связность, стройность явленій. Вникая въ эту связь и стройность, мы открываемъ и ихъ причину"...

Потодина: Позвольте мит замътить вамъ, мой добрый наставинить, что вы выразили эту общую мысль нъсколько неосторожно, неточно: во всякой исторіи должна быть, и въ самомъ дълъ есть, примъчается, связность и стройность явленій, но найти и показать эту связность и стройность. -- а еще болве открыть ихъ причину, есть двло, есть жизнь науки, которая далеко еще не достигла своей цёли ни въ какой области. Передъ нашими глазами проходять день за ночью, лъто за весною и зима за осенью, мы видимъ связпость и стройность этихъ явленій, но законы небесной механиви находить только Лапласъ; Римская исторія давно была извъстна въ своей послъдовательности и связи, но причины возвышенія и упадка Римлянъ отыскиваетъ только Монтескье, и то не безъ ошибокъ: Какая, напримъръ, связность и стройность, наружная и внутренняя, жившихъ въ глуби Азіи Татаръ въ XIII стольтін съ Русскими внязьями, которые объ пихъ не имъли никакого понятія, или между оргіями одного Женевца и бытомъ древней Руси, - найти не всякой вдругъ сможетъ.

Кавелинз: "Вникая въ эту связь и стройность, мы открываемъ и ихъ причину; мы замъчаемъ, что вся Исторія приводится къ одному или нъсколькимъ главнымъ началамъ,

основаніямъ, которыми и объясняются всѣ явленія въ жизни этого народа, опредѣляется ихъ связь и послѣдовательность".

Потодина: Нёть, мы завлючаемъ, мы предполагаемъ, что должно быть, пожалуй, одно или нёсколько (одно или нёсколько!) началь, основаній, но не только мы не открываемъ ихъ, но они еще никёмъ нигдѣ не открыты въ Исторіи, ни въ древней, ни въ новой, хотя и можно указать на нёкоторые замёчательные частные опыты. Было говорено нёсколько разъ и объ этихъ началахъ, напримёръ: есть одинъ законъ, по коему образуется человёчество,—но въ каждомъ народѣ ходъ сего образованія измёняется вслёдствіе разныхъ внёшнихъ обстоятельствъ, и дёло частнаго историка показать, какимъ образомъ и по какимъ причинамъ происходитъ измёненіе, какъ отражается въ частныхъ явленіяхъ общій законъ (въ 1836 г. и проч).

Кавелина: "Стало-быть, чтобъ понять ходъ Исторіи какого бы то ни было народа, надо подм'єтить главныя начала, проходящія чрезъ жизнь этого народа".

Погодина: Надо подмѣтить главныя начала, и все будетъ понято! Кавъ это легво, просто и ясно! Въ Исторіи какого же народа подмѣчены главныя начала, спрошу я своего назидателя, и какая понята въ своемъ ходу? Если замъчено, что въ Римѣ господствовало политическое, гражданское, внѣшнее начало, а въ Греціи духовное, внутреннее, то развѣ этими началами объяснена ходъ ихъ Исторіи? развѣ не понадобились другіе труды?

Кавелинг: "До последняго десятилетія объ открытіи этихъ началь въ Русской Исторіи никто не думаль".

Погодина: Нѣтъ—думали, напримѣръ: Удивительна и поучительна Русская Исторія, столько отличная отъ Исторіи всѣхъ прочихъ государствъ, представляющая столько явленій безпримѣрныхъ, новыхъ. Выразумѣть всѣ сіи явленія, объяснить ихъ въ послѣдовательномъ порядѣѣ, подвести ихъ подъпараллельныя линіи прочихъ исторій, сравнить ихъ между собою, повазать сходства и отличія, изслѣдовать причины тъхъ и другихъ: какая задача можетъ быть важнъе для мыслящаго историка? (въ 1832 году).

Кавелина: "По крайней мы не видали и не знаемъ ни одной попытки.

Погодина: Это правда! ни у вого не было силы отврыть такія начала, ни у вого не было дерзости думать, что онь открыль ихъ! Я съ своей стороны думаль всегда, что гораздо полезнье, успышные, безопасные обработывать самое содержаніе Исторіи, и даже вообще объ этой наукы выразился такъ: философъ можетъ имыть идеаль, систему отвлеченную Исторіи (прошедшей и будущей), но сія система мертва безъ положительнаго приложенія. Въ Исторіи царствоваль досель эмпиризмъ—и необходимо. Только съ эмпирическими познаніями можно строить системы. Пусть работають эмпириви, собирають, очищають, распредылють событія: тогда изъ самой Исторіи явится и разовьется ея система. Прикладывать Исторію въ готовой теоріи—тоже, что класть ее на Прокрустово ложе (1827 г.).

Далѣе, Кавелинъ съ любезною снисходительностью, воторая приноситъ ему честь, отклоняетъ обвиненіе отъ прежнихъ историковъ. "Конечно",—говоритъ онъ, — "въ этомъ никто не виноватъ. Всякое время имѣетъ свою задачу" и проч.

Кавелинг: "Въ это-то время, когда въ нашей исторической литературъ господствовалъ хаосъ, когда разные взгляды бродили нестройно и наугадъ, и до очевидности ясно стало, что безъ строго-научнаго систематическаго воззрънія наука Русской Исторіи не можетъ идти дальше"...

Погодина: Хаоса не было въ той наукъ, которую обработывалъ ПІлецеръ и Карамзинъ, не говоря о прочихъ, — прерву я урокъ, — и взглядовъ никакихъ не бродило, а были развътолки о нъкоторыхъ частныхъ предметахъ, внъ всякой системы. Наконецъ, позвольте мнъ употребить противъ васъваше же оружіе: въ Русской Исторіи былъ Эверсъ, котораго вы сами ставите въ главу угла, и который имълъ уже послъ

дователей и продолжателей, Неймана, Рейца! О вакомъ же хаост вы говорите, — но не въ томъ дъло. Прочтите рецензію Полевого на исторію Карамзина, и вы найдете тамъ точно такіе же возгласы о хаост Русской Исторіи до его нелъпицы. Прочтите разсужденія Каченовскаго съ школою скептическою, и вы найдете опять эти возгласы также съ заключеніемъ, что мы стоимъ на прагт великихъ преобразованій въ Русской Исторіи. Это все только слова. Хаосъ былъ нуженъ Кавелину только для того, чтобъ эффектите озарить Русскую Исторію солнцемъ родового быта, а сцена съ бродячими взглядами нужна была, чтобъ вывести тріумфаторовъ съ большою славою.

Кавелина: "Въ это время... некоторымъ молодымъ любителямъ Русской Исторіи (вотъ они, вотъ они! прив'втствуемъ, привътствуемъ!)... пришла въ голову мысль взглянуть на патріархальные элементы Русской жизни, на которые, въроятно, по ихъ общензвъстности и близости никто еще не обращалъ надлежащаго вниманія и пытливаго ученаго взгляда. Конечно, много разъ и прежде придавался Руси эпитетъ — патріархальная; но что собственно значить патріархальный, и чэмъ именно отличается отъ непатріархальнаго, этого никто еще до того времени не потрудился объяснить... На это название многие натольнулись инстинктомъ, чутьемъ, не давая себъ въ немъ яснаго отчета. Между твиъ, если этотъ эпитетъ могъ быть приданъ быту цълаго народа, характеризовать его, то уже во всякомъ случав онъ заслуживаль особеннаго вниманія: то, что характеризуеть. должно завлючать въ себъ объяснение всъхъ особенностей характеризуемаго предмета. И такъ, не въ патріархальныхъ ли элементахъ, которые и доселъ такъ присущи намъ, должно искать объясненія разныхъ событій и явленій въ нашей Исторіи, пока необъяснимыхъ и непонятныхъ! Не въ нихъ ли лежитъ ключъ, съ помощью котораго раскроется внутренняя связь происшествій, эпохъ и періодовъ Русской Исторіи? не въ нихъ ли затаенъ родникъ, изъ котораго текуть многообразные источники нашей исторической жизни"?

Иогодина: Довольно! Позвольте послушному ученику, хоть подражан вамъ, возвысить свой голосъ. Здёсь, милостивие государи, нъкоторые молодые любители Русской Исторін. заключается ваша капитальная ошибка. Вы подумали, что однимъ свойствомъ, какимъ бы то ни было. можно объяснить всю Исторію какого бы то ни было народа. Ніть. человъвъ, народъ, государство, Исторія, -- сложны: они заключають много свойствь (этой категоріи), конми условивается ихъ бытіе и развитіе. Патріархальность, или, лучше, гемейность, положимъ, есть одно изъ главныхъ п отличій Русской Исторіи и Русскаго народа, — и это. какъ вы говорите сами, замъчено было давно многими.но есть еще и другія столь же коренныя свойства и отличін. Следовательно, искать въ одномъ свойстве причину всъхъ явленій, исключать прочія коренныя условія, пропускать ихъ дъйствія, — система, ведущая къ безпрестаннымъ заблужденіямъ, неправильностямъ, оппибкамъ, общимъ и частнымъ, какъ доказано Исторіей всёхъ наукъ. Это почти все равно, какъ некогда все воздушныя явленія Физики объясняли электричествомъ, или медики приписывали происхожденіе всіхъ болізней, то одной причині, то другой. Благоразумнъйшіе однакоже утверждали всегда, что универсальнаго лекарства нътъ, вавъ нътъ и философскаго камня. Это вамъ подно замъчаніе, а воть и другое: патріархальность или, по моему, семейность, есть одно изъ отличительныхъ явленій въ Русской Исторіи, — тавъ надо же прежде всего объяснить его, откуда оно явилось, и въ чемъ именно проявляется? Латве-почему семейность у насъ проникла, осталась въ Исторіи тавъ, а въ Германіи, Франціи, Англіи, иначе, между тымь какъ, разумиется, во всихъ государствахъ Исторія началась одинаково этою семейностью; какое, напримъръ, сходство или различіе между нашею семейностью и Шотландской. Русская жизнь отличается семейностью, Французская общественностью, Англійская личностью-это явленія, милостивые государи, следствія, а не причины, концы, а не начала.

Никто не думаль объяснять Французской Исторіи общественностью или Англійской личностью, а указать присутствіе семейности, общественности или личности въ той, другой или третьей Исторіи, нужно, полезно, необходимо, какъ въ познаніи того или другого вещества, необходимо опредѣленіе всѣхъ ингредіентовъ. Послѣ этого предоставляю судить читателямъ о вашихъ вопросахъ: не въ патріархальныхъ ли элементахъ... должно искать объясненія... не въ нихъ ли затаенъ родникъ, изъ котораю текутъ многообразные источники нашей исторической жизни... не въ нихъ ли лежитъ ключъ, съ помощію котораю раскроется внутренняя связь происшествій, эпохъ и періодовъ Русской Исторіи? Много ключей можетъ входить въ замокъ, но не всѣ отпираютъ: иные только что вертятся.

Кавелина: "Нъкоторые опыты объяснить намъ древивйшій быть патріархальнымъ элементомъ были уже сдъланы: Эверсъ воспользовался имъ и съ большимъ успъхомъ, толкуя первыя страницы літописи и Русскую Правду".

Мив важется, вы ошибаетесь, милостивые Погодинъ: государи, приписывая это намфреніе Эверсу, котораго я нитьть честь разбирать въ 1827 году, при первомъ появленін его вниги. Не имію теперь времени, прочтя вашу рецензію вчера, и пипіучи отв'ять вамъ нын'я, пересмотр'ять его вновь и провърить свое понятіе, и потому передамъ свою мысль объ Эверсъ, какъ она есть: Эверсъ далъ намъ логическую подкладку подъ первыя страницы нашей Исторіи, но не объясниль ее. Прибавлю примеръ: есть формула для Исторіи всёхъ западныхъ государствъ: феодализмъ, монархія, хартія, -- и есть отвлеченное, а ргіогі, объясненіе, какъ эти формы должны были одна за другою следовать, но разве это объясненіе объясняеть Исторію Французскую, Англійскую, Немециую? Неть, это только пособіе для ума, усповоеніе, не болъе.

Кавелина: "Но это были отрывочныя попытки. Нельзя ли возвести ихъ въ цълое и объяснить этимъ элементомъ всю древнюю Исторію Руси? Она такъ непохожа па всъ другія

Исторіи, такъ необъяснима изъ общихъ началъ Исторіи другихъ народовъ, и какъ нарочно именно тѣхъ, въ жизни которыхъ слабы патріархальные элементы. Вотъ какія размышленія вызвали новый взглядъ, столько нелюбимый, Богъ знаетъ почему, г. Погодинымъ".

Погодина: Вы видъли причины, по которымъ я не соглащаюсь съ вашими размышленіями, а почему не люблю я вашего взгляда, такъ я скажу вамъ это теперь, если угодно, или лучше, вы сказываете сами.

Кавелина: "Остановившись на этой мысли, тѣ же молодые любители Русской Исторіи начали послѣдовательно вникать въ между-княжескія отношенія, въ мѣстничество, въ древнюю систему управленія—словомъ, во всть главнѣйшія явленія древней Русской народной жизни, и къ величайшей своей радости нашли, что патріархальнымъ элементомъ эти явленія объясняются очень просто и естественно, что различные ея эпохи, періоды и явленія суть не что иное, какъ различныя видоизмѣненія одного и того же патріархальнаго элемента.

Погодина: Любители Исторіи... стали вникать... во всв явленія... и нашли... что они объясняются очень естественно!.. Въ этихъ словахъ вашихъ завлючается приговоръ вамъ! Не слишкомъ ди легко объясняется Исторія по вашей методь: стоить подмытить, приложить, все дъло! Неужели вы не чувствуете, что върно здъсь есть логическій оптическій обманъ? Такъ легко и скоро мудреныя задачи не ръшаются. Вотъ почему не люблю я новаго взгляда! Взглядъ этотъ-ложный, по моему мнвнію, вышеизложенному; на этотъ взглядъ происшествія представляются въ превратномъ видъ; вы не сказали никакой новой мысли; вы не объяснили ничего, а между тъмъ вы закричали и во множество голосовъ: мы сбили, мы решили, мы объяснили. до насъ не было ничего! Такіе крики и возгласы должны были произвести негодованіе, -- множество явившихся подражателей или посл'вдователей (точно такихъ, какіе были въ школь скептической) должно было возбудить противодыйствіе,—

особенно если еще присоединились въ тому des circonstances aggravantes! Вы теперь сознаетесь, что были "увлеченія", "врайности", "неправильныя примѣненія". Вы говорите, что "изслѣдователи, трудящіеся надъ Русской Исторіей съ точки зрѣнія патріархальнаго или родового начала, съ каждымъ днемъ болѣе и болѣе излечиваются (sic!) отъ крайности и односторонности". Прекрасно—я ихъ поздравляю, радуюсь, и надѣюсь, что излечась совершенно, они принесутъ пользу Русской Исторіи, а за что же ругать лекарства и лекарей? Но я боюсь, что Кавелинъ и здѣсь предложитъ мнѣ роковой вопросъ: гдѣ же лекарство? Кто же лекарь? Неужели г-нъ Поголинъ!"

Кавелина: "Мы бы поняли еще негодованіе именитаго вритика противь новыхъ трудовъ, написанныхъ подъ вліяніемъ проказы родового быта, еслибъ онъ хоть однажды серьезно, систематически опровергъ новыя воззрѣнія, показаль ихъ ничтожность и нелѣпость, а ученые, несмотря на то, продолжали бы итти по тому же пути, не слушая ни замѣчаній, не обращая на нихъ никакого вниманія. Но Погодинъ этого не сдѣлалъ".

Погодина: Воля ваша говорить, что угодно, но миж кажется, что съ самаго начала, исчисливъ вамъ всё междуусобныя войны и показавъ собственными словами, не только лътописателей, но и самыхъ дъйствующихъ лицъ, что онъ ведены были за волости, а не за старшинство; что, напротивъ, старшіе князья говаривали младшимъ: возьми себъ Кіевъ, а миж дай волость такую то; что ни объ одной не встръчается свидътельства, намека, противоположнаго, — миж кажется, говорю, что я доказалъ неосновательность вашего мижнія, въ самомъ важномъ пунктъ, о междукняжескихъ отношеніяхъ. Немного нужно труда для опроверженія и прочихъ вашихъ объясненій, напримъръ, — въ мъстничествъ служба имъетъ высшее значеніе передъ родомъ. А о дальнъйшихъ приложеніяхъ говорить нечего, куда они повели: стоитъ только вспомнить изгоевъ Калачова (которому впрочемъ я отдаю полную справедливость за его другіе труды, добросовъстные и благородные), и боярскихъ дътей Павлова (въ талантъ котораго я также никогда не сомнъвался). Вотъ и новая причина, почему не люблю я новаго взгляда: имъ увлеклись такъ или иначе даже нъкоторые почтенные и талантливые молодые люди, теряя даромъ много времени и силы. Что касается до новой исторической Литературы Кавелина, я. право, не знаю, какія сочиненія именно къ ней относятся. Шульгинъ, напримъръ, принимаетъ родовой бытъ совершенно въ предълахъ здраваго смысла. Но, положимъ, я не разобраль до сихъ поръ новаго мивнія съ должнымъ вниманіемъ и обстоятельностью; отрицая, я увлевся самъ до другой крайности-забудемъ прошлое-укажите мив, прошу васъ, теперь книгу, статью, въ которой оно выражено наимсеве, наиопредвлениве, и я даю вамъ слово, не смотря на совершенный недостатокъ во времени, по настоящему положеню моихъ главныхъ занятій, разобрать ее во всёхъ подробностяхъ. Вы осуждаете мой образъ выраженія—я пришлю по адресу мой разборъ въ рукописи, предоставляя вамъ право исключать всв слова для вась непріятныя (какія у меня нечально сорвались бы съ языка), -и напечатать, гдф вамъ угодно.

## XXVII.

Въ своей полемикъ съ Погодинымъ объ Историческомо значении царствованія Бориса Годунова, Кавелинъ въ своей рецензіи на книгу Павлова не довольствовался одною историческою критикою, но шелъ дальше, "въ область исихологів личной", и Погодинъ не оставилъ этого безъ вниманія.

"Встръчая", — говоритъ Кавелинъ, — "на страницахъ Москоштянина одни возгласы противъ себя презрительные, отрывистые отзывы о своихъ трудахъ, что должны подумать молодые ученые?"

Погодинъ отвъчалъ: во-первыхъ, здъсь неправда! Моло-

дые ученые, вакъ гг. Бъляевъ, Калачовъ, Буслаевъ, Григорьевъ, Шульгинъ, Забълинъ и проч. и проч., встръчаемы были при всякомъ ихъ трудъ со всъми возможными знаками одобренія, радушія и похвалы".

Укажите мив на одинъ умышленно - несправедливый отзывъ, о вомъ бы то ни было. Можетъ быть, принимая слишвомъ горячо въ сердцу разныя вопіющія, по моему разумвнію, нелвпости о Русской Исторіи, опасаясь вреда для нихъ или по врайней мврв задержанія ея успвховъ, я выражался рвзко (въ чемъ впрочемъ всегда извинялся); но никогда не сврыль я ни одного доказательства противниковъ, никогда не старался растолковать ихъ криво, —и если въ чемъ ошибался, то всегда былъ готовъ сознаться въ своихъ ошибкахъ.

Объ опытъ Павлова, о которомъ идетъ споръ, отозвался я вотъ какъ, по сознанію самого Кавелина: "Это опытъ молодого человъка, подающаго о себъ прекрасныя надежды, съ примъчательными, яркими проблесками ума, воображенія, знанія. Авторъ можетъ принести пользу Русской Исторіи, даже великую пользу" (за этимъ слъдуютъ условія sine quibus, разумъется, поп)... Чего же болье?

Вы говорите, что мое оскорбленное самолюбіе побуждаетъ меня отзываться невыгодно о нѣкоторыхъ трудахъ молодыхъ ученыхъ. Спрашиваю—о чьихъ же? Напротивъ,—самолюбіе мое (еслибъ оно играло здѣсь роль) получаетъ безпрерывное удовлетвореніе отъ подтвержденія на дѣлѣ моихъ словъ, кои произносилъ я, стоя на стражѣ Русской Исторіи, а именно: Была школа Козарская и Черноморская— и я имѣлъ честь бороться, еще въ 1825 году, да не съ г-ми NN., ММ., SS., а съ Эверсомъ, и Эверсъ отказался отъ Козарства, и обломки своихъ убѣжденій передалъ Нейману, который также былъ разобранъ мною окончательно, послѣ чего Черноморцы умолкли. Явилась школа скептическая. Тринадцать разсужденій ея я разобралъ подробно, и школа скептическая исчезла; вы сами не упоминаете даже объ ея существованіи, хотя г. Скром-

ненко \*) немного уступалъ вамъ въ смелости и прочихъ достоинствахъ. Явилась швола отрицательная, которая не признавала Русской Исторіи до Петра; Москвитянина объявиль ей войну. Многіе сотрудники вмісті со мною впродолженіе семи-восьми льть твердили противное, —и воть, въ Отечественных Записках являются нынё очень часто статьи изъ древней Русской Исторіи, а Современник вступается за Нестора, вміняя себъ даже въ честь эту оборону. Ратоваль я съ Славянистамии отъ нихъ уже несколько летъ не слыхать ни одного слова. Наконецъ, явилась последняя школа резонерства, умиичанья, съ громвими возгласами, съ надменными претензіями и съ совершеннымъ недостаткомъ положительныхъ свъдъній. Я подаль ей совыты, сколько мны помнится, очень умыренные, въ 1845 или 1846 году, - и объяснивъ ей дело, предрекъ ей неудачу, кромъ Кавелина, въ коемъ замътилъ болъе ясности и последовательности, — и предречение сбывается предъ нашими глазами: самъ Кавелинъ не знаетъ, кажется, вакъ ему отдълаться отъ родового быта, и вмъсто родового быта употребляеть патріархальность, а развѣ патріархальность и родовой быть -- одно и тоже? Другіе усердные послѣдователи довели родовой быть до неленостей, absurdum, и этотъ призракъ становится теперь смёшнымъ. Теперь порядочные изследователи боятся уже употребить это слово, чтобъ не сорвать невольной улыбки. Теперь надо опасаться, чтобъ реакція не увлеклась слишкомъ далеко, и чтобъ не стали отвергать родового быта и тамъ, гдв онъ двиствительно быль, послъ неудачныхъ опытовъ гг. NN, MM. и SS. искать его тамъ, гдъ его не было.

И такъ: Козарство уничтожено, Черноморство предано забвенію, Скептицизму поставлены границы, Славянство умолкло, Отрицательность возвращается на прямую дорогу, Резонерство колеблется,—не позволять ли мнѣ сказать объ этихъ результатахъ: quorum pars fui. И если позволять, то имъю

<sup>\*)</sup> С. М. Строевъ.

ли я полное право гордиться такими результатами, оставляю на судъ друзей Русской Исторіи.

Нътъ, милостивый государь, не осворбленное самолюбіе внушало мић мои ръчи, а глубовое, внутреннее огорченіе о томъ, что заблудились тв именно люди, отъ которыхъ я надъялся дъла; что увлевлись обстоятельствами или собственными побужденіями именно тв люди, отъ которыхъ я надвялся истиннаго прогресса въ Русской Исторіи, вврнаго отчетистаго поступленія впередъ. Разумбется, я ожидаль оть нихъ слишкомъ много; слишкомъ велико было бъ мое ученое счастіе, еслибъ оправдалась вполнъ моя надежда, еслибъ исполнилось совершенно мое желаніе! За то и ошибиться въ такой степени-было слишвомъ тяжело, слишвомъ несчастливо. Двадцать разъ согласился бы я лучше ошибиться и о Несторъ, и о Козарахъ, и о Норманнахъ. Нравственное тяжелое потрясеніе произвели во мив они своими неожиданными выходками всякаго рода, которое отзывалось, можеть быть, и въ моихъ статьяхъ, и отъ котораго я теперь только усповоился, — а толки о родовомъ быть, право, не стоятъ болье журнальной статьи или минутной досады!

"Боязнь быть опереженнымъ", вы приписываете мнѣ, ми-лостивые государи!

Добрый путь, "господа", добрый путь, — но воть бъда, что вы убъжали не далеко, и все еще на глазахъ у меня, только не впереди, а по сторонамъ, и я вижу ясно всв извилины вашихъ заблужденій, вижу даже, какъ нѣкоторые изъ васъ, не добъжавъ ни до чего, возвращаются назадъ усталые, недовольные... Не боюсь я опереженія, а желаю, ожидаю, зову, чтобъ кто-нибудь, NN., MM., или SS., ступилъ тотъ или другой шагъ, котораго я, по натурѣ изслѣдованій, въ постепенности развитія вопросовъ, ступить иногда не смѣю, не имъю силы или воли. Я чувствую это часто, во многихъ вопросахъ, — слѣдовательно, ни что не было бы мнѣ такъ пріятно, какъ еслибъ NN., MM., или SS., съ свѣжими силами, не потративъ столько труда на прохожденіе пути

до этихъ моихъ точекъ препинанія, помогъ мий перейти ихъ, потому что за этими промежутками я могъ бы идти еще съ своимъ запасомъ далбе. И я надбюсь, по всфмъ примфтамъ, что еще доживу до этого удовольствія: всякій годъ появляются делатели, которые беруть по одному предмету Исторіи, и обділывають его, безь фантазій, безь неліныхь предубъжденій, безъ шальныхъ притязаній и своими работами подвигають науку впередь. Укажу на трудь Иольнова о льтописяхъ, Осокина о пошлинахъ, Шульгина о женщинъ, Иванишева о Курбскомъ, Савельева о Мугаммеданской нумизматикъ, Бъляева о древнемъ войскъ, Горскаго о нъкоторыхъ духовныхъ лицахъ, Забълина о частной жизни царей. Найдутся современемъ и такіе, которые, вникнувъ въ мои изслёдованія, съ дучшими и разнообразнёйшими приготовительными свъдъніями, пойдутъ по моему пути и приблизятся въ желанной цёли.

Наконецъ, вы стращаете меня "отсталостью и несостояніемъ въ наукъ". Есть Малороссійская поговорка: послъ насъ не будетъ насъ, будутъ люди, да не мы. Наука живетъ и развивается безпрерывно. Мы прошли дальше нашихъ отцевъ; наши дъти пойдутъ дальше насъ. Посвятивъ всю свою жизнь одному труду, не развлекаясь никакими другими занятіями, готовый отдать (и отдающій) отчетъ соотечественникамъ въ каждомъ своемъ днъ, не только годъ, я совершенно спокоенъ, и вслъдъ за Педаретомъ, который воскликнулъ: хвала богамъ, что въ Спартъ нашлось триста гражданъ достойнъе меня, —я всегда буду очень радъ, если не двое или трое, а триста изслъдователей опередятъ меня на общирномъ полъ Русской Исторіи, и если я успъю увидъть это поле воздъланное, какъ бы мнъ желалось, къмъ бы то ни было. Я утъщусь,

на наши глядя соты,

Что въ нихъ и моего хоть капля меду есть."

Погодинъ счелъ долгомъ защитить противъ Кавелина и свой историческій методъ. "Осыпавъ меня бранью", — пишетъ

Погодинъ, — (а за что, за что?) Кавелинъ произноситъ смертный приговоръ даже моему методу историческихъ изслёдованій. А мой методъ — собирать изъ всёхъ памятниковъ всё свидътельства о всякомъ предметъ разсужденія, и на основанін всёхъ мість сравненных и объясненных дёлать о немъ заключеніе, а собраніе заключеній о всёхъ вопросахъ Исторіи представлять философамъ, какъ матеріалъ для построенія какихъ имъ угодно системъ. Спрашивается — вакой методъ простъе. естественные, благонадежные? Кавелины старается обнести этоты методъ предъ глазами молодыхъ друзей Исторіи. И вотъ, вступаясь за этотъ методъ, объщающій величайшую пользу наувъ, я решился разобрать обстоятельно его выходки, и показать, что безъ этого метода, "не считая годовъ", не изучивъ сторицею источниковъ, не сообразивъ всёхъ разнообразныхъ свидётельствъ о предметахъ разсужденій, съ одной фантазіей и логивой, можно найти стороннивовь Өеодору, зачислить къ отсталымъ Сильвестра, объявить Грознаго прогрессистомъ, целое сословіе боярскихъ детей выставить какими-то сиротами, - можно кричать громко, писать много, н не сказать nuvero."

Свою полемику съ Кавелинымъ Погодинъ заключаетъ замѣчаніемъ: "Принимавшись три раза за рецензію Кавелина, я ниѣлъ случай перелистовать и всю внигу Отечественных Записокъ, гдѣ она напечатана. Тамъ помѣщена еще статья о Москвитянинъ. Это никуда негодный журналъ, по мнѣнію Отечественных Записокъ—и Смѣсь пуста, и Наукъ нѣтъ, и Повѣстей (!!!!?) не бывало, и проч. и проч. Я вспомнилъ одно давнишнее объясненіе Булгарина, почему въ октябрѣ и ноябрѣ журналисты бранятъ особенно другъ друга, и улыбнулся, читая выходку Отечественных Записокъ. — Не слишкомъ ли она стара, пошла, неловка! Что касается до меня, найдя въ Отечественных Запискахъ множество разнообразныхъ свѣдѣній и ничего противнаго кореннымъ, литературнымъ и историческимъ убѣжденіямъ, выраженнымъ въ программахъ Москвитянина, начиная съ 1841 года, я рекомендую теперь этотъ

журналъ своимъ читателямъ (равно какъ и Сооременника, тѣмъ больше, что онъ и за Нестора вступается). Принадлежа къ школѣ Карамзина, который въ свое время сказалъ: хорошо, что наша публика и романы читаетъ, — помня стихи князя Вяземскаго:

Дай Богь намъ более журналовь: Плодять читателей они.

я желаю успъха, то-есть, какъ можно болье подписчивовь, и Отечественным Запискам, и Собременнику, и Съверной Пчелъ, и Сыну Отечества, и Полицейским, и Губернским всякимъ Въдомостям, по колику ими распространяются знанія и увеличивается образованность. Я радъ объявить это въ ноябрь, какъ въ мартъ и августъ.

Въ числъ бранныхъ замъчаній Отечественныхъ Записокъ разскажу только читателямъ, для смъха, о двухъ историчеснихъ: я назваль гдв то сочинителя Ядра Россійской Исторіи С. Н. Глинкою XVIII стольтія. Ясно, что я употребиль это имя въ нарицательномъ смыслъ, ибо иначе какъ бы я могъ говорить объ XVIII-мъ столетін. Ясно, что я хотель свазать: Ядро Россійсской Исторіи въ вритическомъ смысле равняется Россійской Исторіи С. Н. Глинки; авторы равны. А Отечественныя Записки вывели завлюченіе, что я Ядро Россійской Исторіи приписаль С. Н. Глинкъ! Но онъ тутъ же получили и навазаніе за свою недобросовъстность или за свою непонятливость: "Всявому историку должно быть извёстно, "-восклицають онъ съ ученою гордостью, — "что Ядро Россійской Исторіи сочинено княземъ Андреемъ Хилковымъ". А уже лътъ соровъ довазано, что Ядро сочинилъ не Хилковъ, а чиновнивъ въ его Шведской миссіи!

Второе замъчаніе: "При разборъ *Архива*, изданнаго Калачовымъ, Погодинъ выдумалъ Германское слово ussgauja, котораго нътъ и нивогда не бывало на свътъ, что и доказано ему Буслаевымъ".

Читатели! потрудитесь развернуть Архию Калачова, и прочесть на 60 страницѣ слѣдующее примѣчаніе: "Съ дру"гой стороны, совершенно тождественное значеніе съ на"шимъ изгой, въ отношеніи къ быту Германскихъ наро"довъ, имѣетъ терминъ uss-gauja, которымъ, на Готскомъ
"и Латинскомъ языкахъ обозначается выходецъ, изгнанникъ:
"существительное gauja (gau) указываетъ здѣсь на ту форму
"общественнаго быта, какая у древнихъ Германцевъ была
"преобладающею, такъ точно, какъ у Славянъ такой преоб"ладающей формой была кровная связь и пр."

Помилуйте — вому же принадлежить uss-gauja?

Буслаевъ долженъ бы былъ, разумъется, адресовать свое посланіе въ издателю *Архива*, а не рецензенту, но я приняль и напечаталъ его, потому что въ немъ завлючалось дъльное изслъдованіе, сказавъ однако въ примъчаніи, что uss-gauja и изгой съ прочими мертвыми душами принадлежать въ помъстьямъ родового быта, — почему же *Отечественныя Записки* обращаются опять ко мнъ"?

## XXVIII.

Въ 1850 году, по высочайшему повелънію, быль издань томъ первый Дворцовых разрядов, обнимающій время съ 1612—1628 года и начинающійся краткимъ льтописнымъ сказаніемъ о подвигахъ князя Пожарскаго и Минина и объ освобожденіи Москвы отъ Поляковъ.

"Нынъшнее царствованіе", — писалъ Погодинъ по поводу этого изданія, — "останется во въки незабвеннымъ въ лътописяхъ Русской Исторіи. Никогда не было издано столько матеріаловъ, необходимыхъ для возведенія ея на степень науки, какъ нынъ. Скажемъ болье: ни одно Европейское правительство не оказало такихъ многообразныхъ и важныхъ услугъ своей Исторіи, какъ наше. Дъла на лицо: Собраніе законовъ Россійской Имперіи, подъ первоначальнымъ надзоромъ графа Сперанскаго: Собраніе Русскихъ лътописей и грамотъ, подъ

первоначальнымъ надзоромъ графа Уварова, а нынѣ—внязя Ширинскаго-Шихматова; Древности Русскаго Государства. по рисункамъ Солнцева, подъ надзоромъ графа Строганова. Къ этимъ знаменитымъ изданіямъ присоединяется теперь изданіе Двориовыхъ разрядовъ и Статейныхъ списковъ, подъ надзоромъ графа Блудова. О достоинствъ и важности изданія распространяться много не нужно: сколько важны лѣтописи для перваго періода Русской Исторіи, грамоты для второго, столько для третьяго—Разряды и Статейные списки, что васается до Исторіи оффиціальной, внъшней, такъ называемой государственной. Здъсь ея фундаментъ твердый, неколебимый".

Сказавъ это, Погодинъ вопрошаетъ: "Выразить ли еще наши ріа desideria? Выразимъ. Исчисленные нами кодексы, thesauri, ожидаютъ себъ дополненія въ Собраніи памятниковъ древней Славяно-Русской Словесности и въ Собраніи памятниковъ церковной Исторіи, преимущественно Житій. И есть множество людей въ нашихъ Духовныхъ Академіяхъ, Университетахъ, Семинаріяхъ, которые могутъ приняться за эти славныя дѣла. Укажемъ для примѣра на архимандрита Макарія \*), Нижегородскаго іеромонаха Макарія, Горскаго, Казанскаго, Смирнова, Шевырева, Срезненскаго, Билярскаго, Кубарева, Дубенскаго, Ундольскаго, Буслаева, Каткова... Сколько достойныхъ служителей науки, и, замѣтьте, спеціалистовъ, которые доказали уже свою любовь, свое искусство, свои познанія но части отечественной Филологіи. Вотъ это прогрессъ, и ему нельзя не радоваться"!

Въ ожиданіи отврытія изъ-подъ спуда новыхъ силъ Русской Исторіи, Погодинъ обращается въ Двориовымо разрядамо. "Сперва, — пишетъ онъ, — о наружномъ видъ, объ удобствахъ пользованія, — и мы должны отдать полную честь издателямъ: изданіе превосходно во всъхъ сихъ отношеніяхъ. Опыть — лучшій учитель: первое изданіе, грамотъ графа Румянцова,

<sup>\*)</sup> Историвъ Русской Церкви, скончавшійся въ сан'я митрополита Московскаго и Коломенскаго.

въ огромный листъ, было самое неудобное; второе изданіе, Льтописей Археографическою Коммиссією, было его лучше, но представляло все еще много неудобствъ длинными своими строками, въ коихъ, съ веливимъ напряженіемъ глазъ должно дълать путешествіе изъ одной строки въ другую, а варіанты просто невыносимы для зрѣнія, отыскиваемые съ несноснымъ трудомъ; нынѣшнее третье изданіе, Разрядовъ, въ большую осьмушку, на два столбца, съ короткими строками, безукоризненно! Честь и хвала издателямъ, которые обратили вниманіе не только на самое дѣло, какъ Археографическая Коммиссія. но и на тѣхъ несчастныхъ тружениковъ, которые будутъ имъ пользоваться, а глаза для нихъ нужнѣе, нежели для когоннбудь".

По свидътельству О. М. Бодянскаго, императоръ Никомай, прочитавъ первый томъ Двориовых разрядовъ, сказалъ: "Ну, насилу одолълъ. Скучно сначала, а, впрочемъ, очень любопытно". Вслъдъ за Двориовыми разрядами, по высочайшему же повелънію, въ 1851 году, былъ изданъ первый томъ Памятниковъ Дипломатических сношеній Древней Россіи съ Державами Иностранными.

По поводу этого изданія, А. С. Хомяковъ писалъ А. Н. Попову: "Душевно благодарю васъ за дружескую присылку издаваемыхъ вами Памятниковъ. Всё экземпляры разосланы мною по принадлежности, но еще, кажется, никто за чтеніе ихъ не принимался, кромі страстнаго дипломата Д. Н. Свербеева, который тотчасъ принялся за книгу, привлекаемый дипломатическимъ ея благоуханіемъ. При этомъ онъ замітиль, что дипломатическихъ бумагъ нітъ и спрашиваль, извістно ли вамъ, что во время ихъ подвига по Архиву, его трудами и трудами П. В. Кирівевскаго были приведены въ порядокъ и переписаны многія бумаги по діламъ Ливонскимъ, которыхъ копіи при Архиві, а реестръ находится въ министерстві Иностранныхъ Лівлъ" 100).

Въ то-же время, подъ покровомъ императора Николая I, историкъ Устряловъ продолжалъ трудиться надъ Исторією

царствованія Петра Веливаго. 22 апрѣля 1850 года, онъ писалъ Погодину: "Работа моя надъ Исторіею Петра быстро подвигается, хотя я и не тороплюсь. Первый томъ (въ рукописи) былъ представленъ государю и принятъ самымъ благосклоннымъ образомъ; разрѣшено помѣщать все, что найду въ матеріалахъ, съ тѣмъ условіемъ, чтобы напечатать все сочиненіе вдругъ, а не отдѣльными томами. Изданіе принято на счетъ вазны и будетъ напечатано во П Отдѣленія Канцеляріи его величества. Такова была собственная воля государя. Обо всемъ этомъ покорнѣйше прошу не говорить въ журналѣ ни слова. Пусть заговоритъ сама книга, когда выйдетъ въ свѣтъ. Милостивое вниманіе государя служить мнѣ новымъ побужденіемъ быть какъ можно отчетливѣе 101).

Между тёмъ, Н. Н. Мурзаковичъ, получивъ доступъ въ богатую библіотеку князя М. С. Воронцова, извлекъ оттуда драгоцённыя Письма царевича Алексья Петровича къ ею родителю и напечаталъ ихъ въ Одессъ, въ 1849 году. "Характеръ царевича",—говоритъ Погодинъ,— "принадлежитъ къ числу необъясненныхъ еще вполнъ характеровъ Русской Исторіи. По оффиціальнымъ документамъ, помъщеннымъ въ слъдственномъ его дълъ, судить о немъ окончательно нельзя. Нельзя судить и по изданнымъ теперь письмамъ, какъ отрывочнымъ, но они доставляютъ историку, у котораго будутъ въ рукахъ, всъ матеріалы въ совокупности, много весьма важныхъ указаній. Мы видимъ, что царевичъ, будучи 16. 17, 18-ти лътъ, былъ дъятеленъ, внимателенъ, понятливъ, благоразуменъ, получалъ отъ отца много порученій и исполняль ихъ тщательно 102).

Еще 20 ноября 1848 года, А. В. Горскій писаль Погодину: "Послів многихъ мівсяцевъ молчанія осмівливаюсь представить къ вамъ, кромів письма, двухъ живыхъ свидітелей нашихъ дівлъ. Одинъ изъ нихъ иміветъ до васъ и особенную нужду; другой желаетъ воспользоваться кратвимъ временемъ пребыванія въ Москвів, чтобы, вмівстів съ товарищемъ, познакомиться съ вашимъ богатымъ музеемъ. Оба

посвятили свои последніе труды въ Академіи Русской Цервовной Исторіи. Оба изъ лучшихъ нашихъ воспитанниковъ, нынъ окончившихъ курсъ, и оба, какъ еще школьники, несмёлы. Именощій до вась покорнейшую просьбу, г. Нечаевъ, занимался въ послъднее время обозръніемъ жизни и трудовъ Св. Дмитрія Ростовскаго. Сочиненіе его приготовлено въ печати. Между тъмъ, мы узнали, что между бумагами, переданными вамъ И. М. Снегиревымъ, есть перечень словъ Святителя, находящихся между рувописями Новгородской Софійской Библіотеви и неиздайныхъ въ свътъ. (Объ этомъ свазывалъ мнѣ недавно бывшій здѣсь самъ Иванъ Михайловичь). Сдълайте милость, позвольте намъ списать этотъ перечень, для некоторыхъ соображеній, если уже не можемъ имъть у себя и самыхъ словъ. Нътъ ли у васъ вавихъ нибудь писемъ Святителя, не помъщенныхъ въ изданіи его твореній, — или другихъ извъстій о немъ, особенно объ его дъятельности Ростовской!-У насъ, кромъ печатныхъ источниковъ, подъ руками были только письма его въ Өеологу, указанныя въ Описаніи рукописей Румянцовскаго Музеума, Востовова, -- и письмо къ Мазепъ, писанное вивсто архимандрита Печерскаго Варлаама."

Между тъмъ, Погодинъ, по своему обычаю, вздумалъ заявить въ Москвитянинъ, что А. В. Горскій приготовляєтъ
въ печати свое изследованіе о Св. Димитріи Ростовскимъ.
Эта нескромность весьма огорчила смиренномудраго Горскаго, который, подобно древнимъ летописцамъ, имель
обычай скрывать имя свое подъ своими твореніями. "Извиняться въ томъ, что я такъ долго молчалъ", — писалъ онъ
Погодину, 30 августа 1850 года, — "не смотря на разные
случаи, которыми вы вызывали меня къ ответу, было бы
со стороны моей новою виной. Очень жалею, что не могъ
съ вами видеться въ Лавръ. Лучше было бы все разрёшеть личнымъ объясненіемъ. Скажу одно, что забыть васъ,
ваше расположеніе ко мнё — нельзя. Забвена буди десница
моя! Что я дёлаю, вы то знаете, или знаетъ это вашъ Мо-

сквитянинъ. Жалью только о томъ, что Москвитянинъ такъ нескроменъ. Кому какая нужда до чужихъ домашнихъ занятій? Подъ моимъ именемъ никакого изслюдованія о сочиненіяхъ Св. Димитрія не выйдетъ въ свётъ, хотя и занимался я этимъ предметомъ. Прошу васъ покорнъйше, не дозволяйте своему Москвитянину пересказывать публикъ, что ни дойдетъ до васъ обо мнъ. Только подъ этимъ условіемъ и могу я что-нибудь писать и вамъ о своихъ дълахъ".

Въ концъ 1849 года вышло въ свътъ упомянутое изслъдованіе магистра Московской Духовной Академіи Василія Петровича Нечаева, подъ заглавіемъ: Св. Димитрій, митрополить Ростовскій.

Представляя это сочиненіе Погодину, Горскій, 22 ноября 1849 года, писаль ему: "Примите благосклонно изъ нашего Академическаго сада плодъ, долго висъвшій на въткъ, но не знаю дозръвшій ли столько, чтобы можно было имъ пользоваться. Св. Димитрій Ростовскій, одинъ изъ первыхъ тружениковъ у насъ на полъ Церковной Исторіи, оставилъ намъ прекрасный образецъ неутомимаго трудолюбія, безпритязательной скромности и умѣнья направлять всъ свои труды къ пользъ Церкви. Пожелайте, чтобы духъ Великаго Святителя почилъ и на трудахъ нашихъ, и его примъръ всегда былъ предъ нашими глазами " 103).

Прочитавъ еще въ рукописи это сочиненіе, митрополить Филаретъ писалъ ректору Московской Духовной Академіи: "О сочиненіи о Св. Димитрів я не въ восхищеніи, а потому и отъ сочинителя" 104). Но инаго мивнія объ этомъ сочиненіи быль историкъ Русской Церкви, епископъ Харьковскій Филаретъ. "Съ великимъ наслажденіемъ читалъ я", — писалъ онъ А. В. Горскому, — "житіе святителя Димитрія. Вполив убъжденъ, что святитель Димитрій много разъ благословилъ васъ за прекрасный трудъ вашъ, употребленный для него. Вы сомиваетесь, понравится ли ученымъ трудъ вашъ? Если имъ понравится, понравится ли неученымъ? Сколько мив видно, въ ученомъ отношеніи у насъ еще не было ни одного подоб-

наго жизнеописанія. Слѣдовательно, ученые должны быть вполнѣ довольны. И неученые съ пользою душевною прочтуть это житіе. По крайней мѣрѣ я, съ своей стороны, сто разъ цѣлую васъ и до земли кланяясь, благодарю. Обзоръ источниковъ Четьихъ Миней — дѣло превосходное. Это такъ нужно было для Церкви, какъ нельзя болѣе. Не только легкомисленныя головы, но люди дѣловые, какъ, напримѣръ, самъ Владыка нашъ, не имѣвъ возможности въ точности знать дѣло, выражали сильныя сомнѣнія противъ вѣрности свѣдѣній, помѣщенныхъ въ Четьихъ Минеяхъ. Теперь они могутъ видѣть, что сомнѣнія ихъ были напрасны, или что по крайней мѣрѣ Святитель, съ своей стороны, сдѣлалъ слишкомъ много для перваго опыта, чтобы не имѣли права не довѣрять ему... Господь благословить, Господь подкрѣпитъ, Господь утѣшитъ васъ своею благодатію за святой трудъ вашъ " 105).

Согласно съ историкомъ Русской Церкви, и Погодинъ съ полнымъ сочувствіемъ отнесся въ сочиненію молодого Троицкаго ученаго. "Мнъ случилось прочесть изслъдование о Св. Димитрів", —писаль онь, — "въ одно время съ сочиненіемъ о Сюжеръ-и это одновременное чтеніе подало поводъ во многимъ размышленіямъ, что такое духовное лицо въ Россіи и на Западъ; какое отношение духовенство имъло къ государству въ Россіи, — и какое имъло на Западъ; о различіи между въроисповъданіями; о различіяхъ въ Исторіяхъ: но я тавъ много уже написалъ для этой вниги Москвитянина, что долженъ отложить мои размышленія до следующихъ, а здёсь сважу только развѣ нѣсколько словъ. Св. Димитрій и Сюжеръ лица совершенно различныя, не сходныхъ характеровъ, жившіе въ періодахъ одинъ отъ другаго отдёльныхъ, и Плутархъ не выбралъ бы ихъ для сравненія: а кто ближе къ Сюжеру по образу своей дъятельности, или хоть по результатамъ? -- Св. Алексій, въ нікоторыхъ отношеніяхъ, въ другихъ-Сильвестръ. Сравнивъ нъсколько лицъ можно бы дойти до любопытныхъ заключеній, и потому-то нельзя не сътовать на могильное безмолвіе нашихъ историковъ (и въ особенности

Грановскаго, какъ одного изъ самыхъ талантливыхъ), которые могли бы своими трудами освятить много Русскую Исторію. Но возвратимся въ Св. Димитрію. Это превосходное изследованіе о незабвенномъ авторе Чети-Миней, но не его біографія; какъ изследованіе, оно беретъ решительный перевъсъ надъ Сюжером, какъ біографія—ниже его. Въ Сюжерь виденъ, болъе или менъе, живой человъкъ, а здъсь какъ будто видишь только святыя мощи! Авторъ всегда боится какъ будто сказать лишнее, и не говорить нужнаго, безпрестанно думаеть о приличіи, какъ будто бъ всякая строка должна была им тъ характеръ догматическій или каноническій, оттого многое сжато; стёснено, сухо. Да простить меня почтенный изследователь, котораго уважаю глубоко, за откровенное выраженіе. Кого уважаешь, тому нельзя не говорить правды. Только посредственность обижается искренностію. Не понимаемъ также, чему приписать несколько пробеловь и пропусковь: какимъ образомъ, напримъръ, не найдти въ изслъдованіи ничего объ отношеніяхъ Св. Димитрія къ Петру Первому? Мы сожалъемъ также, что авторъ, изслъдуя источники Чети-Миней, увлонился отъ изследованія о Житіяхъ Руссвихъ святыхъ. Для насъ это было бы гораздо нуживе и полезиве, хотя, разумбется, это дёдо трудно. Но вакое богатство свёдбній, вавая начитанность, какая основательность, отчетливость! Изследование о Св. Димитрів принадлежить въ утвшительнымъ явленіямъ нашей Литературы прошедшаго года. О, еслибъ явились подобныя о Стефан'в Яворскомъ, Ософан'в, Лазар'в Барановичь, Захарів Копыстенскомъ, Исаів Копинскомъ, Мавсимовичь, Голятовскомъ, Коссовь, Гизель-а Петра Могилу даль намъ уже достопочтенный А. В. Горскій".

Въ Древлехранилищъ Погодина хранились двъ любопытныя въ историческомъ отношеніи оды Хераскова. Одна изъ нихъ привътствуетъ вступленіе на престолъ императора Петра III, подъ слъдующимъ заглавіемъ: Ода Его Императорскому Величеству Всепресвътлъйшему Державнъйшему Великому Государю Императору Петру Өеодоровичу, Самодержиу Всероссійскому, на всерадостныйшее восшествіе на престоль. Приносить всеподданнійшій рабь Михайло Херасвовь. 1762 года, Генваря « » дня. Печатана при Императорскомъ Московскомъ Университеть. Послідняя строфа гласить:

...А вы щастивыя науки!
Имбете уже покровь;
Петровы вась пріемля руки,
Теперь пріемлеть духь Петровь.
Намбстникь діль его владбеть!
Здісь лира силы не имбеть
Его достоинство гласить,
Воспойте музы всёмъ Парнасомъ,
Дабы своимъ усерднымъ гласомъ
Приличны жертвы приносить.

Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ вступаетъ на престолъ Екатерина II-я, и Херасковъ пишетъ другую оду, подъ заглавіемъ: Ода Ея Императорскому Величеству, Всепресовтлыйшей, Державныйшей Великой Государыны Императрицы Екатерины Алексьевны, Самодержицы Всероссійской, на всерадостивыйшее восшествіе на престолъ. Приноситъ всеподданнѣйшій рабъ Михайло Херасковъ, 1762 года, Іюля « » дня. Печатана при Императорскомъ Московскомъ Университетъ. Въ этой одъ мы, между прочимъ, читаемъ:

Цвети Россія, укращайся,

Отверзи, о! Россія очи,
И отвратясь оть мрачной ночи,
Воззри на радостный востовь,
Гдв щастья общаго начало
Сввозь мрачны тучи возсіяло,
Гдв міръ цвітеть, повергнувь ровъ...

Библіографическое изв'єстіе объ этихъ произведеніяхъ Хераскова Погодинъ напечаталь въ Москвитяниню: Къ біографіи Хераскова и вмъсть матеріаль для Библіографіи, съ посвященіемъ: "Знаменитому Русскому библіографу и библіоману Сергію Дмитріевичу Полтарацкому".

Отъ А. М. Кубарева, Погодинъ получилъ въ даръ оду Кострова, съ слъдующимъ примъчательнымъ посвящениемъ автора: "Стихи Святъйшаго Правительствующаго Конторы члену, Новоспассваго Ставропигіальнаго монастыря высокопреподобивншему господину отцу архимандриту Іоанну. которые въ чанніи милостиваго благопризрѣнія и отеческаго милосердія къ несчастнымъ любителямъ наукъ, дерзаеть принесть Вятской семинаріи ученивъ, Вобловицкой волости экономическій врестьянинъ Ермилъ Костровъ. Печатаны при Императорскомъ Московскомъ Университетъ, 1773 года". На основаніи этого посвященія, Погодинъ сділаль слідующее замъчаніе: "По поводу Смирдинскаго изданія сочиненій Кострова, показалось въ Петербургскихъ журналахъ нёсколько статей о нашемъ старомъ переводчикъ Гомера. Въ одной изъ нихъ представляется сомнение объ его происхождении. Можемъ увърить, что Костровъ принадлежалъ, безъ всяваго сомнънія, въ тому же почтенному сословію, какъ и Ломоносовъ, то-есть крестьянскому... Костровъ даже гордился этимъ происхожденіемъ". Въ то же время подаренная Кубаревычъ ода попровергаеть также другія извістія Петербургскихъ статей, будто первое стихотвореніе Кострова относится въ 1778 году, на день коронованія императрицы Екатерины, н будто въ 1771 году, былъ онъ въ Московскомъ Университетъ".

Одинъ изъ сотруднивовъ Москвитянина почтенный Иванъ Купріяновичъ Купріяновъ, писалъ Погодину изъ Новгорода (29 декабря 1850 года): "Я думаю, что особенное вниманіе современнаго описателя Новгорода должно быть обращено на окрестности, прославленныя пребываніемъ замѣчательныхъ лицъ новѣйшей Исторіи: на этихъ-то мѣстностяхъ въ настоящее время еще можно уловить кой-какія черты исчезнувшихъ событій, подслушать говоръ отживающихъ современниковъ обътѣхъ личностяхъ, которыми гордится и всегда будеть гордиться Россія; а эти черты и этотъ говоръ, если не оши-

баюсь, даютъ Исторіи врасви. Я разумёю здёсь мызу графа Сперанскаго, Хутынскій монастырь, гдё погребенъ незабвенный нашъ Державинъ, Званку, Грузино и др.".

.Еще одно почтенное имя присоединяется въ именамъ благодътелей и друзей Москвы, въ именамъ Голицыныхъ, Шереметевыхъ, Куракиныхъ, Демидовыхъ, Горихвостовыхъ, Голубковыхъ, Набилковыхъ, Крашенинниковыхъ, --имя Карабанова"!-Такъ писалъ Погодинъ по поводу выхода въ свътъ описанія Русскаго Музея ІІ. Ө. Карабанова \*). "Павель Өедоровичъ Карабановъ", — пишетъ далве Погодинъ, — "собиралъ впродолжение пятидесяти слишкомъ лътъ разныя отечественныя достопримъчательности, и составиль навонецъ музей, во многихъ отношеніяхъ отличный. Музей этоть онъ предоставиль, испросивь высочайшее соизволеніе, въ распоряженіе государя императора, августвишаго повровителя Археологіи. Сумму, всемилостивъйше за него опредъленную, назначилъ въ пользу богоугодных взаведеній въ Москвъ. Прекрасный подвигъ! Сохранены драгоцвиные памятники нашей древней жизни, обращены въ государственную собственность, на пользу науки, а ценою ихъ одарена меньшая братія. Сколько вдругь целей, и вавихъ высовихъ, благородныхъ, достигнуто! И нищій, и ученый, и всякій Русскій, въ особенности москвитянинь, помянеть и всегда будеть поминать имя почтеннаго гражданина. О, еслибъ примъръ его возбудилъ подражаніе! Есть еще много случаевъ дълать добро — въ пользу науки, искусства, національности, Москвы"!

Описаніе Карабановскаго Музея было сдёлано молодымъ тогда ученымъ филологомъ, только что окончившимъ курсъ въ Московскомъ Университетв, Георгіемъ Дмитріевичемъ Филимоновымъ; но тогдашняя критика отнеслась къ труду молодого ученаго весьма строго.

Въ 1850 году, графъ Андрей Өедоровичъ Ростопчинъ отврыль въ Москвъ Ростопчинскую Галлерею. "Изъ всъхъ

<sup>\*)</sup> Москва, 1849.

Европейскихъ городовъ", —писалъ по поводу этого общественнаго событія Погодинъ, -- , въ одной Мосеве неть вартинной галлереи и публичной библіотеки. Даже губерискіе наши города имъють въ этомъ отношении преимущество предъ нею. А внигъ, рукописей и вартинъ въ Мосвве много. Если бы рувописи и вниги синодальныя, типографскія, архивскія, соборныя, пом'ящались въ одномъ м'яст'я, оставаясь впрочемъ собственностью означенныхъ мёстъ, то въ ихъ совокунности образовалась бы богатейшая библіотека. Съ картинами это мулренве, потому что онъ принадлежатъ цамъ (внязю Голицыну, Мосолову, Тюрину, князю Оболевсвому и проч. и проч.). Въ Прагв частныя лица собрали свои драгоценности въ одно место, для публичнаго употребленія. Графъ Андрей Өедоровичъ Ростопчинъ, сынъ знаменитаго Московскаго градоначальника въ 1812 году, восполняеть теперь отчасти этоть недостатовь, отврывь для публиви богатъйшее свое собраніе вартинъ, и по первому скромному объявленію о томъ въ Московских Вподомостях, толны хлынули, не смотря на жестокій морозъ, 8 января, въ его новый, отлично устроенный домъ, на Садовой улицъ (бывшій Небольсина). Дворяне, купцы, духовные, и даже двое крестьянъ. ходили по веливолъпнымъ заламъ и любовались изящными произведеніями искусства. Зам'єтимъ, что не оказалось нигде ни малъйшаго поврежденія, все было чиню, благопристойно, степенно. Для художнивовъ Галлерея отврыта ежедневно, для публики — по воскресеньямъ, отъ 12 до 4 часовъ. Честь и слава владътелю совровищъ, предлагающему ихъ съ такимъ радушіемъ для общественнаго наслажденія, поученія и употребленія. -- Намъ об'вщано подробное описаніе Галлерен".

Въ ожиданіи этихъ описаній, Погодинъ счелъ полезныть сказать отъ себя нѣсколько словъ объ одной комнатѣ Ростопчинской Галлереи, имѣющей отношеніе къ предмету его занятій—Русской Исторіи. "Пройдемъ",—пишетъ онъ,— "тудъ скорѣе, по прекрасной, съ большимъ вкусомъ устроенной лѣстницѣ... Но вотъ, близъ дверей, два портрета вмѣстѣ, одинъ надъ

другимъ, предъ воторыми нельзя не остановиться: портреты Робеспьера и Наполеона. Не правда ли, что въ ихъ соединеніи есть что-то Ростопчинское, есть что-то переносящее васъ въ незабвенную эпоху 1812 года, къ нашествію Французовъ, къ Мосвовскому пожару, въ знаменитому градоначальниву и его афишкамъ? Хоть я человъвъ новый (homo novus), но я люблю фамильныя преданія, я люблю мысли, переходящія изъ рода въ родъ, --- въ сожаленію, у насъ внуви едва знають по имени своихъ дедовъ, а ихъ мысли — но какія же у нихъ были мысли? раздается обывновенно вопросъ вмёсто отвёта. Оставимъ пока вопросы и отвёты въ поков, и постоимъ еще минуты двв надъ портретами. Какъ извратились вообще понятія въ наше время въ Европъ! Что осталось, въ чемъ бы согласны были всё? Какъ разнообразны и противоположны мын итео от этихъ людяхъ! И между твиъ, это почти наши современники, которыхъ едва ли не всв шаги намъ извёстны, и о которыхъ написана библіотека. Портретъ Наполеона, какъ портретъ, говоритъ мало — развъ его глава, роть и губы. У Робеспьера черты, кажется, предобрыя. Да, иное дівло черты, свойства, иное — правила, и ствія вследствіе правиль. Сволько ни писано прекраснаго о Французской революціи, --- но эта страшная драма не исчерпана. Многаго не достаетъ и у Минье, и у Тьера, и у Ламартина, - и между прочимъ біографо-психологического анализа действующихъ лицъ. Едва ли кто опускался въ глубину! До сихъ поръ изображаются, лучше или хуже, живъе или молодите, одни витемнія явленія, причины третьи и четвертыя.

Но, поспъшимъ, поспъшимъ своръе въ нашей цъли, — мимо Французскихъ поэтовъ, писанныхъ Ларжильеромъ (они пируютъ вмъстъ за городомъ, и навеселъ съ горя сбираются топиться: Лафонтенъ, Мольеръ, Расинъ, Буало, Шаплэнь, Шолье и проч. А какое блистательное сборище!) Скоръе, своръе, мимо зимы Павла Вернета и бури Іосифа Вернета! Скоръе, скоръе, скоръе, мимо спящей красавицы Скіавоне, у которой

слетаеть, важется, дыханіе съ горячихъ усть,—въ кабинеть графа Андрея Өедоровича...

Здёсь Русская Исторія—конецъ царствованія Екатерины ІІ и парствованіе Павла, предъ глаза вамъ представится. Воть. по срединъ комнаты -- она сама, еще прекрасная, величественная, произведение славнаго Лампи (лицо). На противоположной ствив, въ богатой рамв, украшенной арматурою подъ короною, императоръ Иавела, благодътель и другъ покойнаго графа, которому сей последній быль предань такъ искреню въ жизни и по смерти. Вотъ Суворовъ, для котораго графъ Ростопчинъ былъ всегдащнимъ посредникомъ и ходатаемъ, особенно въ славную Итальянскую кампанію, предъ императоромъ Павломъ. Превосходнъйшій портреть изъ всёхъ мною видънныхъ. Вдали портретъ Ермолова (который получилъ Георгіевскій кресть за Пражскій штурмъ подъ начальствомъ Суворова), съ надписью: первому, въ совътъ на Филяхъ, подавшему голось о защить Москвы. Воть Румянцевь, предшественникъ Суворова и образецъ, герой Кагула и Куйчукъ-Кайнарджи. Вотъ графъ Воронцов, о которомъ Суворовъ писалъ Ростопчину, важется, изъ-подъ Нови, намекая о своемъ желанів имъть Англійскій орденъ подвязки: "и Семенъ Романовичь меня хвалить, а у меня чулки спустились"! Воронцова окружають двое детей: одинь юноша, — это нынешній жиль Михаим Семеновичь, другая девушка, его дочь-Леди Пемброкъ. Вотъ Безбородко, развалившійся въ вреслахъ, предшественникъ Ростопчина въ управленіи иностранными делами. Вотъ самъ Ростопчина, въ Мальтійскомъ мундиръ, блъдный, съ его шировимъ лбомъ, съ проницательными глазами, еще въ цвътъ лътъ, работы Тончи, того Тончи, который сохранилъ намъ черты Державина, Тончи, - близкаго во всвиъ Русскимъ знаменитостямъ прошедшаго въка. Вотъ другой портретъ Ростопчина въ старости, работы Кипренскаю, съ надписью: безъ дъла и безъ скуки, сижу поджавши руки. Вотъ его отецъ, Орловскій пом'вщикъ-хозяннъ, его брать, который Шведскую погибъ на взорванномъ кораблъ ВЪ

Вотъ друзья Ростоичина: графъ Н. И. Головинг, Д. А. Повосильцова и князь Павелъ Дмитріевичъ / Циціанова. Изъ нихъ примівчательнів шій есть Циціанова, главновомандующій въ Грузін, павшій жертвою своей неосторожности и диваго въроломства горцевъ, подъ стънами Ганжи. Прочитавъ сотни писемъ графа Головина, я не нашелъ въ нихъ ничего при**мъчательнаго.** О *Новосильщовть* сказать можно еще меньше. Въроятно у Ростопчина были съ нимъ связи въ первой молодости. Изъ писемъ графа Семена Романовича Воронцова виденъ дипломатъ. Онъ показывалъ всегда большую приверженность въ Ростопчину, а Ростопчинъ его боготворилъ, воротясь изъ своего путешествія; но послів кончины императора Павла, ихъ отношенія, сколько я могу судить по письмамъ, охладели, по крайней мере на несколько времени. Замътимъ еще портретъ Тончи (преврасная голова), имъ самимъ писанный, портретъ старой графини, работы Кипренскаго, нъсколько лицъ изъ ен фамиліи Протасовых, и портреты дътей нывъшняго графа, писанныхъ въ Италіи лучшими мастерами. Въ этой комнатъ есть еще примъчательная вещь-это собраніе портретовъ изъ табакерокъ, даренныхъ покойному графу Өедору Васильевичу всёми Европейскими государями. Здесь вы видите Англійскаго короля Геори IV, Французскаго вороля Людовика XVIII, Карла X, Австрійскаго императора Франца II, брата его Венгерскаго палатина, роля Шведскаго Бернадота и пр. и пр. Наконецъ, поститель долженъ обратить свое внимание на отличный иочень похожій бюсть покойнаго графа Өедора Васильевича, работы Галленса, ученика Пигалева, — это примъчательное произведеніе искусства, — и на собраніе вопій въ миніатюрь съ нькоторых отличных произведеній Итальянской живописи: Милая Ченчи, Гвидо-Рени, Сибилла Доминивина, Святое Семейство Рафаэли, двъ Аллегоріи Леонардо-да-Винчи и проч.

Я взялся подать какое-нибудь понятіе о кабинетъ, но просимъ нашихъ художниковъ сказать скоръе свое мнъніе о

главныхъ вартинахъ, дабы посётители имёли хоть враткое руководство для обозрёнія Галлереи".

## XXIX.

8 января 1851 года, въ Петербургъ праздновали пятидесятилътній юбилей службы стараго Арзамасца, графа Динтрія Николаевича Блудова. Этотъ праздникъ имълъ характеръ домашній, а не оффиціальный; но онъ вызвалъ "воспоминанія о прошломъ". Тъмъ не менъе, современный лътописецъ дозволилъ себъ нарушить скромность и сказалъ нъсколько словъ о праздникъ и для общаго свъдънія. И мы съ благодарностью внимаемъ его повъствованью.

"Имя графа Блудова", — пищеть онъ, — "принадлежить Россіи, его заслуги тесно соединены съ государственною и литературною нашею жизнію:

Онъ другъ и братъ иввца Людмилы, Онъ другомъ былъ Карамзина.

Литературныя воспоминанія должны были занимать не посл'вднее м'єсто на праздник'в, котораго ц'єль заключалась въ томъ, чтобы воскресить прошлое, напомнить молодость тому, чье имя соединено съ посл'ёдними страницами безсмертнаго творенія Карамзина.

Вечеръ начался домашнимъ спектаклемъ. Сцена представляла вомнату, въ которой собрались дъйствующія лица, въ костюмахъ, какъ бы для репетиціи различныхъ пьесъ, приготовляемыхъ для домашняго спектакля. Между разговорами и приготовленіями повторили нъсколько сценъ, одну за другою. Такъ, были разъиграны сцены изъ старой оперы Боельдье: Ma tante Aurore съ извъстными куплетами: "поп. ша піесе, vous n'aimez раз"; три первыхъ явленія изъ Бригадира Фонъ-Визина, нъсколько сценъ изъ комедіи Вертеръ и наконецъ, та сцена изъ Дмитрія Допского, въ которой Русскій воинъ разсказываетъ Ксеніъ о пораженіи Мамая. Полнозвучные стихи Озерова, прекрасно произнесенные, произвели силь-

ное впечатлѣніе, и сами автеры, пользуясь тѣмъ, что они вавъ бы только приготовляются въ настоящему представленію, просили воина произнесть и слова Дмитрія Донского, которыми ованчивается трагедія:

Но первый сердца долгь Тебь, Царко царей, Всь царства держатся десницею Твоей! Прославь и укрыпи и возвеличь Россію! Какъ прахъ земной, сотри враговъ кичливыхъ выю, Чтобъ съ трепетомъ сказать иноплеменникъ могь: Языки въдайте, великъ Онъ, Русскій Богь!

Прекрасная игра дъйствовавшихъ лицъ, изъ которыхъ многія съ замъчательнымъ талантомъ исполнили свои роли, и выборъ самыхъ пьесъ не могли не произвести особеннаго дъйствія. Всъ пьесы принадлежали къ прошедшему времени, и напоминая графу Д. Н. Блудову его молодость, онъ напоминая графу Д. Н. Блудову его молодость, онъ напомнили всъмъ ту эпоху въ нашей Литературъ, когда произведенія Фонъ-Визина еще были живы въ памяти, когда уже занялась заря новаго литературнаго дня—выступили на поприще дъйствія Карамзинъ и Дмитріевъ—и трагедіи Озерова составляли явленія современныя.

Когда овончилось представленіе, на сцену вбіжаль молодой человівь и, подавая письмо, свазаль: "Я прямо изъ
Арвамаса, то-есть, съ Карповки". Удрученный болізнями,
графь С. С. Уваровь, носившій Арзамасское имя Старушки,
писаль юбиляру (Кассандрю): "Съ развалинъ Арзамаса, отъ
Старушки, удрученной недугомь, повлонъ и радушное привітствіе давнишней подругі Кассандрю Пріамовию, сидящей
не на развалинахъ Трои, а въ кругу любимаго семейства и
преданныхъ друзей. Старушка котіла бы включить въ эту
грамотку есі воспоминанія юности, всі мечты минувшихъ
дней, словомъ, отголосокъ тіхъ забавныхъ и увлекательныхъ
бесідь, о коихъ забыли безмольные берега Карповки; но тоть,
кто сиділь впереди, умчался за Свотпланою, бідная Старушка
съ трудомъ владіветь стальнымъ, заморскимъ перомъ, ибо,
говорять, что на рынкі не найдешь теперь ни одного перушка

Арзамасскаго, а въ привозъ лишъ пухъ и потрохъ. Какъ все намвнилось. Но воть что неизмвнно: посмотрите съ умиленіемъ на этотъ кружокъ немногихъ уцілівшихъ отъ времеви и бурь, какъ будто въ замъну другихъ и смертію и жизнію похищенныхъ. Чъмъ тъснъе вружовъ, тъмъ чистосердечнъе порывъ, его соединяющій, тімъ живіве привязанность въ виновнику нашего собранія, темъ признательнее мы должны быть Провиденію, дающему намъ на закате дней способность наслаждаться вм'есть и плодами полув'ековой опытности, и нгрою фантазіи младенческой. Да будеть сей день для нась, стариковъ, пріятнымъ воспоминаніемъ молодости, а для окружающихъ насъ молодыхъ слушателей - новымъ побужденіемъ нь благороднымъ занятіямъ ума. Намъ, ветеранамъ, следуеть говорить младшимъ товарищамъ, что и въ нашу очередь, сбросивши шутливую оболочку Арзамасскую и собравшись нъвогда около Карамзина, мы занимались деломъ, и онъ, вавъ старшій брать, съ кроткою улыбкою и яснымъ взоромъ, примеромъ и советами научаль насъ трудиться, размышлять, писать. Счастливъ, кому дано было привязать свое имя въ последнимъ страницамъ его безсмертнаго творенія!

Извините, любезнѣйшій юбиляръ, если посланіе, начатое въ Арзамасѣ, невольно оканчивается Петербургомъ, посреди истинно васъ уважающихъ и любящихъ, въ числѣ коихъ я всегда занималъ и занимать буду, и подъ личиною Старушки и въ собственномъ видѣ, не послѣднее мѣсто".

Затѣмъ, лѣтописецъ сообщаетъ намъ краткую Исторію Арзамаса: "Вскорѣ послѣ трудовъ и подвиговъ 12-го года, когда Россія уже наслаждалась плодами славнаго мира, въ Петербургѣ, подъ вліяніемъ того направленія, которое геній Карамзина произвелъ на развитіе нашей Словесности, молодыми писателями того времени было учреждено литературное Общество подъ названіемъ Арзамасъ. Карамзинъ считался его почетнымъ членомъ. Давая направленіе литературнымъ занятіямъ Общества, скромный и благодушный характеръ Карамзина не позволялъ ему высказывать того же авторитета

въ личныхъ отношеніяхъ съ молодыми писателями: онъ былъ первымъ между равными, старшимъ братомъ въ литературной ихъ семъв, въ которой занимали мвсто: В. А. Жуковскій, К. Н. Батюшковъ, Д. В. Дашковъ, графъ С. С. Уваровъ, князь П. А. Вяземскій, А. С. Пушкинъ и др. Каждый членъ Общества назывался именемъ изъ балладъ Жуковскаго.

Посл'в чтенія письма Уварова, князь П. А. Вяземскій произнесъ стихи, которые посл'в были проп'вты:

Нашъ бойкій въкъ парить и парить, Парами гонить онъ и жжеть, Онъ жизнь торопить, время старить И все вричить: впередъ, впередь!

Что день, то новое начало, Что день съ вчерашнимъ днемъ разрывъ, И что всъхъ утромъ волновало, То къ вечеру сдано въ архивъ.

Дъламъ и людямъ срокъ данъ малый; Вчерашній геній, поглядишь, Ужъ нынче олухъ запоздалый И въкъ любимцу кажеть пишь!

\* \* \*
Преданій связь давно забыта,
Съ прошедшимъ справиться смѣшно,
И память на-глухо забита,
Какъ въ домѣ лишнее окно.

\* \* \*
Одно въ умѣ нашъ вѣвъ имѣетъ,
Принявъ пословицу въ законъ:
Что кто о старомъ вспомнить смѣетъ.
Тому глазъ должно вырвать вонъ.

Ты не таковъ, и слава Богу! Глаза не выколешь ты намъ, Когда на старую дорогу Свернули къ старымъ мы друзьямъ.

Твой разумъ чуждъ предубъжденья, Не врагь онъ доброй новизнѣ: Въ благихъ успъхахъ просвъщенья Идень ты съ въкомъ наравнѣ Но старинъ ты не измъннивъ, Не прилъпляясь въ новизнамъ. Ты не минутъ современнивъ, Но современнивъ всъмъ въкамъ.

Ты въ памяти своей обширной Хранишь преданья всёхъ вёковъ. Любуясь выставкой всемірной Всёхъ дарованій и умовъ.

Фонъ-Визина ты шутки любишь, И Озерова звучный стихъ. Ты вынъ лаской приголубишь, Какъ сонъ и радость дней младыхъ.

Въ сей день, друзьямъ твоимъ любезный, Когда во цвътъ бодрыхъ силъ, Ты жизни чистой и полезной Полвъка съ честью совершилъ.

Друзья сошлись въ твой кругь семейный, Чтобъ, безъ торжественныхъ затъй,. Украсить пиръ твой юбилейный Живой картиной прежнихъ дней.

Сложи трудовъ высовихъ бремя, И, освъжившись стариной, Ты обочти скупое время И сбрось полвъка съ плечь долой.

Сей вечеръ—радости и дружбѣ! Сей вечеръ съ нами отдохни, А завтра труженикъ на службѣ Полвъка новые начни.

Нослѣ пѣнія этихъ стиховъ, князь II. А. Вяземскій прочель Посланіе къ прафу Д. Н. Блудову, въ которомъ, между прочимъ, сказано:

Ты честью почести стяжаль Безь посторонняго участья. Ты запыхавшись не бъжаль За прыткой колесницей счастья, Чтобъ за подножку на авось Рукою жадной уцъпиться...

#### Посланіе завдючается стихомъ:

Ты другь и брать извцу Людинды Ты другомъ быль Карамзина.

Ужинъ и тость за здоровье хозянна дома окончили вечеръ, который надолго останется въ памяти всёхъ въ немъ участвовавшихъ <sup>106</sup>).

"Слышали ли вы", —писалъ Плетневъ Погодину, 16 января 1851 года, — "какъ родные и друзья графа Д. Н. Блудова, 8-го января, отпраздновали пятидесятильтній юбилей его на службь? Ничего туть не было оффиціальнаго, потому что самъ графъ въроятно и не зналь, что онъ дожилъ до такого дня. Туть Карамзины, Вяземскіе и всв чьмъ нибудь связанные съ этимъ семействомъ, приготовили сюрпризы, чисто литературные. Передъ юбиляромъ они разыграли Фонвизина Бригадира, сцены изъ Дмитрія Донского Озерова; Вяземскій написаль ему два прелестныя стихотворенія, а графъ С. С. Уваровъ—отмѣнно счастливое письмо, касательно Арзамасской эпохи, отъ Старушки къ Кассандрю" 107).

Юбилей графа Д. Н. Блудова возбудилъ во многихъ любопытство, а въ нъкоторыхъ воспоминаніе о бывшемъ литературномъ кружкъ, извъстномъ подъ именемъ Арзамаса. Такъ,
въ Современникъ явились Литературныя воспоминанія графа
С. С. Уварова, скрывшаго свое имя подъ иниціалами А. В.
Въ примъчаніи Редавціи Современника къ этимъ Воспоминаніямъ мы читаемъ: "Хотя авторъ этой любопытной статьи
не желалъ выставить подъ нею своего имени, но, въроятно,
многіе изъ читателей узнаютъ въ немъ того, чье имя тъсно
связано съ развитіемъ и успъхами Русскаго Просвъщенія въ
теченіе многихъ лътъ и чьи труды пользуются заслуженнымъ
уваженіемъ Европейскаго ученаго міра. Мы надъемся, время
отъ времени помъщать въ нашемъ журналъ продолженіе этихъ
любопытныхъ воспоминаній, которыя могутъ составить драгопънный матеріалъ для Исторіи Русской Литературы" 108).

По замічанію Плетнева, эти Воспоминанія, вром'й любо-

пытных указаній на домашнюю жизнь, нравы и отношенія писателей Русских въ первой четверти нынѣшняго стольтія, разрѣшають вопросъ касательно вліянія частных литературных обществъ на развитіе и успѣхи языка и самое процвѣтаніе Словесности 2 109).

Юбилейный праздникъ графа Блудова возбудилъ воспоминанія о старин' в и въ А. С. Стурдзі, и онъ напечаталь въ Москвитянинь о Бесполь и Арзамасъ. Препровождая статью свою Погодину, Стурдза писалъ ему: "Что если бы графъ Влудовъ и князь Вяземскій послушались наконецъ меня и ваговорили также о прошломе? Въдь послъ смъны отсталыхъ часовыхъ, мудрено будетъ попасть на следы снявшагося съ мъста умственнаго ополченія". По поводу статьи Стурдзи, П. И. Мельниковъ писалъ Погодину: "Въ Москоитянинъ идеть ръчъ объ Арзамасъ-не потому ли названо этимъ именемъ общество то, что въ Арзамасъ, а потомъ въ Нижнемъ Новгородъ, въ эпоху 1812 г., собралось здъсь общество литераторовъ подъ председательствомъ Карамзина? Здесь были: Батюшковъ, Нелединскій-Мелецкій, Бантышъ-Каменскій, В. Л. Пушкинъ, С. Н. Глинка. Они хотели-было издавать въ Нижнемъ журналъ. Если хотите, я сообщу вое что объ этомъ времени, по разсказамъ стариковъ".

### XXX.

Лѣто 1851 года графъ Д. Н. Блудовъ съ своею дочерью, графинею Антониною Дмитріевною, проводили въ Москвъ. 4 іюля, М. А. Дмитріевъ извъщалъ Погодина: "Здѣсь графъ Блудовъ; былъ у него, но не засталъ; сейчасъ онъ сдѣлалъ мнъ честь прівздомъ ко мнъ, но голова болитъ ужасно, и я не могъ принять его". Съ своей стороны, и графиня А. Д. Блудова писала Погодину: "Не знаю, въ Москвъ ли вы, или въ деревнъ, и куда писать къ вамъ? Если эта записочка дойдетъ до васъ, и если вы въ городъ, вы бы сдѣлали мнъ большое удовольствіе, еслибъ прівхали къ намъ сегодня

(среда) или завтра вечеромъ, въ Петровскій, на дачу Наумовой, по дорогі въ Петровское-Разумовское. Мит бы хотівлось и поблагодарить васъ, и просить извиненія за неоконченное письмо, ни на что непохожее, которое вамъ долженъ былъ передатъ Александръ Николаевичъ Поповъ".

Съ этого времени начинается сближение Погодина съ графинею Блудовою, и онъ хотель посвятить ей своего Владиміра Мономиха. Взаимный интересъ въ Исторіи Россіи и въ Славянскому вопросу сближалъ ихъ. Въ Дневнивъ Погодина мы встречаемъ такія записи: З апрыля 1851: "Писалъ Мономаха. Думаль о графинъ Блудовой. Не посвятить ли ей Мономаха? Спроту Хомявова и Ростопчину. Прилично ли"? 18 августа: "Умна и мила". Въ томъ же Дневникъ читаемъ и такую отмътку: "Кажется, запоймаль нъкоторые взгляды. Неужели? Страшно. А мила. Думалъ все о Блудовой и иногда приходить въ голову, что Богъ устроить все какъ следуеть". Вместе съ отцомъ, графиня Блудова посещаеть Древлехранилище; при посредствъ Погодина знавомится съ Садовскимъ; приглашаетъ его совершить повздку на Воробьевы горы. "Можете ли вы", —пишеть она, — "сдёлать мнё удовольствіе пріёхать завтра въ 51/2 часовъ вечера на Воробьем горы, тамъ, гдъ трактиръ? Мы туда собираемся полюбоваться на видъ, и потомъ если вы возьметесь проводить насъ въ Нескучное, на то мъсто, гдъ, говорятъ, особенно хорошъ солнечный закать и котораго мы не умъли найти"?

Живущіе въ Москвъ Славяне пользовались особеннымъ вниманіемъ графини Блудовой. "Вы въроятно знаете", —писала она Погодину, — "адресъ этого молодого Болгарина, студента, о которомъ я вамъ говорила, который здъсь ужъ года три. Можете ли вы ему дать знать, что Княжескій сказывалъ инъ, что онъ желаетъ съ нами познакомиться и что если онъ можетъ быть къ намъ въ понедъльникъ вечеромъ, когда вы у насъ будете, надъюсь, что вы не откажетесь представить его папенькъ, а въ то же время чтеніе Садовскаго въроятно будеть ему интересно". Самъ же Княжескій писалъ Погодину

(21 іюля 1851 года): "Нарочно направиль путь свой чрезь матушку Москву, дабы повидаться съ незабвенными благодътелями бъдной Болгаріи и объяснить непріязненные слухи въ ея успъхъ по части образованія. Сокрушень быль духомь, не найдя вась дома, нечего дълать, судьбъ такъ было угодно. Прошу васъ не забывайте меня и моихъ соотечественниковь, настанеть скоро минута, въ которой, какъ въ зеркаль, откроются заслуги каждаго, и тогда безъ сомнънія любовь или ненависть умножать".

Впоследствіи (1 сентября 1852 г.), объ этомъ Княжескомъ, Хомявовъ писалъ Ю. Ө. Самарину: "Посылаю вамъ двестя рублей сер. для беднаго Княжескаго. Объ миссіонерахъ Русской мысли грёхъ сказать, чтобы они обогощались, какъ говорятъ объ Англичанахъ. Въ барышахъ не будещь съ нашею проповедью. Бедный Княжескій! Сколько лишеній, сколько заботъ, трудовъ и пожертвованій, а какая же награда? Ни сочувствія, ни уваженія. Много-много, если кто взглянеть на него съ темъ сострадательнымъ почтеніемъ, которое внушаютъ юродивые. Впрочемъ, более или менее мы всё въ этомъ похожи на Княжескаго, съ тою только разницею, что мы еще находимся подъ подовреніемъ злоумышленности".

Въ тоже время графиня Блудова пишетъ Погодину: "Когда прівдутъ Хомяковы, попросите отъ меня дозволеніе у Маріи Алексвевны \*) и Катерины Михайловны \*\*) привезти къ нимъ Протича, котораго я уже познакомила съ Алексвемъ Степановичемъ у насъ на дачъ. Мнъ бы хотълось, чтобъ онъ съ хорошимъ впечатлъніемъ о Русскихъ вывхалъ назадъ на родину, а онъ почти никого еще не знаетъ въ Москвъ. Я писала и къ А. П. Ермолову, прося дозволенія или П. П. Писемскому, или вамъ привезти Протича и къ нему, но не знаю зі сеlа l'arrangera. Спросите это у него при первомъ случаъ, но Протичу не говорите заранъе, чтобъ если что нибудъ помъщаетъ, оно бы не показалось обидно " 110).

<sup>\*)</sup> Мать Хомякова.

<sup>\*\*)</sup> Жена Хомякова.

По настоянію графини А. Д. Блудовой, въ сентябрскомъ Москвитянинъ была напечатана статья, подъ заглавіемъ Объ Обще-Славянском Литературном языкь (Изъ Юго-Славянсвой газеты Zudslavische Zeitung). Печатая эту статью, Погодинъ заметилъ: "Вопросъ этотъ столько важенъ для Русской Литературы и столько близовъ сердцу Москвитянина, что мы съ живъйшею радостію предоставляемъ ему первое мъсто въ этой внигъ, внъ всъхъ отдъленій". Къ самой же стать В Погодинъ присовокупилъ: "Бывъ въ продолжение пятнадцати лътъ въ самой вороткой, болъе или менъе дружеской связи, со всёми почти Славянскими корифеями, Шафарикомъ и Коляромъ, Копитаромъ и Ганкой, Караджичемъ и Пуркиней, Стоматовичемъ и Гаемъ, Мацфевскимъ и Линде, я нивогда нивому не осмъливался произносить одного слова о Русскомъ языкъ, какъ общемъ литературномъ языкъ для Словенъ, равно вакъ и о Православномъ Исповъданіи, общей для нихъ исторической религіи, ибо считаль эти вопросы слишкомъ щекотливыми, слишкомъ связанными со всёмъ существомъ всякаго человъка образованнаго; и никогда не хотыть ихъ касаться, чтобы не раздражать самолюбія, чтобъ не подать подозржнія въ пристрастіи, - разві въ разговорахъ со своими соотечественнивами и въ статьяхъ для нихъ назначенныхъ; но вотъ эти вопросы возниваютъ сами собою, и не между корифеями, а въ массахъ Словянскихъ! Сила вещей сильнъе всъхъ силъ. Какая блистательная необозримая будущность! Счастливымъ себя считаю, что увидёлъ хоть зарю ея прежде другихъ<sup>и 111</sup>).

Подъ 16 августа 1851 года, Погодинъ записалъ въ своемъ Диеоникъ: "Вечеръ у Блудовыхъ. Очень пріятно. Графъ Сенъ-При—какой любезный Французъ. Замѣтна грусть среди его веселости". Вмѣстѣ съ графомъ Д. Н. Блудовымъ графъ Алексъй Сенъ-При посътилъ Древлехранилище Погодина и, по свидътельству хозяина, "съ живъйшимъ любопытствомъ осматривалъ его собранія". Для Погодина особенно пріятно было услышать изъ его устъ, при первомъ взглядъ

на древнъйшій образъ св. Георгія: "Это Норманскіе щиты и шлемы, такіе, какіе видны на Матильдиныхъ коврахъ въ Байе". Съ своей же стороны, Погодинъ замътилъ: "Щиты и мечи на образъ св. Георгія совершенно подобны представленнымъ на картинахъ" Житія святыхъ князей страстотерпцевъ Бориса и Глъба.

Черезъ недёлю послё этого посёщенія, графъ Сенъ-При заболёль, а 15 сентября того же 1851 года, онъ скончался. Преждевременная кончина сія вызвала чувство жалости. Графиня Е. П. Ростопчина писала Погодину: "Вотъ что миб, какъ заступницѣ Москвитянина, нужно довести до вашего свёдёнія: удивляются, что до сихъ поръ нижов не упомянуто о смерти графа Сенъ-При, писателя и человѣка Европейски извѣстнаго и уважаемаго. Родившись въ Россіи, полу-Русскій по матери, онъ тоже принадлежитъ намъ, и мы бы должны почтить его память, изобразивъ хоть кратко учено-трудовую жизнь его, и смерть межъ нами, на поприщѣ новыхъ трудовъ и знаній:

#### Гдъ колыбель его была, Тамъ днесь его могила. —

Неужели вы ничего не скажете ни о той, ни о другой... До свиданья, Михаилъ Петровичъ, выздоравливайте поскоръе".

Эти строки заставили Погодина написать о почившемъ слово воспоминанія и написанное онъ послаль на цензуру графа А. П. Толстого, который, прочитавъ статью, писаль ен автору: "Возвращаю вамъ, почтеннъйшій Михаилъ Петровичъ, статью вашу нъсколько исправленную не мною, а самимъ графомъ Сенъ-При (отцомъ покойнаго), который очень и очень благодаренъ вамъ и желалъ бы съ вами повидаться. А для того не согласитесь ли вы обязать и его, и насъ съ женой, и съ Н. В. Гоголемъ, пріъхать послъ завтра, т.-е., во вторникъ, къ намъ кушать (въ 4 часа)"?

Вслѣдъ за симъ, Погодинъ напечаталъ въ своемъ журналѣ слѣдующее: "Москвитянинъ обязанъ сообщить своимъ читателямъ печальное извѣстіе о кончинѣ графа Алексѣя Сенъ-При, котораго сочиненіями нѣсколько разъ украшалось это изданіе.

Знаменитая фамилія графовъ Сенъ-При принадлежитъ Россіи вмъстъ съ Франціей. Три брата ихъ, върные древнему престолу своихъ королей, оставили родину, вслъдствіе ужасовъ революціи, и нашли себъ у насъ второе отечество. Старшій вступилъ въ военную службу, и въ санъ генералъ-адъютанта покойнаго государя палъ въ рядахъ Русскихъ воиновъ. Средній управлялъ Подоліей, и оставилъ тамъ до сихъ поръ признательную память, подобно своему соотечественнику, гериоту Ришелье, въ Новой Россіи. Меньшій — ратоборствуетъ во Франціи, во имя родового своего начала, отличаясь правдивостью и твердостью характера среди общей шаткости и непостоянства.

Графъ Алексъй Сенъ-При, перъ Франціи, похищенный теперь смертію у отечества и литературы, быль сыномъ средняго изъ трехъ братьевъ, женатаго на вняжнъ Голицыной. Онъ родился въ Россіи въ 1805 году, воспитывался въ Ришельевскомъ лицев, и жилъ здвсь до семнадцатилвтняго возраста. Послъ первой реставраціи, когда все семейство возвратилось во Францію, молодой Сенъ-При, кончивъ воспитаніе, служиль по дипломатической части съ блестящимь успівхомъ, и въ концъ своего служебнаго поприща занялъ мъсто посланника въ Бразиліи, потомъ въ Португаліи, и наконецъ въ Даніи. Подитическія обстоятельства перемінились, и онъ, удалясь отъ дёлъ, предался Литературів. Его сочиненія, боліве или менье общирныя, суть следующія: о королевской власти, объ іезунтахъ (три изданія), о раздёлё Польши, о покореніи Неаполя Карломъ д'Анжу, братомъ Людовика Святого, о герцогахъ Гизахъ. Самобытностью изследованія, светлостью мыслей, новыхъ и оригинальныхъ, любовью къ истинъ, превраснымъ слогомъ, онъ снисвалъ себъ вскоръ почетное мъсто между современными писателями, и Авадемія открыла ему свои двери. Ему случилось говорить похвальное слово вдругъ двумъ своимъ предмъстникамъ, потому что послъдній скончался до принятія: это быль случай, важется, единственный въ лѣтописяхъ Авадеміи, и новый авадемикъ исполнилъ свою обязанность съ такою ловкостью, что заслужилъ общее одобреніе. Читатели Москвитянина знакомы съ нѣкоторыми изъ его произведеній; статья о Гизахъ, переведенная однимъ изъ опытнѣйшихъ нашихъ литераторовъ, помѣщена была у насъ недавно почти вполнѣ.

Въ нынъшнемъ году, послъ тридцатилътняго отсутствія, прівхаль онь въ Россію по частнымь діламь своимь, и быль принять съ особеннымъ радушіемъ и уваженіемъ во всёхъ вругахъ, начиная отъ высшаго до низшаго. Ему очень пріятна была такая встреча; детскія воспоминанія въ местахъ, где онъ родился и воспитывался доставляли ему удовольствіе самое живое; онъ быль очень весель, радовался всемъ следамъ давно прошедшаго времени, отъискивалъ старыхъ знакомыхъ и ровесниковъ, сообщалъ имъ свои литературныя намъренія (особенно хотьлось ему кончить поскорье большое сочиненіе свое о Вольтер'в, гдв онъ над'вялся сказать много новаго), думаль о живомь, о жизни, а смерть уже закралась въ его тело. Онъ занемогъ. Болезнь казалась незначительною, однакожъ съ самаго начала онъ почувствовалъ и сказаль, что не избавится отъ нея. Въ самомъ дълъ, она усиливалась день ото дня; больной началъ страдать, перенося свои страданія съ твердостью и спокойствіемъ, хотя мысль о дальнихъ милыхъ должна была преогорчать его душу еще больше бользни. Три дня бользнь вавъ будто бы ослабила свои нападенія. Эти три дня больной посвятиль Богу, и провель ихъ въ безпрерывной беседе съ священникомъ, исповедовался и пріобщился Св. Таинъ. "Теперь я совстить спокоенъ и доволенъ", -- успълъ онъ сказать неутъшному отцу, который быль одинь при немь изъ всего семейства... Нечего описывать горесть старца, при потеръ единственнаго сына... Чрезъ несколько минутъ после сказанныхъ словъ, начался бредъ, и чрезъ восемь дней его не стало, сентября 15-го дня, 1851 года.

Почтимъ память достойнаго писателя, благороднаго человъка, почтеннаго гражданина, почтимъ передъ его соотечественниками, выраженіемъ нашего сердечнаго участія, искренняго уваженія и должной признательности.

Повойный быль женать на графин' де ла-Гишь и оставиль сына Егора, 15 льть, и двухь дочерей, Софію и Елизавету; изъ нихъ одна замужемъ за графомъ Клермонъ-Тоннеромъ, а другая—за графомъ Даркуромъ".

Прочитавъ эту статью, отецъ почившаго писалъ Погодину: "Я вамъ чувствительно благодаренъ за памятнивъ, который вы благоволили поставить моему повойному сыну; онъ останется для меня и моего семейства драгоценнымъ залогомъ, благосвлонныхъ чувствъ въ нему, отъ его соотечественнивовъ; ибо, вы, милостивый государь, въ томъ не ошиблись, полагаю, что мы, и вст тв, которые наше имя носять, почитали всегда благодетельную Россію своимъ вторымъ отечествомъ. Я знаю навърно, что еслибы повойной мой сынъ остался живымъ, то онъ былъ намфренъ посвятить талантъ, который онъ отъ природы получиль, на какое-либо сочиненіе, относящееся въ чести и славъ его втораго отечества. Но Богъ не позволиль, чтобъ онъ могъ исполнить такое благородное нам'треніе. Намъ только предоставлено сожал'ть и повиноваться. Пользуюсь симъ, хотя горестнымъ, случаемъ, васъ паки увърить въ моемъ совершенномъ почтеніи и преданности, съ воими имею честь пребыть навсегда..."

По возвращеніи въ Петербургъ, графиня А. Д. Блудова писала Погодину: "Графъ Д. А. Толстой вамъ кланяется, а великая княгиня Екатерина Михайловна еще намедни говорила мит объ удовольствіи, съ которымъ смотритъ на ваши старинные образки и крестики" 112).

### XXXI.

По свидътельству Погодина, Московскій Университетъ въ 1851 году торжествовалъ день своего основанія, 12 января, тавъ, какъ не торжествовался онъ никогда: въ нему присоединенъ былъ актъ, т.-е., заключение учебнаго года. Нельзя не одобрить вполнъ этого соединения. Неудобство здъсь только одно: студенты, кончившие курсъ учения въ маъ, не могутъ дожидаться своихъ дипломовъ полгода, и слъдовательно, будутъ разъъзжаться во всъ стороны, на службу, или по домамъ, на родину, не участвуя въ актъ. Но если учебный годъ будетъ оканчиваться декабремъ, вмъсто прежняго мая, тогда и это неудобство отстранится, и самымъ приличнымъ днемъ для акта сдълается 12 января—университетский праздникъ во всъхъ отношенияхъ. Въ нъкоторыхъ университетахъ учебный годъ уже и теперь оканчивается декабремъ, вмъстъ съ гражданскимъ.

Литургія была совершена высокопреосвященнымъ митрополитомъ Филаретомъ соборнѣ. Присутствовавшіе имѣли удовольствіе увидѣть въ университетской церкви много предметовъ новыхъ и великолѣпныхъ: богатыя ризы алаго яркаго
бархата, устроенныя на иждивеніе Правленія; новое напрестольное Евангеліе, въ позлащенномъ окладѣ, — приношеніе
профессоровъ; образъ, написанный по усердію студентовъ.
Знаменитый архипастырь, неутомимый въ проповѣданіи слова
Божія. произнесъ поучительное слово. Предметомъ его было—
совершенно неожиданное сближеніе мученичества съ мудростію и просвѣщеніемъ".

"Въ обители высшихъ знаній", — началъ Владыка, — "и слѣдовательно, можно сказать, въ обители мудрости, празднуемъ праздникъ святыя Мученицы. Есть ли какое отношеніе между обителію знаній и мученицею, между мудростію и мученичествомъ?...

...Отвътствую: есть. Мученикъ есть сынъ мудрости, и уже не младенчествующій. Мученичество есть родъ мудрости, и очень не низкій..."

При этомъ Владыка приводитъ слова Христа Спасителя своимъ послъдователямъ: Возложатт на вы руки своя, и ижденутъ, предающе на сонмища и темницы ведомы къ царемъ и владыкамъ, имени моего ради... Азъ бо дамъ вамъ уста и премудрость, ей же не возмогутъ противитися или отвъщати вси противляющися вамъ...

И такъ, Онъ мученивамъ далъ, и они имъютъ, премудрость, побъдоносную надъ всёмъ, что ей противоборствуеть". Далье, Владыка замычаеть: "Жребій мученичества не для всвхъ; но мученическая мудрость не для однихъ мученивовъ. Она спасла и прославила ихъ, и светитъ всемъ на пути истины и спасенія"; а потому пропов'вдникъ, обращаясь въ своимъ слушателямъ, взываетъ: "Не пройди мимо сего свъта безъ вниманія, кто бы ты ни быль, ищущій путей мудрости, или только въ простотв ходящій". Приступая въ опредъленію сего рода мудрости, которая "исходить отъ высоваго начала, поелику исходить отъ Христа: Азъ дама вама уста и премудрость", проповъдникъ сказалъ, что "для разсужденія о семъ, не думаю прибъгнуть въ руководству тъхъ любомудрыхъ, которые, въ виду премудрости Христовой, независимо отъ нея столько разъ предпринимали построить всеобъемлющую науку; но разрушали создание одинъ другаго, и не оставили даже плана, благонадежнаго и общепріемлемаго, для предполагаемаго построенія. Обращусь къ любомудрію старому, но не лишенному силы: нътъ нужды, что устаръдымъ поважется оно предъ теми, воторые проповедують безвонечное движение въ новому, т.-е. плавание безъ пристани, стремленіе безъ ціли. Книга Премудрости изображаеть премудрость слёдующими главными чертами: ипломудрію и разуму учить, правдь и мужеству, ихже потребные ничтоже есть въ жити человъкомъ (Прем. VII, 7). И вотъ, черты премудрости, которыя прекрасно и величественно свётять въ словахъ, дъяніяхъ и страданіяхъ мученивовъ Христіанскихъ".

Заключительными словами Владыки были: "Христе, Божія сила и Божія премудрость (1 Кор. 1, 24). Молитвами и примърами Святыхъ Твоихъ мучениковъ поучай, и научи насъ премудрости, не той, которую ты обуилъ и обуеваешь за ея гордость и суету, но той, которая первъе убо чиста

есть, потомъ же мирна, кротка, благопокорлива, исполнь милости и плодовъ благихъ, несумнънна и нелицемърна (Іав. III, 17),  $\Lambda$ минь "  $^{118}$ ).

Въ тотъ же день Филаретъ писалъ своему Лаврскому намѣстнику Антонію: "Сегодня я быль въ Университетѣ на праздникѣ тамошняго храма. Литургія и молебенъ совершаль, а отъ акта университетскаго, по изнеможенію, уѣхалъ" 114).

Вскорѣ послѣ того, А. О. Смирнова посѣтила Филарета и о своемъ посѣщеніи (18 января 1851 г.) писала Гоголю: "Утѣшительный тавже нашъ вротвій и мудрый пастырь Филареть; вчера я просидѣла у него вечеръ и не могла нарадоваться его рѣчи, всегда простой, тихой и усповаивающей. Онъ мнѣ далъ совѣть прибѣгнуть въ соборованію св. елеемъ, противъ нервическаго моего разстройства, и я послѣдую его совѣту. Кавъ онъ всегда преврасенъ въ службѣ, особенно литургіи, какъ онъ весь въ молитвѣ и въ созерцаніи. Истинно онъ премудрый пастырь цервви" 116).

Между твить, акть университетскій шель своимъ порядкомъ, и происходилъ, по обычаю, въ старой большой заль. "Публики", — свидьтельствуеть Погодинь, — "льть уже двадцать не было столь многочисленной. Всв Московскія власти почтили Университетъ своимъ посъщениемъ. Ораторами были профессоры Спасскій и Басовъ, принадлежащіе въ Московскимъ извъстностямъ, каждый по своей части: Спассвій, — какъ метеорологъ, Басовъ, — какъ хирургъ. Мы замътимъ, впрочемъ, что университетскія ръчи, при перемънъ отношеній науки къ публикъ, и публики къ наукъ, должны также подвергнуться перемънамъ. Содержаніе, н даже произношеніе ихъ должны им'єть ц'єлію привлечь вниманіе слушающей публики (не только читающей), и следовательно, принять новый характеръ. Въ ораторскомъ отношенін пальма принадлежить Шевыреву, который, щивъ отчетъ о состояніи Университета, произнесъ Европейски-благодарственную рёчь въ посётителямъ.

овончился роскошнымъ завтракомъ, въ коемъ принимали участіе посётители, профессоры, студенты, угощенные г. Попечителемъ. Старый Университетъ имѣлъ въ этотъ день еще и другихъ гостей—отличныхъ воспитанниковъ изъ высшихъ учебныхъ заведеній, т.-е. корпусовъ и гимназій. Это явленіе также новое и заслуживающее всякой хвалы. Всё учебныя заведенія находятся въ родственной связи съ Университетомъ, получая отъ него почти всёхъ своихъ учителей".

Вскор'в посл'в акта, дошло до Погодина ложное изв'встіе о кончинъ супруги попечителя Московскаго учебнаго округа, за что онъ и получилъ отъ Шевырева дружескій нагоняй. "Воть что значить", —писаль онь, — "жить въ захолусть в и не видаться съ людьми! - Мы сидимъ за столомъ, какъ вдругъ, входитъ Митя \*) твой съ изв'естіемъ, что Назимова умерла вчера ночью и что это совершенно върно. Я испугался, но извёстіе показалось мнё крайне сомнительнымъ, потому что вчера ей было гораздо лучше, и въ 4-мъ часу оставиль я Владиміра Ивановича совершенно спокойнымь; сегодня быль въ Университетъ, видълся съ ректоромъ, инспекторомъ и деканомъ медицинскаго факультета и не слыхалъ ничего подобнаго, — и наконецъ потому еще, что изъ словъ Мити видълъ, что ты вовсе и не зналъ объ ея болъзни, а она была уже сильно больна еще 12-го января. Все-таки отправилъ немедленно человъка узнать объ здоровь в — выходить, что сегодня слава Богу ей еще гораздо мучие. Откуда ты получаешь эти чудовищныя извъстія - помилуй"! 116).

Торжественно отпраздновавъ день святыя Великомученицы Татьяны, Московскій Университеть отврыль публичныя левціи. Он'в начались съ 20 января, продолжались до 31 марта. Читались он'в въ сл'едующимъ порядк'в: января 20, 23 и 27, читалъ профессоръ Гейманъ: О четырехъ стихіяхъ древнихъ, въ отношеніи физическомъ, химическомъ и

<sup>\*)</sup> Старшій сынъ Погодина.

физіологическомъ. Января 30, февраля 3 и 6-го, читалъ профессоръ Рулье: О жизни животнаго, по отношенію къ внъшнимъ условінмъ. Февраля 10, 13, 27, марта 3, читалъ профессоръ Соловьевъ: Исторію установленія государственнаго порядка въ Русской земль до Петра Великаю. Марта 6, 10, 13, 17, читалъ профессоръ Грановскій: Характеристики Тамерлана, Александра Великаго, Людовика ІХ, Бекона. Марта 20, 24, 27, 31, читалъ профессоръ Шевыревъ: Очеркъ Исторіи Итальянской живописи, сосредоточенный въ Рафаэль и его произведеніяхъ.

Предъ началомъ левцій, въ органъ Университета, Московских Видомостях, было между прочимъ напечатано: "Ни одно сколько-нибудь важное ученое явленіе не проходить въ Москвъ незамъченнымъ, и поэтому Университетъ, какъ представитель науки, соединенъ неразрывными узами съ обществомъ. Приглашаетъ ли онъ друзей отечественнаго просвъщенія на торжественный акть въ день своего основанія, объявляетъ ли объ ученомъ диспутв, о публичныхъ лекціяхъ, или, во имя добра, открываетъ свои двери для искусства: всегда ответомъ на это приглашение общее сочувствие. Огромная зала Университета едва вмінцаеть въ себі многочисленныхъ посътителей; здъсь видны и заслуга, и слава, и умъ, и красота, и богатство. Такъ какъ сборъ за лекціи назначень для цели благотворительной, то всякая сумма выше определенной принимается какъ выражение участия къ доброму делу. Можно было предвидеть, что Московское общество не откажется внять этому призыву, и действительно, нъкоторыя лица жертвовали за билетъ на лекціи гораздо выше назначенной платы. Въ числъ ихъ съ радостію видимъ имена: нашего достойнаго градоначальника графа Арсенія Андреевича Закревскаго, котораго Москва привывла встръчать въ началъ всяваго добраго дъла, и внязя Сергія Михайловича Голицына, просв'вщенную попечительность вотораго, какъ своего бывшаго начальника, Московскій Университеть досель вспоминаеть съ признательностью. Кромъ того,

последовали значительныя приношенія отъ Николая Гавриловича Рюмина, Константина Павловича Нарышвина, Виктора Федоровича Базилевскаго и другихъ" 117).

Изъ читанныхъ публичныхъ левцій Погодинъ обратилъ особенное вниманіе на лекціи Соловьева, Грановскаго и Шевырева. Когда Соловьевъ окончилъ свои публичныя лекцін, то ІІ. Н. Кудрявцевъ въ Московских Вподомостях посвятиль имъ целую статью, по поводу которой Погодинъ писалъ: "15 марта помъщена въ газетахъ прекрасная статья Кудрявцева о публичныхъ лекціяхъ профессора Соловьева. Она заставила меня искренно пожалёть, что мнъ не случилось быть свидетелемъ ученаго тріумфа, который, по свидетельству такого надежнаго судьи, какъ Кудрявцевъ, быль блистательный, и совершенно соответствоваль блистательному и необывновенному разрѣшенію всѣхъ задачъ Руссвой Исторіи ученымъ профессоромъ. Исвренно сожалью, повторяю, что не могъ присоединить своего голоса въ публикъ и Кудрявцева. Какой былъ курсъ, судя по этой стать в "! 118). Но, по отзыву В. П. Боткина, Соловьевъ "прочелъ неудачно: онъ не имбетъ дара слова и говоритъ уто**мит**ельно " <sup>119</sup>).

# XXXII.

Въ мартъ 1851 года, Московское общество въ послъдній разъ слышало публичныя чтенія Т. Н. Грановскаго.

"Никакой Нибуръ, никакой Шлецеръ", — писалъ Погодинъ, — "не можетъ въ настоящую минуту Русскаго образованія принесть для Исторіи столько пользы публивъ, обществу, какъ Грановскій: онъ можетъ именно возбудить ся любопытство, показавъ науку съ привлекательной для нея стороны, и тъмъ содъйствовать къ водворенію и распространенію историческихъ знаній, какихъ у насъ нътъ въ общемъ оборотъ, ибо тетрадки, выносимыя студентами, забываются впродолженіи первыхъ десяти лътъ, или менъе, по окончаніи курса, и изъ Исторіи въ публив' остается только Семирамида да Александръ Македонскій; изъ новой же Исторіи я уже не знаю на кого указать, кром' Наполеона Бонапарте, да разв' еще аббата Сугерія, о которомъ надули въ уши рьяные рецензенты. Н'тъ науки столь мало у насъ изв' стной, какъ Исторія, потому что высшее общество читаетъ большею частію по-Французски, а Французы сами знаютъ только свою, да н'то періодовъ изъ Англійской и Итальянской. Гріхъ на душ' Грановскаго, который скрываетъ свой талантъ и не платитъ своего долга наук', столько важной и столько могущей 120).

Это дарованіе Грановскаго вполнѣ цѣнило Министерство Народнаго Просвѣщенія и поручило ему составленіе программы учебника Всеобщей Исторіи. Въ концѣ 1850 года, Грановскій ѣздилъ въ Петербургъ для объясненій съ министромъ Просвѣщенія, по поводу составленной имъ программы учебника. Здѣсь онъ представлялся также графу І. И. Ростовцову. Въ высшихъ сферахъ учебной администраціи выслушивали Грановскаго съ одобреніемъ. Не смотря на то, А. В. Станкевичъ предполагаетъ, что Грановскій "не пользовался довѣріемъ высшей учебной администраціи", и свое предположеніе основываетъ на томъ, что въ 1851 году, онъ не былъ утвержденъ въ должности декана, на которую былъ избранъ Историкофилологическимъ Факультетомъ Московскаго Университета. Вмѣсто него, деканомъ былъ назначенъ отъ правительства С. П. Шевыревъ.

Согласно съ Станкевичемъ, о деканствъ Шевырева свидътельствуютъ и С. М. Соловьевъ, и П. М. Леонтьевъ.

Въ своихъ Запискахъ, Соловьевъ повъствуетъ: "Когда подошли деканскіе выборы, то Шевыревъ былъ забаллотированъ, и въ деканы былъ выбранъ Грановскій. Но Шевыревъ не котълъ снести такого пораженія, и Назимовъ съ Ширинскимъ ръшили, что Грановскій человъкъ подозрительный, либералъ извъстный, а потому не можетъ быть деканомъ, вслъдствіе сего наши выборы были кассированы, и Шевыревъ былъ назначенъ отъ министра деканомъ. Ненависть къ *казенному* декану стала еще сильнъе".

Въ самомъ началъ 1852 года, П. М. Леонтьевъ, во время своего пребыванія въ Петербургъ, посьтиль А. В. Никитенко, который, въ своемъ Дневникъ, подъ 11 января 1852 года, записалъ следующее: "Вечеромъ сегодня былъ у меня Леонтьевь, Московскій профессорь и издатель Пропилей. Наружность его не привлекательна: небольшой ростомъ, онъ горбать, но лицо у него умное. Онъ передаваль мив о подвигахъ Шевырева, напримъръ, какъ тотъ устроилъ удаленіе Каткова изъ Университета, чтобы самому занять канедру Педагогін; какъ добился онъ деканства, вооруживъ попечителя и генералъ-губернатора противъ Грановскаго, котораго было избралъ въ деканы Факультетъ и т. д. Леонтьевъ прибавиль, что Шевыревь вообще сдёлался теперь въ Москвъ чвиъ-то въ родв нашего Булгарина. Интересно, что всв свои некрасивые поступки онъ оправдываеть тъмъ, будто дъйствуетъ во имя вакого-то высшаго принципа, ради котораго даже приносить въ жертву свое имя" 121).

Но у насъ имъется слъдующее письмо Шевырева въ Погодину (12 іюня 1851), въ которомъ дёло это представляется въ иномъ свътв и, смъемъ думать, въ истинномъ: "Вотъ бъда: я опять остаюсь деваномъ. В. И. Назимовъ объявиль мив, что Грановскій взошель къ нему съ письмомъ, въ воторомъ проситъ уволить его отъ этой должности, потому что импеть въ виду занятія по учебнику Исторіи, который поручень ему. Я отвічаль, что радь бы тоже написать просительное письмо объ томъ же, чтобъ уволили и меня. Поступовъ благороденъ со стороны Грановскаго тыть болые, что онь объ немь не говорить. Я узналь о томъ въ первый разъ отъ Назимова. Впрочемъ, я не могъ и предполагать другого отъ Грановскаго изъ прежнихъ моихъ съ ними отношеній. Грустно бы было все обманываться въ людяхъ. Мы, казалось, стали въ отнощение дружелюбное другъ въ другу. Я не могъ и не въ правъ былъ предполагать со стороны его какое-нибудь враждебное ко мив отношеніе. Думаю, что все это было вліяніе графа Строганова на членовъ Факультета" <sup>122</sup>).

Сдълавъ это необходимое отступленіе, вернемся къ публичнымъ чтеніямъ Грановскаго.

Предметомъ чтенія его были четыре историческія характеристики: Тамерлана, Александра Македонскаго, Людовика IX и канцлера Бэкона. Грановскій началъ свои чтенія вопросомъ: какое призвание въ Исторіи людей, означенныхъ именемъ великихъ? Этотъ вопросъ, по замъчанію А. В. Станкевича, не былъ лишенъ современности. Съ 1848 года въ Европейской Литературъ поднимались голоса, отрицавшіе необходимость великих людей в Исторіи... "Все равно свазать бы", -- говорилъ Грановскій о такомъ мивніи, -- "что одна изъ силъ дъйствующихъ въ природъ утратила свое назначеніе, что одинъ изъ органовъ человъческаго тъла теперь сталъ ненуженъ... При внимательномъ созерданіи великихъ личностей, онъ являются намъ откровеніями цълаго народа и цвлой эпохи. Для чего бы онв ни были призваны на землю, для блага ли, для зла ли, во всякомъ случар онъ стоять не отдёльно, не независимо, но тёсно и крёпко связаны съ землею, на которой выросли, и съ временемъ, въ которомъ дъйствуютъ". Указаніе этой тесной связи давало единство бесъдамъ профессора о четырехъ великихъ историческихъ дъятеляхъ разныхъ и отдаленныхъ одна отъ другой эпохъ Исторія <sup>123</sup>).

"Левціи Грановскаго наполняли своєю славою", —писаль Погодинъ, — "литературные и ученые салоны Москвы. Одна дама, ревностная почитательница достойнаго профессора, передала мнѣ такъ живо левцію о Людовикѣ ІХ, что я рѣшился наконецъ отложить часть своего утра, и застать хотя послѣднюю его левцію о Бэконѣ. Давно уже не слыхалъ я Грановскаго. Фраза его стала еще легче, пріятнѣе, щеголеватѣе (элегантнѣе)... У него не бываетъ никакихъ непріятныхъ выходокъ. Онъ всегда ровенъ, и даже слишкомъ. Вниманіе слу-

шателя удерживается неотпускно... Таланть примёчательный, которымъ по справедливости гордится Университетъ". Но содержаніемъ лекціи Погодинъ, "паче чаянія", остался "соверменно недоволенъ", и нашелъ ее "самою неудачною, какую только можно прочесть въ данное время предъ мыслящими слушателями". Потодинъ остался недоволенъ твиъ, что Гравоскій описаль "живо и вёрно" всё недостатки, слабости, порови, преступленіе Бэкона. "Помилуйте", —восклицаетъ Погодинъ, -- "на что мий ихъ? И что они довазываютъ? Они довазывають мив только, что, садясь за судебный столь, держа въ рукахъ въсы правосудія, принимая жезлъ правленія, Бэвонъ брался не за свое дёло, что онъ былъ мужъ ума, а не сердца, а не воли. Веливъ онъ умомъ, умомъ дълался онъ благодетелемъ рода человеческого, творцомъ или двигателемъ наувъ. такъ и выставьте намъ эти его заслуги, а на прочее набросьте повровъ забвенія, разум'яется, осудивъ мимоходомъ, безъ потворства. На что мив знать въ подробности всв ночныя, очень интересныя похожденія Рафаэля, на что мит знавомиться съ девяносто девятью формаринами, - подайте мив его Мадонну, подайте мив его Преображеніе... Въ завлюченіе Погодинъ указываеть на ту причину, по которой Грановскому совершенно не следовало прочесть левцію о Баконв, такъ, какъ онъ ее прочелъ. "Въ нашемъ обществв", заивчаеть Погодинь, -- понятія о наукв еще не установились, безпрестанно смъшивается злоупотребление ея съ сущностью, и часто повторяются явленія, кои подмітиль нашь учитель, дъдушка Крыловъ, въ похожденіяхъ одной изъ своихъ героинь. Зачемъ же подавать оружие людямъ добрымъ, благонамъреннымъ, но несведущимъ? Того и гляди, - подумалъ я, - что послѣ этой левціи встрѣтишь въ какомъ-нибудь салонѣ человъва почтеннаго, который съ улыбкою спросить меня: а что сделала ваша наука, когда попала въ честь? а каковъ вашъ Бэвонъ? Я придумываль уже что отвёчать глубовомысленному совопроснику <sup>124</sup>).

Левцією о Бэкон'я остался недоволень и Шевыревь; но

тъмъ не менъе онъ писалъ въ Погодину и слъдующее: "Къ Грановскому ты не былъ опять совершенно безпристрастенъ. Ибо ты говорилъ о слабъйшей его левціи, а о первыхъ трехъ ни слова, которыя имъли большія достоинства, въ отношенів въ живописному изложенію и счастливому слову". Въ тоже время Шевыревъ замътилъ Погодину и слъдующее: "Ночния нохожденія Рафаэля не имъютъ никакого смысла, потому что (въ лекціяхъ Грановскаго) нигдъ не упоминаются, а девяносто девять форнаринъ неприличны до безобразія. Вазари много насплетничалъ на него въ этомъ отношеніи, особливо на счетъ его смерти. Это опровергнуто учеными. Языческій Римъ папы Льва Х-го, можетъ быть, увлекалъ Рафаэля, но все-таки религіозное воспитаніе брало верхъ".

По замѣчанію М. А. Дмитріева, "о Бэконѣ никто такъ не писалъ разумно и честно, по его мнѣнію, какъ извѣстный обширными свѣдѣніями и умомъ, графъ de-Maestre, который былъ у насъ Сардинскимъ посланникомъ. Но его сочиненіе какъ-то у насъ совсѣмъ неизвѣстно, или пренебрегается, какъ писанное Французомъ. Я это потому написалъ, что взглянулъ на примѣчаніе о Бэконѣ, и не видалъ имени Местра. На просьбу Погодина сдѣлатъ рецензію на лекців Грановскаго, Казанскій профессоръ Березинъ писалъ: "О лекціяхъ Грановскаго писатъ не буду, коть зарѣжьте; это трудъ не спеціалиста; неспеціалисту и разбирать его". Не смотря на это, Погодину очень желалось отпечатать лекціи Грановскаго въ своемъ Москвитяниню; но Грановскій писалъ ему: "Характеристики мои, какъ я сказалъ вамъ у Елагиныхъ, уже объщаны" 125).

В. П. Ботвинъ писалъ Анненкову: "Левціи Грановскаго были лучше всёхъ и вёнокъ остался за нимъ; разумется, мы не замедлили вплесть туда и гроздіи" 126).

#### XXXIII.

Вскорѣ по окончаніи Грановскимъ публичныхъ лекцій, Москва, 19 марта 1851 года, угощала объдомъ Айвазовскаго и Іордана.

Въ это время, въ Москвъ быль полученъ эстампъ съ картины Рафаэля Преображеніе, надъ которымъ въ Рим'в сидълъ дванадцать лать знаменитый нашь художникь О. И. Іордань, посвятивъ ему лучшее время своей жизни. "И въ самомъ дыь". —замычаеть по этому поводу Погодинь, — "онь доставиль отечеству веливое произведеніе, которому Дориньи и Моргенъ должны поклониться, а продано его въ Москвъ экземпляровъ тридцать, и это такое количество, коего художникъ не ожидаль, и такъ ему обрадовался, что хочеть вырезать възнакъ благодарности гербъ Московскій подъ своей славною гравюрой, потому что въ Петербургъ, да и во всей Россіи, продано гораздо меньше. Вотъ вамъ и любовь въ искусству, вотъ вамъ и снопъ цветочный, и браслетъ брилліантовый, - хотя впрочемъ, ни противъ снопа, ни противъ браслета мы сказать ничего не имвемъ: почему и цввтами не осыпать, почему и браслета не подарить, - но не болье, а главное: не забывать своимъ вниманіемъ и другихъ, собственныхъ талантовъ, если кого намъ Богъ по той или другой части пошлетъ" 127).

Но иного мивнія о гравюрв Іордана быль Д. А. Ровинскій, и по этому поводу Шевыревь писаль Погодину: "Куда мив не нравится твой маленькій Ровинскій! Что за самонадвянность и что за дерзость! Теперь пришли мив на память его слова о гравюрв Іордана, что у Рафаэля Моргена Христость является идеальнымь, а у Іордана—Русскимъ мужичкомь. И невѣжество, и большая дерзость"!

Въ это же время посътилъ Москву и самъ Ө. И. Іорданъ, а также И. К. Айвазовскій. Съ послъднимъ до тъхъ поръ Погодинъ не былъ знакомъ лично; но по прітадъ въ Москву, Айвазовскій явился къ нему съ слъдующимъ пись-

момъ отъ внязя П. А. Вяземскаго: "Знаменитый нашъ живописецъ Айвазовскій желаетъ съ вами познавомиться. Кромъ отличнаго таланта, имъетъ онъ еще одно особенное достоинство: напоминанія наружностію своею А. С. Пушвина. Угостите его въ Москвъ и за талантъ, и за сходство". Можетъ быть, эти строки внязя Вяземскаго дали Погодину мысль почтить общественнымъ объдомъ прибывшихъ въ Москву нашихъ знаменитыхъ художниковъ. По врайней мъръ въ Диевникъ Погодина, подъ 15—20 марта, мы встръчаемъ запись: "Пришла мысль объ объдъ Айвазовскому и Іордану".

Мысль Погодина была принята всеобщимъ сочувствіемъ. Хомяковъ писалъ ему: "Барынь, какъ я предвидель у васъ не будеть, любезный Погодинь, то вмёсто жены моей будеть Михаилъ Гавриловичъ Своехотовъ, котораго ты знаешь, артистъ и мив пріятель. Пусти его на мой второй пай". Наванунв объда внязь В. А. Черкаскій, по порученію П. П. Новосильцова и графа Л. А. Сологуба, обращается въ Погодину съ просьбою ввлючить ихъ въ число подписчивовъ на объдъ, даваемый Іордану и Айвазовскому. Объдъ назначенъ 19 марта, день вступленія Русскихъ въ Парижъ, и по этой причинъ не могъ принять въ немъ участія А. Д. Чертковъ. "Къ душевному моему сожальнію , —писаль онь Погодину, — , я не могу нынче объдать съ вами. Вчера я совсъмъ забылъ, что нынче 19 марта, т.-е. тотъ день, въ который мы тридцать семь лътъ тому назадъ вступали побъдителями въ Парижъ, и главное, что я далъ слово, еще на прошлой недёлё, графу Арсенію Андреевичу. объдать нынче у него, съ малымъ остаткомъ тъхъ сослуживцевъ, которые еще остались въ живыхъ отъ сотни тысячъ, вступавшихъ, въ 1814 году, въ столицу Франціи". По другимъ причинамъ не приняла участіе въ объдъ и графиня Е. П. Ростопчина, о чемъ и писала Погодину: "Сделайте одолженіе, извините меня передъ празднующими и празднуемыми на объдъ — мнъ невозможно быть: Сушковы настоятельно требуютъ, чтобъ я объдала у имениницы. — Къ тому же, межъ нами свазано, я постничаю, и не хотелось бы мет въ томъ сознаться передъ толпою, для избѣжанія всякихъ толвовъ. Однимъ словомъ, какъ говорить старинный романъ, а я заранѣе благодарю васъ"... Не смотря на то, что графиня Ростопчина не присутствовала на обѣдѣ, Ө. И. Іорданъ писалъ Погодину: "Ея сіятельству графинѣ Ростопчиной, которой предки растопили Москву для освобожденія Европы, она же растапливаетъ сердца тѣхъ, которые ощастливлены видѣть ея рѣдкія черты и снисходительность въ обхожденіи" 138).

Наступило 19 марта, день торжества. Обязанности лътописца происходившаго на объдъ взялъ на себя Погодинъ, и мы съ удовольствіемъ будемъ внимать ему:

"19 марта, въ Москвъ", — повъствуетъ онъ, — "въ художественномъ влассъ, друзьями искусства данъ былъ объдъ въ честь знаменитыхъ Русскихъ художниковъ, Ивана Константиновича Айвазовскаго и Өедора Ивановича Іордана. Лишь собрались всь многочисленные участниви, какъ профессоры художественнаго власса, Н. А. Рамазановъ и К. И. Рабусъ, по предварительному распоряженію, отправились пригласить почетныхъ гостей. Чрезъ полчаса грянула музыка, они повазались въ дверяхъ, — и были встрвчены торжественно учредителями празднества... и введены во вторую залу, гдв съ утра уже разставлены были всв гравюры Преображенія Рафаэля, съ Іордановою въ завлюченіе, и многія находящіяся въ Москвъ картины Айвазовскаго, въ коихъ блествло утро, смеркался день, ярилась буря, волновалось море, восходило солнце, заволавивалось тучами небо... "Здёсь же была выставлена и последняя картина Айвазовского, написанная имъ въ три часа времени, по желанію и въ присутствіи А. П. Ермолова, н представляющая Каввазскій видь, въ Абхазіи, съ береговъ Чернаго моря, во время бури.

Об'єдь, подъ звуками музыки, начался въ 4<sup>1</sup>/, часа, въ большой зал'є. Первый тость, за здоровье И. А. Айвазовскаго, быль предложень Т. Н. Грановскимъ, который при этомъ произнесъ: "За Московскою хл'єбъ-солью позвольте мн'є,

мм. гг., свазать нашимъ гостямъ Московское слово. Веселый пиръ намъ, Москвичамъ, не въ ръдкость, но такіе праздники, какъ сегоднишній, рідки и у насъ. Они оставляють по себів долгую память. Каждый изъ насъ, здёсь собранныхъ, обязанъ гостямъ, которыхъ мы теперь угощаемъ Московскою хлебъсолью, минутами высоваго и чистаго наслажденія. Одинъ далъ намъ возможность насладиться здёсь, въ Белокаменной, безсмертнымъ, но далекимъ отъ насъ твореніемъ Рафазия; другой - придвинуль въ намъ море, даль намъ полюбоваться грозною стихією, воторой не боится только Русскій человівкь, потому, что она ему часто бываеть по колено. Позвольте мнв предложить вамъ поднять бокалы за здоровье И. К. Айвазовсваго". Ръчь свою для печатанія Грановскій препроводиль въ Погодину, при следующей записке: "Я собирался отправить къ вамъ съ моимъ человъкомъ эти строки, почтенный Михаилъ Петровичъ, когда пришелъ вашъ посланный. Я отъ того еще не быль у вась, что для меня первая взда на волесахъ всегда начало бользней. Это вамъ можетъ засвидьтельствовать мой врачь, запрещающій миж теперь всякое, сколько-нибудь продолжительное, движеніе. Кром'в Университета, я не бываю нигдъ".

Когда утихло общее движеніе послів словъ Грановскаго, Погодинь, обратясь въ гостямъ, свазалъ: "Лѣтъ пятнадцать тому назадъ, встрітилъ я въ Римі одного изъ Русскихъ художниковъ, человівка еще молодого, въ цвіті літъ, съ длинными черными волосами. Онъ начиналъ гравировать ту картину, которую Римляне съ гордостію называють іl primo quadro del mondo. Иностранные художники единогласно осуждали его наміреніе, сміялись, пожимая плечами, и удивлялись, какъ дерзнуль quello Russo, Moscovito, браться за Рафавлево Преображеніе, — тімъ боліве, что онъ хотіль гравировать всю картину одинъ, между тімъ, какъ обыкновенно въ работахъ этого рода и разміра художникъ разділяеть свой трудь; отдавая одному сотруднику гравировать воздухъ, другому землю, третьему одежды и себъ оставляя лица. Взяться за все одному—

случай небывалый! Не меньше неблагопріятны были для художника и внъшнія обстоятельства. Гравировальное искусство падало само по себъ и унижалось въ обществъ. Въ Англіи входила въ моду ръзьба на стали, во Франціи на деревъ (политипажи), въ Германіи на вамив (литографія). Нашъ художнивъ не смотрълъ ни на трудности, ни на обстоятельства неблагопріятныя, и еще менве думаль о наградахь за свою долговременную работу: много ли могъ онъ получить хорошихъ экземпляровъ съ своей доски, и скоро ли распродать? Охотниковъ тогда у насъ было такъ еще мало.... Иятнадцать лътъ почти простояль художникь, съ ръзцемъ въ рукъ, на одномъ мѣсть, работая надъ своей гравюрой. Пятнадцать льть, лучшихъ въ жизни, лътъ послъдней молодости и перваго мужества, посвятиль онь труду тяжелому, неусыпному.... стану разсказывать объ его нуждахъ, лишеніяхъ, препятствіяхъ... черные волосы его посеребрились, вирпичи въ ваменномъ полу продавились подъ его ногами, -- онъ продолжаль работать съ одинавимъ жаромъ, навонецъ, устарълый н посъдълый, кончилъ, и вздохнулъ свободно! Вы видъли его гравюру, вы видели все прежніе опыты, произведенія лучшихъ мастеровъ Франціи, Италіи, Германіи! Онъ рішительно превзошелъ всѣхъ... одинъ Моргенъ можетъ идти въ сравненіе по своей мигкости, яркости, щеголеватости, но нашъ художникъ береть верхъ степенностью, художественностью, трезвенностью, строгимъ классицизмомъ своей работы. Разскажу вамъ анекдотъ, слышанный мною отъ очевидца. Когда выставлена была гравюра Гордана въ Римъ, она произвела необывновенное движение между художнивами. Жизнь художественная развита тамъ, разумъется, болъе, чъмъ гдъ-нибудь въ Европъ: всякая картина, статуя, гравюра бываетъ происшествіемъ въ городѣ, составляетъ эпоху, предметъ разговоровъ. Народу столпилось множество передъ окнами магазина, гдъ были выставлены всв гравюры Преображенія. Одинъ старый Итальянецъ долго ходиль отъ одной картины въ другой, разсматриваль, сравниваль, и наконець, спросиль, чего стоить

Моргенъ. Продавецъ отвъчалъ, положимъ, пятьдесять скуди. Воть вамь пять скуди, а остальные соровь пять придайте въ цівні гравюры Московитской. Однимъ словомъ, отзывъ о работів нашего художника -- единогласный во всей Европъ. Но теперь еще предстоить намъ вопросъ о самой работь: вакое мъсто занимаетъ гравировальное искусство между искусствами? Оно занимаетъ мъсто второстепенное по общему мивнію: граверъ, говорять, есть рабъ своего оригинала, творчеству его ивть поприща, онъ не можеть выразить своего я. Не такъ я думаю, и, не бывъ знатокомъ, а только любителемъ искусства, отдаю на судъ художнивовъ, здёсь присутствующихъ, мою мысль, можетъ быть, парадоксальную. Мы видели все гравюры Преображенія и сравнивали ихъ между собою, — во всьхъ недостаеть чего-то, что мы встречаемь однакожь въ гравюре Іордановой, что напоминаеть намъ живе самый подлинникъ. Вотъ это излишнее и есть плодъ его творчества, безъ вотораго, милостивые государи, нътъ успъха ни въ чемъ, ни въ вартинъ, ни въ гравюръ, ни въ книгъ, --есть живое доказательство его симпатіи съ душею Рафаелевой, а такая симпатія имбеть свое значеніе! И такъ, художникъ, обладающій талантомъ творчества, носящій въ душт своей святой огонь, и между темъ подчиняющій себя другому таланту, хотя и Рафаелеву, любитъ искусство больше самого себя, больше своего я. Такая высокая любовь въ искусству, такое смиреніе, соединенное съ такимъ терптніемъ, съ такимъ самоотверженіемъ, и увънчанное такимъ блестящимъ успъхомъ, имъетъ ли право на почтеніе, благодарность, любовь всъхъ соотечественнивовъ, спрашиваю я васъ, милостивые государи? Имбеть-вы согласны со мною?-Выпьемте же за здоровье нашего милаго гостя Өедора Ивановича Іордана"!

Кликамъ, восклицаніямъ, привътствіямъ Іордану не было конца. Долго шумъла и волновалась зала.

Вслёдъ за Погодинымъ, "возвысилъ голосъ" одинъ изъ просвещеннъйшихъ Московскихъ художниковъ К. И. Рабусъ и согласно съ Погодинымъ заявилъ, что Іорданъ "не только

передаль лучше другихъ влассическій рисуновъ Рафаэля, но даль намъ даже почувствовать колорить и нѣжныя враски подлиннива. Испомниет все возможное, онъ, можно сказать, соединился душою съ величайшимъ геніемъ живописи всѣхъ вѣковъ! Посему можно ли не признать въ немъ дара творчества? Да здравствуетъ Іорданъ во славу искусства!"

Передъ началомъ своего публичнаго курса Шевыревъ, "полный предмета" своего, перенесъ собраніе "къ началу гравировальнаго искусства, т.-е. къ 1452 году, во Флоренцію— и дошедъ Іордана, пожелаль ему: "Да пошлетъ долго и долго свътъ очамъ его, кръпость тълеснымъ силамъ, свъжесть уму" и наконецъ возгласилъ: "Господа! Черезъ годъ исторія гравировальнаго искусства можетъ праздновать четырехсотлътіе. Выпьемъ же еще разъ здоровье Оедора Ивановича Іордана, который, почти наканунъ этого юбилея, внесъ съ такою славою имя Русскаго гравера въ лътописи гравировальнаго искусства"!

"Но меня", — продолжаль Шевыревь, — "ждеть еще другой герой нашего пира. Здёсь, въ этихъ самыхъ залахъ, вогда не было въ нихъ толпы зрителей, я просиживалъ часы передъ ландшафтами И. К. Айвазовскаго, и бесёдовалъ съ ними, водимый тёмъ вкусомъ къ искусству, который воспитала во мнё Италія. Но, чтобы разсказать вамъ то, что пейзажи Айвазовскаго мнё внушили, мнё мало прозы... Позвольте тряхнуть стариной...

Дайте стихъ — умолкии проза! Блещеть кисть, какъ ясный день! Здравствуй нашъ Сальваторъ-Роза, Рюисдаль и Клодъ-Лоррень!

Какъ ужъ намъ въ земляхъ просторныхъ Много Богъ послалъ чудесъ: Тамъ у водъ лазурно-черныхъ Рай полуденныхъ небесъ,

У ея родного шума, Внемия бури торжество, Тамъ его созрѣна дума, Воспиталась кисть его. Жизни радостью и горемъ Волновался онъ давно: Бурей, воздухомъ и моремъ Онъ волнуетъ полотно

Смотришь — утро дивно блещеть, Солнца лучь въ паражь сквозить, Воздухъ дышеть и трепещеть, Море въ плескахъ говорить.

Чудно висти обаянье! Айвазовскій! Ты великъ: Ты въ бездушное созданье Перенесъ живой языкъ.

Смотришь — слово умолкаеть, Слухомъ дёлается взорь, И съ природою вступаеть Въ задушевный разговоръ.

И рѣчь, и стихи прерывались безпрестанно вливами одобренія и сочувствія... Художники наши были видимо тронути. Слезы навертывались на глазахъ. У обоихъ на лицахъ написано было полное удовольствіе.

Айвазовскій наконець всталь и засвидьтельствоваль глубочайшую свою благодарность обществу. Всь чувства его были взволнованы, голось его дрожаль, онь часто останавливался, но это смущеніе таланта придавало еще болье прелести его простымь, краткимь словамь: "Милостивые государи! Снисходительности вашей въ трудамь моимь и прежде я быль обязань много. Нынь вы удостоили меня чести, совершенно мной незаслуженной. Не могу вамь выразить всей глубины моей благодарности. Это—счастливьйшій день въ моей жизни. Могу объщать вамь, что всьми силами буду я стараться трудиться, чтобъ совершенствовать свой слабый таланть, произвесть наконець, когда-нибудь, въ самомъ дъль достойное вниманія моихъ соотечественниковъ"...

Айвазовскій остановился. Іорданъ продолжаль: "Милостивые государи! Не взыщите съ насъ за скудость наших словъ. Ихъ не найдешь столько, чтобъ выразить всё наши чувства. Вы насъ вполнъ осчастливили. Вашъ радушный пріемъ, по-

честь безпримърная, вами намъ оказываемая, преисполняетъ сердца наши живъйшею въ вамъ благодарностью... Не могу говорить. Прильшне языкъ къ гортани. Грамматика отсутствуетъ. Но я помолодълъ среди васъ снова. Готовъ начать еще работу на двадцать лёть. Сколько добра вы сдёлали мнё! Кавія благодівнія получиль я оть нашей матушки Москвы! Когда я работаль надъ своей гравюрой, откуда получаль я слова поощренія, участія? Изъ Москвы! Когда я окончилъ ее, вто поздравилъ меня отъ души съ окончаніемъ? Москва! Когда пріуныль духь художнива, вто ободриль его, вто согрѣль? Мосева! А теперь, какого вниманія вы удостоили меня? Вы предложили вашу почетную хлібов-соль. Какая награда можеть быть слаще? Она принадлежить, по достоинству, моему другу и товарищу, И. К. Айвазовскому, за его таланть, за его добрую, прекрасную душу. А я чемъ заслужиль ее! Юные друзья мои (свазаль почтенный художнивь, обращаясь въ воспитанникамъ Художественнаго класса, которые были приглашены присутствовать на праздник искусства), берите приивръ съ меня, трудитесь, учитесь, не смущайтесь никакими препятствіями, боритесь храбро съ нуждою, и будьте увърены, что рано или поздно, а трудъ получить награду: въ Россіи за Богомъ молитва, за царемъ служба, за соотечественнивами усердіе не пропадають. Им'я такихъ наставниковъ, какъ Рихтеръ, Скотти, Рабусъ, Рамазановъ, вы върно успъете. Поверьте мне, одна такая минута, какъ нынешняя, искупаетъ много всякой горечи. На въки въковъ останется она въ моемъ сердцв! Милостивые государи! осмеливаюсь повторить вамъ мою глубочайшую благодарность, осмеливаюсь просить васъ о присоединеніи вашихъ желаній къмоимъ, къ нашимъ, въ сердечнымъ: здравія и благоденствія и во всемъ благого посившенія нашей матушкв Москвв, православной, первопрестольной, щедрой, гостепріимной, нашей доброй, красавицъ матушкъ-Москвъ"!

Зап'внилось вино, зазвучали бокалы, раздались клики!... Бокалы безпрерывно дополнялись. Шампанское полилось. Ве-

селье умножалось. Слышались имена Александра Ивановича Казначеева, который доставиль Айвазовскому первыя средства образовать свой таланть, Николая Ивановича Уткина, учителя Іордана...

А. С. Хомяковъ вспомнилъ, что 19 марта— "день рожденія Гоголя, и предложилъ выпить за его здоровье. Но Шевыревъ относилъ день рожденія Гоголя къ другому времени. Чтобы кончить споръ, предложено выпить за Гоголя "ва Антонія, а потомъ еще на Онуфрія" 129).

Въ это время Гоголь находился въ Одессъ и въ день его рожденія С. Т. Аксаковъ писалъ ему: "Нъсколько любящихъ васъ пріятелей заранте согласились было сегодня объдать у насъ; но, какъ нарочно, что-то угораздило Погодина съ Шевыревымъ устроить сегодня объдъ Іордану. Не только вст наши гости объдаютъ тамъ, но и Константива утащили. Надъюсь, однаво, что Бодянскій отобъдаетъ и придеть къ намъ. Хотя варениковъ тамъ, но будеть, но послушаемъ: Ой, на дворъ мятелица 130.

Навонецъ, Погодинъ напомнилъ обществу, что 19 марта есть день вступленія русскихъ въ Парижъ, празднуемый теперь въ домѣ нашего достойнаго заслуженнаго градоначальника, что мы на праздникѣ пскусства должны присоединить свой голосъ къ тѣмъ голосамъ, которые тамъ раздаются, въ славу Русскаго царя и Русскаго оружія, — тѣмъ болѣе, что нынѣшній день имѣетъ великое значеніе и въ Исторіи Европейскаго искусства, возвративъ Русской побѣдой, всѣ изящныя произведенія Италіи изъ Мизе́е Napoleon по своимъ отчизнамъ, гдѣ только и могутъ они вполнѣ производить свое дѣйствіе". Всѣ гости встали, раздался торжественный гимнъ: Боже, царя храни, славному долги дни дай на земли! Ура! Ура"! 131).

На другой день, М. А. Дмитріевъ писалъ Погодину: "Въ понедъльникъ, кажется, все было хорошо; о чемъ же вы сомнъваетесь? А! понимаю! кто нибудь васъ упрекнулъ, что вы посадили Іордана въ футляръ! Но это метафора! На нее

суда нътъ! Что касается до меня, я былъ чрезвычайно доволенъ и вамъ чрезвычайно благодаренъ. Наши артисты, я думаю, въвъ не забудутъ этого пріема! Москва вполнъ омылась отъ гръха своего съ Фани Эльснеръ! — Айвазовскій на другой день прівзжаль по утру во мив; но я еще спаль, и очень сожалью, что не видаль его у себя. Напишите въ подробности объ этомъ праздникъ. Да нельзя ли помъстить всв рвчи, которыя были говорены и всв стихи. Постарайтесь объ этомъ. А если будетъ такая подробная статья, то не худо бы для друзей напечатать нёсколько экземпляровь особо: послади бы въ Петербургъ, а я въ Симбирскъ и въ Сызрань. Все живое, благородное, все, что показываетъ восторгъ и публичное признаніе таланта и заслуги меня чрезвычайно радуетъ. Благодаря Господа Бога, что ни лета, ни болезни, ни горькіе опыты жизни, ни несправедливости людей не охладили моего сердца, что оно, сочувствуя прекрасному, живеть въ эту минуту двойною жизнію и благодарно за чужую славу, какъ будто за свою собственную! — Чувствую вполнъ изречение Писания, не смотря на всв испытанныя мною непріятности: не бойтесь убивающих тьло, души же убить не могущихъ".

"Мнѣ разсказали", — писала графиня Ростопчина Погодину, — "весь прекрасный вчерашній пиръ, — хвалили очень и оть души вашу умную, дѣльную, благородную рѣчь; сообщали весь этоть задушевный, братскій восторгь, которымъ всѣ такъ единодушно были полны: это все меня радуетъ невыразимо. Вотъ настоящее движеніе, прямая жизнь умовъ! Слава Богу, — и слава тоже вамъ, ветеранъ нашъ, и какъ зачинщику — изобрѣтателю этого благороднаго праздника".

Описаніе об'єда появилось прежде всего въ Московских Въдомостях, и по этому поводу Дмитріевъ писалъ Погодину: "Читалъ я въ газетахъ объ об'єд'є, данномъ артистамъ. Не совс'ємъ в рно. Річи Рамазанова нивто не помнитъ — была ми она: а Рабусъ говорилъ д'єльно, плавно и безъ запинки, какъ ораторъ: какъ же не пом'єстили его річи? Пом'єстите

коть вы въ Москвитяниять: этого требуетъ истина и безпристрастіе. Онъ говориль о достоинствъ гравировки и что она не ниже живописи. Стихи Берга очень плохи, напрасно напечатали. А Юрій Никитичь Бартеневъ не промолвиль ни одного слова: это ошибка, или ложь. Онъ вамъ самъ скажетъ, что не говориль. Онъ во весь объдъ только и твердиль, что будто бы я Тертуліанъ, и смѣшиль этимъ насъ съ Писемскимъ. Атісия Plato; sed magis amicu veritas".

Въ оправдание свое редакторъ Московскихъ Въдомостей М. Н. Катковъ писалъ Погодину: "Вы прислади намъ записку съ вонспектомъ, въ воторомъ рѣшительно ничего нельзя было разобрать, присоединяя следующія слова: извлеките отсюда что можете. Мы должны были сообразить свазанное вами по памяти и, кажется, не исказили вашей ръчи.-Неизбъжныя недомольки извиняются примъчаніемъ, сдъланнымъ въ нашей статьв, что мы передаемъ ваши слова какъ могли ихъ запомнить. Эта оговорка слагаеть съ васъ всякую отвётственность за редакцію этой рёчи. -- Послать же вамъ корректуру не было физической возможности: она была готова въ третьемъ часу утра. - Что же касается до напечатанія присланной вами оговорки въ завтрашнемъ номерѣ газеты, то мы можемъ съ удовольствіемъ сказать следующее: "Подробное описаніе об'вда въ честь Айвазовскаго и Іордана, о которомъ сообщили мы нашимъ читателямъ, будетъ помъщено въ слъдующей внигъ Москвитянина; тамъ дополнятся невоторыя сведенія и, вероятно, будеть помещена вполнъ ръчь Михаила Петровича Погодина, которую, какъ было нами сказано, мы разсказали такъ, какъ запомнили".

2 апрёля 1851 года, ПІевыревъ писалъ Погодину: Іорданъ черезъ Рихтера вланяется много и благодарить. Ему обёдъ былъ чрезвычайно полезенъ — и съ тёхъ поръ ему повезло. Великій Князь Наслёдникъ приказалъ взять для военно-учебныхъ заведеній двадцать два экземпляра гравюры. Іордана прозвали Москвичемъ. Художники давали ему обёдъ"...

Получивъ отъ Погодина сто экземпляровъ Описанія объда,

Іорданъ, изъ Петербурга (15 мая 1851 г.) написалъ Погодину благодарственное письмо, въ которомъ, между прочимъ, свазано, — что онъ въ этомъ Описаніи "съ восхищеніемъ читалъ" свою рѣчь, "такъ превосходно" Погодинымъ "исправленную и дополненную". "И такъ", — продолжаетъ онъ, — "единственный день моей жизни, полная награда моему долговременному труду, 19-е марта, вами, вашимъ рѣдкимъ и полезнымъ журналомъ, посредствомъ печати, получилъ свое безсмертіе и поздніе потомки поблагодарятъ красавицу хлѣбосольную и удивятся терпѣнію мѣдорѣза Іордана. — Благодарю отъ души благодарю васъ, добрѣйшій Михаилъ Петровичъ; экземпляры постараюсь раздать какъ молодой отрасли изящнаго, меценатамъ, такъ и друзьямъ моимъ" 132).

## XXXIV.

На другой день посл'в описаннаго нами пиршества, во вторникъ 20 марта 1851 года, состоялась первая публичная лекція С. П. Шевырева объ искусствою и преимущественно Рафарл'в. Айвазовскій и Іорданъ почли своею обязанностью присутствовать на ней, к т'ёмъ изъявили свое почтеніе "заслуженному другу, ревнителю и знатоку искусства". 133). Вътоть же день, до лекціи, Шевыревъ писалъ Погодину: "Благодарю тебя за прекрасную мысль. Благодарю тебя за вчерашній об'ёдъ. Это чудное предисловіе къ моей лекціи. Іордану и Айвазовскому оставлены будуть м'ёста около кафедры, чтобы вс'в могли ихъ вид'ёть. Я велю обернуть для нихъ двое креселъ. Всякій пойметь эту мысль, и ни одна дама не разсердится, конечно, а уступить имъ даже и свое м'ёсто".

— "Куда ты дёлся", — писалъ Шевыревъ Погодину (21 марта), — "послё моей левціи и не сказалъ мнё объ ней ни слова? Не длинна ли была? Скажи, что, замётилъ. Я прошу совётовъ, возраженій и замёчаній. Хомяковъ мнё не сдёлалъ ни одного. Затрудняетъ меня показываніе эстамповъ, лежащихъ на столё, но какъ быть? А каковы графъ Строгановъ

и внягиня Щербатова? — Въ самый день и часъ второй моей левціи учредили лотерею въ 200 выигрышей по 1 р. сер. Вотъ мастерская штука! — Что сказали художники? Не было ли замъчанія? Меня немного смутило то, что менъе народу привлекло Искусство, чъмъ Исторія. Что дълать? Слабость человъческая! Но и время и дорога много виноваты: ужасно вавъ скверно и вздить и ходить! - А графиня Ростопчина не была-хороша же-разсердилась върно за миъніе о драм'в. А я ее еще такъ слушаль — и сділаль ей много искреннихъ и полезныхъ замъчаній. Ей бы не худо попридержаться пуризма первой манеры Рафаэля, чтобы очиститься. Но львицамъ у меня страшно, если не хотели въ Магдалины. Ты графинъ Ростопчиной не говори, что я замътилъ ея отсутствіе. Восторгъ Іордана и Айвазовскаго для меня одушевленіе и награда. Публива не можеть ни оценить, ни достаточно понять моихъ лекцій. Но ихъ судъ для меня важенъ. Спасибо тебъ за эту добрую въсть. Она придаетъ мнѣ силъ. Айвазовскій графу Закревскому выразиль восторгь свой. Я хотель упомянуть о движени живописи въ Москвъ и сдълалъ, но понапрасну. Лучше бы мев было упомянуть о присутствіи Іордана и Айвазовскаго на моей лекцін, какъ живомъ доказательствъ, что Искусство у насъ славно живетъ, а не убито промышленнымъ направленіемъ, что провозглашають другіе, стараясь отвлечь отъ меня слушателей. Мнъ очень жаль будеть, если ты въ субботу не явишься. Объ Айвазовскомъ я упоминалъ два раза. Іордану честь воздана будетъ въ завлючительной лекців kypca".

На другой день послѣ второй своей лекціи, Шевыревъ писалъ Погодину: "Посылаю тебѣ документы хитрости Строганова, направленной противъ моихъ лекцій. Лотерея, для соблюденія приличій, отложена была до воскресенья, но когда? только въ субботу. Въ пятницу же еще напечатано было, что она разыгрываться будетъ въ субботу. Тутъ н обманъ весьма гадкій для посѣтителей, ибо за входъ беруть

30 коп. сер. — Многіе ли успѣли узнать утромъ, что лотерея отложена? — Все это документы для статьи, которою ты можешь отличиться. — Жду тебя и въ субботу на лекцію, ибо настоящаго отчета о моихъ лекціяхъ я жду отъ Москоимянина, а не отъ газетъ. Боюсь, что онѣ меня еще сердить будутъ 134).

Статья Погодина действительно появилась въ Москвитячянь, но она послужила поводомъ въ непріятной переписвъ между друзьями. "Пріятно было видеть", —писаль Погодинь, — "знаменитыхъ художниковъ, слушающихъ съ глубокимъ вниманіемъ откровенія науки объ ихъ собственномъ искусствъ. "Ахъ, еслибы вы прочли это въ Римъ", — свазалъ Іорданъ, -- "какое дъйствіе произвели бы ваши слова теперь на всёхъ художниковъ! Сколько возбудили они сладкихъ воспоминаній во мив"! Айвазовскій встретился со многими своими мыслями объ искусствъ, кои онъ впродолжение нынъшняго своего пребыванія въ Москвъ передавалъ любителямъ, и долженъ былъ очень обрадоваться такой встрече. Въ такихъ отзывахъ "судей законныхъ" достойный профессоръ долженъ быль найти полное вознаграждение за свои усилія, и утів-• шиться въ маломъ количествъ дамъ, посътившихъ первыя его левціи. Иныя прельстились, можеть быть, великол'єпными объявленіями базара, гдв, какъ нарочно, въ этотъ день, назначалась роскошная лотерея-и трюмо оръховаго дерева, и преврасная Французская шаль, и великоленный коверь, шитый шерстью. Туда, туда отъ борьбы знаменитаго Леонардо да Винчи и Мивель-Анджело, туда отъ интереснаго воспитанія Рафаэлева въ Перуджіо, отъ глубовихъ и высовихъ изследованій о красоте Бембо! Нельзя не пожалеть, что управленіе базара назначило даже свою лотерею именно въ часъ левціи Шевырева, и хотя послів ее отмінило, но тавъ поздно, что многіе должны были лишиться вмъсть и левціи, и лотереи".

Объщаясь изложить содержание левцій Шевырева въ слъдующей внигъ *Москвитянина*, Погодинъ выражаеть свое мнѣніе вообще о чтеніяхъ Шевырева и при этомъ обѣщается говорить "такъ же искренно", какъ сказалъ уже о левціяхъ Грановскаго. Но сказанное имъ возбудило негодованіе Шевырева.

"Шевыревъ", —повъствовалъ Погодинъ, — "принадлежитъ въ числу первыхъ знатововъ Исторіи Искусствъ не тольво въ Москві, но и во всей Россіи, и, разумівется, можеть состязаться со многими профессорами въ Европъ. Чего онъ не читаль, чего онь не знаеть, и въ теоріи, и въ практикв! И все хочется ему помъстить въ своемъ краткомъ курсъ. Такой излишевъ делается недостаткомъ, и слушателю желательно было бы иногда узнать меньше, но явственные. Что васается до выраженія — мы замётимъ, что фраза его бываеть иногда слишкомъ нарядна, а нынъ въ модъ неглиже. Особенно не удаются Шевыреву тв мъста, на кои онъ дълаеть удареніе, коими хочеть затронуть чувство, однимъ словомъ, бемольныя ноты. Случается, что подъ тонъ возвышенный попадають слова по своему предмету простыя и тогда этотъ тонъ производитъ впечатление непріятное. О, хорошая лекція, во всёхъ отношеніяхъ, есть трудное, трудное дъло! Много условій требуется отъ профессора, и дорого ему достается успъхъ! Особенно у насъ-затрудненія великія: многіе ли у насъ хорошо говорять въ обществъ Еще меньшее воличество умфетъ разговаривать, бесфдовать, а хорошіе чтецы на перечеть. Въ оправдание некоторой изысванности Шевырева должно сказать и то, что онъ разсуждаеть объ исусствъ, о красотъ. По необходимости ръчь его должна носить характеръ отделки, чистоты, изящности. — Но, говоря вообще, Шевыревъ занимаетъ почетное мъсто между нашими профессорами-ораторами: несколько более простоты, и онъ поднимется еще выше въ своемъ мудренномъ искусствѣ " <sup>135</sup>).

Прочитавъ эти строви, Шевыревъ написалъ Погодину, по обычаю, запальчивое письмо. "Ты хотълъ", — писалъ онъ, — "показаться непремънно безпристрастнымъ—и средствомъ этого

безпристрастія употребиль меня и мою левцію. Надобно не вазаться безпристрастнымъ, а быть. Достигнуть высшей степени безпристрастія едва-ли можно... Высшее безпристрастіе едва-ли не граничить съ высшимъ пристрастіемъ, а именно съ пристрастіемъ важдаго изъ насъ въ самому себъ, именно съ гордостію. Надобно помнить изреченіе Апостола: подобострастни есмы человъщи. Говоря о моей первой лекціи, ты указаль на одни недостатки внёшняго изложенія, какь они тебъ представляются. Тутъ защищаться миъ трудно. Туть могу только принять въ сведению невоторыя замечания и стараться объ исправленіи недостатковъ, но не безусловно, разумъется. Всякое суждение болъе или менъе субъективно. Діогену, челов'явь опрятно од'ятый, поважется щеголемъ изысваннымъ. Ты въ своихъ лекціяхъ до того былъ всегда растрепой, что не выдёляль даже не только правильнаго періода, но порядочнаго предложенія въ своемъ изустномъ изложеніи. У тебя въ рвчи твоей Іордану встрвчались вмёстё: но, потому, хотя, ежели, слъдовательно, и ты этого не замётиль. Словомъ, ты всегда пренебрегалъ внёшнею формою въ изустномъ изложеніи. Мудрено ли, что моя фраза кажется для тебя уже слишкомъ нарядною, изысканною? Впрочемъ, я согласенъ, что есть у меня этотъ недостатокъ-и я ищу простоты. Изложеніемъ въ последней моей лекціи я более быль доволенъ, чемъ первыми тремя. Не удаются мив те места, коими хочу я затронуть чувство — говоришь ты. Воть этого намеренія во мит никогда не было. Чувство во мит искреннеи чувствомъ и возбуждаю чувство въ твхъ, которые къ нему способны. Но правда, что этимъ чувствомъ я оскорбляю тъхъ, которые холоднымъ разсудкомъ его въ себъ убили. Это дъйствіе я замівчаль нерівдко. Что дівлать? Это бізда моя. Но отъ чувства я не отважусь, потому что не могу отказаться отъ моей натуры. При свъть его, я предметы вижу яснье. Слово мое имъ одушевляется. Не чувствуя, я не могу мыслить. Сочетаніе мысли съ чувствомъ, есть моя натура. Можно этого не признавать, можно этому не сочувствовать - но ставить

мий это въ вину нельзя. Случалось мий производить такое впечатленіе, что после левціи бросались мне въ объятья люди, съ виду холодные. Но ты на этихъ левціяхъ не присутствоваль. Еще неправильны некоторыя подробности. Іорданъ мит говорилъ не объ однихъ художникахъ. Онъ говориль, что если бы я такія лекціи читаль въ Римь, то конца бы не было каретамъ, и что онъ идетъ на лекцію, какъ къ живому источнику, который его освъжаеть. Айвазовскій графу Завревскому говориль, что онъ быль въ восторгъ. Какая бы нужда была ему выражать это графу, еслибы онъ въ самомъ дълъ того не чувствовалъ? Лоттерея назначалась не въ день первой лекціи, а въ день второй. Статья выдана не встати: лекціи окончились. Черезъ дві неділи ужь впечатлівніе пройдеть. А между темъ, въ стать выставленъ только недостатовъ изложенія. Самая огромность труда добросов'єстнаго вивнена въ излишевъ, въ недостатовъ. О постепенномъ умноженіи участія и слушателей ни слова. А въ первой лекціи одинъ вопросъ объ отношении Византійской живописи къ Италіанской чего стоить, вакихь трудовь! А опредъленіе происхожденія Рафаэля изъ шволы религіозной, а не натуральной и языческой! Все это впрочемъ мысли, понятныя для людей, знающихъ дёло, но въ такомъ случай какъ же браться за сужденіе? Если бы я, взявшись говорить о Москвитяниню, выставиль бы всё твои достоинства, какъ профессора Русской Исторіи, а о самомъ Москвитянинъ сказаль бы: этотъ журналъ до того исполненъ грубыхъ и непростительныхъ опечатокъ, показывающихъ совершенное небрежение редавціи, что онъ производить самое непріятное впечатлівніе на читателя. Впрочемъ, онъ занимаетъ почетное мъсто между журналами. Ты это мивніе счель бы безпристрастнымь. Нівть, оно было бы желаніемъ пощеголять безпристрастіемъ, ударить на безпристрастіе вз глазах враждебной толпы, о которой ты слишвомъ заботишься, болбе нежели, чего она стоитъ, ударить, не смотря на то, по чьей бы головъ ударъ ни пришелся. Это твоя бемольная нота, которою ты хотыль затронуть молодое поволъніе: посмотрите-де, вакъ я безпристрастенъ! Приношу вамъ въ жертву моего искренняго, моего ближняго! Даже умалчиваю о его достоинствъ: вотъ вамъ на-показъ прежде всего всё его недостатки, не только вамъ, но и всей публике! Видите-ли, какъ я безпристрастенъ! Трудно ръшить, какое это дъйствіе произведеть на враждебную толпу. Я думаю, что внутренно она посмъется твоей неловкости, но противъ неловкости опять ни слова, ибо неловкаго ловкимъ не сделаешь. Вь числе техъ, которыхъ участіе было мив пріятно по своему безпристрастію, не могу не указать на М. С. Щепвина. Его рувожатіе и слезы на глазахъ будуть для меня всегда памятны... Что касается до мивнія твоего о лекціяхъ моихъ, вакъ формъ изложенія, у всяваго свое. Въ твоемъ, повторяю, есть несколько замечаній, всегда для меня полезныхь, которыя мив пригодятся въ будущемъ. Хотя онв были мив и непріятны, потому что высказаны публично, но я все-таки остаюсь за нихъ благодаренъ. Всего обиднъе повазалось выраженіе: Да, хорошая лекція дило во всих отношеніях мудреное, трудное! Я прочель публивъ шестьдесять шесть публичныхъ левцій. Студентамъ читаю семнадцать летъ. Согласись, что обидно получить такое замечание. Ужъ если послъ такихъ опытовъ не разръшилъ мудреной задачи, то ужъ просто придется не читать. А какъ же отстать отъ того дъла, которое есть дъло всей жизни. Объ дамахъ и каретахъ я не думаль. Статья вышла, вонечно, не встати послё того, вавъ и варетъ уже събхалось много. Твоя статья не достигла цели. Близко знающіе тебя Павловы, Хомяковъ и проч., говорять: не лововъ; не близко знающіе-бранять; враги, въроятно, подсменвають: ужь воли другь находить такіе недостатви въ изложеніи, стало быть-де и проч. Я это сообщаю тебъ въ свъдънію, ибо надобно тебъ знать, что кругомъ тебя происходить. Меня все это нисколько не васается. Я, слава Богу, награжденъ за трудъ свой всеобщимъ вниманіемъ, вотораго не замънитъ никакая статья. Идти своимъ путемъ и дълать дъло, — вотъ то, въ чемъ моя увъренность, мое спокойствіе и моя готовность на всякую пользу. Моя удача вь томъ, что влагаю душу въ каждое дѣло, и безъ молитви ничего не дѣлаю: силъ своихъ не щажу когда за что примусь, но надѣюсь, не на однѣ свои силы, а болѣе на Бога".

Эти письма Шевырева весьма раздражили Погодина п онъ отвъчаль: Айвазовскій и Іорданг почли своей обязанностію присутствовать и тьмъ изъявить свое почтение заслуженному другу, ревнителю и знатоку Искусства. Этого мало! Пріятно видьть знаменитых хидожниковь, слишающих сь глубокимъ вниманіемъ откровенія науки объ ихъ собственномъ искусствъ -- да что здёсь такое, здёсь не похвалены и желтыя перчатки! Айвазовскій встрътился со многими своими мыслями и должень быль обрадоваться этой встрычь. И забсь ничего нътъ! В таких отзывах судей законных достойный профессоръ должень быль найти полное вознагражденіе; но позабыты кареты! Чорть ихъ возьми и съ Московскими в Петербургскими. Но это все свазано не прямо. Надо бы сказать воть какъ.... Но неужели нътъ никакой похвалы, ну, хоть воть вь этихъ выраженіяхь: "г. Шевырев принадлежить ка числу первых знатоков Исторіи Искусства не только в Москвъ, но и во всей Россіи, и разумъется можетъ состязаться со многими профессорами вз Европъ". Это приношеніе въ жертву ближняго челов'яка славів о своемъ безпристрастіи. Пусть де говорять, что я ближняго человъва принесъ въ жертву. Смотри публика на его недостатки! Грустно, тяжко! О твоихъ левціяхъ я заботился больше чёмъ о своихъ вогда либо, не много меньше можеть быть тебя самого. Для тебя я вздиль и Бэкона слушать, не говоря уже о путешествіяхь въ тебъ. Для статьи я созываль всъхъ друзей нъсволько разъ въ себъ, навонецъ читалъ, спрашивалъ нътъ ли еще чего прибавить въ похвалу. — Айвазовскаго и Іордана, назначившихъ въ тотъ день отъбзды, — ты думаешь легво было привезти, т.-е. легко было устроить всв ихъ двла такъ, чтобъ отложить этотъ часъ?.. И вотъ, я награжденъ преврасно! Спасибо. Любопытно, вакое действіе произведеть статья? Статья

произвела неистовство и остервененіе, какъ и ожидалось (ибо только ты, въ своемъ ослѣпленіи и занятый своимъ я, могъ не понять его), но это неистовство должно въ глазахъ танться (а разражается только заглазно), и потому еще тяжелее для неистовыхъ! А придираются они и избираютъ поводомъ ругать за пристрастіе къ тебъ, т.-е. за то, что ты считаешь жертвою! А ты еще сомивваешься, какъ статья будеть принята, и предполагаещь во мив ожиданіе чести за безпристрастіе! Я ожидаю чести только не отъ нихъ, а письмо твое показало, что ты неспособенъ съ другой стороны воздать ее, по крайней мёрё въ продолженіи ближайшей недёли, а послё можеть быть объясниться яснёе. Хорошаго въ письмё твоемъ-искренность, за которую я тебя благодарю и отвъчаю такою же. Но довольно. Я все-таки целую, обнимаю и поздравляю тебя съ Свътлымъ праздникомъ, желаю, чтобъ все темное осв'ящалось, а св'ятлое увеличивалось въ св'ят'я, хотя и жестово огорченъ и оскорбленъ!"

Непріятная эта переписка заключилась следующимъ письмомъ Шевырева: "Христосъ Воскресе! Обнимаю и цёлую тебя. Лишь только хотёль я въ дополнение въ прежнему письму написать въ тебъ, что мивнія художнивовъ, тобою виставленныя, твои заботы о томъ, чтобы они были у меня на лекціяхъ, сатиру на лотерею, что все это я ценю и глубово содержу въ сердив съ благодарностію испреннею, кавъ вдругъ, получаю письмо твое. Но объ этомъ я и прежде уже писаль въ тебъ, я тебя благодарилъ за твое участіе въ лекціямъ, за то, что тебъ я обязанъ Іорданомъ и Айвазовскимъ. Въ письмъ тоже я упоминалъ, что сужденія Іордана и Айвазовскаго главное въ этомъ дёлё. Что касается до формы моихъ лекцій, до изложенія, туть мивнія расходятся. Павловы говорили мив, что въ этотъ разъ я читалъ гораздо проще, что не было ни одной фразы, ничего натянутаго, что иногда впадаль я въ патетическій тонь, и то только на первой лекціи, и на второй-въ рвчи Бембо, но туть ужъ быль виновать Бембо, а не я. Горько мив очень, если ты осворбился письмомъ моимъ, но я твоею статьею не оскорбленъ нисколько. Я выразилъ тебъ свои мысли и эти мысли совершенно сходятся съ мнъніемъ другихъ. Спроси Павловыхъ".

Вся эта непріятная переписка между друзьями велась въ теченіе Страстной и Святой неділь, когда Погодинъ иміть обыкновеніе сидіть дома, "запершись на замовъ, за своими работами" и никого не принимать. Сочувствуя этому, графиня Ростопчина писала затворнику: "Вы запермись? И преврасно, такъ всего спокойніте тому, кто отъ шума и визитовъ ожидаетъ только скуки, а не удовольствіе".

Приступая въ писанію второй своей статьи о лекціяхъ Шевырева, онъ обратился въ последнему съ просъбою прислать конспекть его лекцій, на что Шевыревь отвіналь (14 апраля): "Сегодня, въ воскресенье, въ 4-мъ часу пополудни я получилъ твою записку безъ числа о томъ, что тебъ нуженъ конспекть лекцій. А завтра выходить Москвитянинъ. Не знаю, сколько времени записка шла и когда она написана. Ты пишешь, что завтра отопрешься, но какъ же безъ числа я узнаю это завтра. Я не зналъ, что тебъ нуженъ конспекть лекцій. Но съ къмъ же переслать его къ тебь? — Мив нужень онь самому. У меня единственный эвземпляръ. Затеряется-и всё лекціи пропадутъ. Наиболе любопытныя мітста, я думаю, ты и самъ помнишь". - Наконецъ, послъ убъдительныхъ просьбъ Шевыревъ ръшился отправить свой конспекть къ Погодину, но съ большими предосторожностями: "Посылаю тебъ сына", —писаль онъ Погодину, — "съ вонспектомъ моихъ четырехъ лекцій. Это единственный экземплярь: пропади онъ-пропадуть и мои лекціи. Воть почему я затруднялся посылать его въ тебъ. Пусвай Борисъ и Митя его тебъ перепишутъ теперь же. У Бориса и перья и бумага взяты. Я Борису не велель возвращаться безъ конспекта. Мив же онъ можеть быть нужень для моего состязанія съ графомъ Строгоновымъ" 136)!

Последнюю публичную левцію Шевыревъ прочель въ Лазареву субботу, 31 марта 1851 года. По свидетельству

Погодина, "она была блистательна предъ собраніемъ многочисленнымъ дамъ, сановнивовъ, художнивовъ, профессоровъ. Чуть ли не полъ Университета присутствовало изъ всѣхъ отдѣленій, даже математическаго и медицинскаго" <sup>187</sup>). Но Шевыревъ жаловался Погодину: "Я состою",—писалъ онъ,—"подъ гнѣвомъ Каткова—и потому о моей послѣдней лекціи нѣтъ ни слова въ газетахъ" <sup>138</sup>).

Приступая въ описанію этой левціи Шевырева, Погодинъ писалъ: "Сважу два слова о профессорахъ, уже не вакъ профессоръ, а вакъ членъ публиви, посътитель. Во всвхъ университетскихъ собраніяхъ, напр., на актахъ, диспутахъ, ученыхъ засъданіяхъ, и следовательно, публичныхъ лекціяхь, желалось бы встрічать профессоровь на первомъ плані, вивств, синвлитомъ. Нельзя не согласиться, что видеть предъ собою человъвъ двадцать-тридцать представителей наукъ, съ изв'єстными, громкими, дорогими или симпатичными именами,это было бы импозантно, выражаясь по моде иностраннымъ словомъ. Върно задумался бы иной посътитель и посътительница, смотря съ почтеніемъ на такую массу труда, таланта, образованія, высшаго стремленія, самоотверженія, въ лицахъ, точно такъ, какъ идя теперь въ залу собраній чрезъ библіотеку, видя тысячи полокъ съ произведеніями ума человіческаго, чувствуещь заранье какой-то священный трепеть, о которомъ есть, важется, славный стихъ Горація. Вотъ законные судьи, воть надежные путеводители мивнія ученаго и литературнаго, -- а у насъ какъ бываетъ съ нашимъ смиреніемъ, въ противоположность площадному самохвальству? Тамъ спряталась Физіологія, здёсь укрывается Исторія, вонъ промелькичла Физика, вонъ притаилось Народное Право съ Химіей, а тамъ на краю Благоустройство съ Геологіей; цёлаго, эффекта и нътъ; главныхъ лицъ, профессоровъ, и не видитъ публива, смешавшись съ ними вместе. Я люблю церемоніи въ общественныхъ дълахъ, хоть и врагъ церемонности Китайской и всякой, въ частности".

Высказавъ это, Погодинъ обращается въ левціямъ Шевы-

рева: "Онъ возвышались, какъ занимательностью содержанія, такъ и отдълкою выраженія. Вполнъ излагать мы ихъ отдумали, потому что весь публичный курсь выйдеть особою книгою. Мы отметимъ здёсь отчасти нёсколько главныхъ положеній, и вивств укажемь на некоторыя новыя мысли, выработавшіяся у профессора при добросовъстномъ въ высшей степени изученіи предмета, при всёхъ возможныхъ средствахъ, личномъ наблюденіи, богатомъ собраніи рисунвовъ, всёхъ описаній, источниковъ системъ, біографій и проч. и проч. На многія изъ этихъ мыслей задумается художникъ, многія даже долженъ принять къ разсмотренію теоретикъ, и къ сведвнію дилеттанть! Отношеніе Византійской живописи въ Италіи, объясненіе важности того, что Рафаэль вышель изъ самой совершенной религіозной школы въ Италіи-Саванорола, Леонардо да Винчи (природа) и Микель Анджело (языческое ваяніе). —Значеніе Флоренціи. — Окруженіе Рафаэля въ Флоренцін и въ Урбино. - Развитіе живописи при содъйствін всъхъ условій религіи, науки, словесности, общества, промышленности. — Теорія врасоты Бембо, повіряемая вартинами Рафаэля. — Отношеніе Рафаэлевой живописи въ другимъ сферамъ человъческаго образованія въ началь XVI въка: къ Богословію, Поэзіи, Философіи и Праву. -- Объясненіе Анянской школы. -- Дъятельность Микель Анджела въ Сикстовой капеллъ. — Развитіе драмматическаго стиля въ Рафаэлъ. — Высшій цвіть развитія. -- Семилітняя діятельность Рафаэля при Львъ Х.-Политическія картины въ залахъ Ватикана.-Участіе къ предметамъ изъ народной жизни. — Ковры Ватикана (высочайшій священно-драмматическій стиль). — Изученіе и возстановленіе древняго Рима. -- Статуи Ватикана, живопись изъ элемента языческаго, ея характеръ. — Объяснение картинъ изъ Христіанскаго міра. — Сикстова Мадонна. — Цецилія. — Преображеніе. — Связь лекцій съ вопросомъ о развитіи живописи у насъ. — Связь съ вопросомъ религіознымъ и преданій. — Указаніе на возможность новой области въ живописи у насъ.— Связь лекцій съ вопросомъ о современномъ искусств'я вообще. —

Идеалы и дъйствительность, небо и земля въ искусствъ нераздъльны. Оправдаемъ профессора въ одномъ нареканіи, которое на него падало: для чего онъ разсказывалъ подробно содержаніе картинъ, напримъръ, Аеинской школы, Преображенія и пр. Для того, отвъчаемъ мы за него, что такимъ описаніемъ опредъляется сочиненіе картины".

Въ заключение Погодинъ замѣчаетъ: "Какъ Грановскій былъ безпощаденъ, представляя Бакона во всей наготѣ его, такъ Шевыревъ былъ пристрастенъ къ Рафаэлю, представивъ его намъ чуть не земнымъ ангеломъ! Конечно, въ лучшія минуты своей жизни, онъ, или душа его, возлетала высоко, приближался точно къ идеалу, но въ остальное время онъ былъ грѣшный человѣкъ, какъ и прочія дѣти Адама" 139).

Хомявовъ писалъ А. Н. Попову: "Новаго здѣсь ничего нѣтъ, вромѣ весьма удачнаго пира въ честь Іордана и Айвазовскаго, винигрета изъ разнородныхъ левцій, въ воторомъ Грановскій отличился изяществомъ изложенія и былъ всѣми восхваленъ, а Шевыревъ отличается дѣльностью и никѣмъ почти не признанъ, да еще великаго оскоро́ленія бонтоннаго общества по случаю стиховъ, напечатанныхъ въ Съверной Пчелъ. Я стихамъ очень радъ, а оплеухѣ, полученной обществомъ, вдвое " 140).

Стихи эти напечатаны въ Съверной Пчель подъ слъдующимъ заглавіемъ: Отрывокъ изъ Московской жизни на сырной недъль 1851 года.

"Несмътное множество экипажей и пъшихъ, съ букетами, вънками и разными драгоцънными коврами, неистово стремятся въ театральной площади".

#### Прохожий говорить:

Куда народъ нашъ православный Стремится съ радостью такой? Не торжество дь побъды славной Россіи-матушки святой? Куда несуть дары златые, Алмазы, яхонты, цвъты И жемчугь, и парчи драгіе Весь причеть міра сусты?
Зачёмъ народъ нашъ православный
На сырной вдругь затіяль пирь?
Аль прибыль въ намъ нашъ Царь Державный,
Нашъ Европейскій Богатырь?
Скажи мні, старичекь почтенный,
Скажи, пожалуй, наконецъ,
Ужъ не въ Москві ли нашъ безцінный.
Нашъ ненаглидный Царь-Отецъ?

### Старикъ.

Эхъ, батюшка, вѣдь молвить стыдно (Старивъ невольно отвѣчалъ) Бѣгуть зачѣмъ, ей-ей обидно, Наролъ дурить ужъ очень сталъ. Какой тутъ Царь! А лишь приманкой Въ кіатеръ сатана завлекъ, Прельстить насъ хочетъ басурманкой, Что ноги мечетъ въ потолокъ.

#### Прохожій.

Такъ вотъ причина восхищенья Въ столицъ-матушкъ Руси. Спаси насъ Богъ отъ посрамленья, И паче отъ гръховъ спаси. Знать нътъ гръхамъ твоимъ и счету— О, гръховодница Москва! Что ты бъсовскому причету Готовишь нынъ торжества!

Намевая на это стихотвореніе, внязь П. А. Вяземскій писаль Погодину: "Прошу помянуть меня съ врестнымъ знаменіемъ, вогда раздастся первый ударъ съ Московской воловольни и похристосоваться за меня со всею Православною Москвою,—если уцёлёла еще частичва ея, а не вся она сдёлалась пръховодницею".

Стихами этими очень осворбился Погодинъ и жаловался В. И. Назимову, но тотъ весьма благоразумно отвъчалъ: "Соглашаясь съ вами, что стихи, помъщенные въ Спверной Пчель, не имъютъ высокаго поэтическаго достоинства, я не могу однакоже согласиться, чтобъ они обиднъе были для Москвы—стихотворенія, помъщеннаго въ Поличейской Газеть, по случаю прощанія съ Фанни Эльснеръ, не говоря уже о браслеть и букеть прътовъ съ подписью Москва, повержен-

ныхъ въ ея ногамъ. А какъ за ту обиду никто не вступился, то и это можетъ быть оставлено безъ вниманія, тѣмъ болѣе, что врядъ ли цензура пропуститъ препровожденную вами статью, которую возвращаю при семъ" 141).

# XXXV.

"Нашъ славный, нашъ любезный, нашъ дорогой, нашъ родной Университетъ", — пишетъ Погодинъ, — "представляетъ безпрестанно явленія, надъ коими нельзя не радоваться благоговъющему передъ наукою... Особенно Словесный Факультетъ отличается въ послъднее время, — начиная съ трудовъ его достойнаго декана, С. П. Шевырева: вспомнимъ о диссертаціяхъ, слъдовавшихъ одна за другою впродолженіе одного почти года: Грановскаго, Буслаева, Леонтьева, Кудрявцева. Кажется съ перваго взгляда, что и сочиненіе Бабста достойно продолжаетъ этотъ почтенный рядъ".

14 марта 1851 года, въ Московскомъ Университетъ происходиль диспуть Ивана Кондратьевича Бабста, на которомъ онъ защищалъ свою диссертацію: Государственные мужи Древней Греціи въ эпоху ея распаденія. На этомъ диспуть Погодинъ не присутствовалъ; но, познакомившись съ внигою, онъ писалъ: "Мы развернули внигу на предисловіи, и оно тавъ намъ понравилось, внушило тавое расположение въ труду, что мы непремённо хотимъ его выписать: "При богатствъ историческихъ монографій въ области Классичесвой Древности, которыми можеть справедливо гордиться Европейская Литература, и въ особенности Немецкая, неловко выступать намъ съ притязаніями на самостоятельныя ученыя изслёдованія, на новыя огкрытія въ этой вдоль и поперекъ изрытой почвъ. Послъ Нибура, Бека, О. Мюллера, свазать много новаго трудно. Ежели автору предстоящей монографіи и удалось, можеть быть, высказать несколько новыхъ мыслей, посмотреть на некоторыхъ деятелей описываемой имъ эпохи другими глазами, нежели какъ ихъ до сихъ поръ понимали, то онъ считаетъ своей обязанностью замътить, что это покуда не болъе какъ гипотезы, что онъ и на нихъ былъ наведенъ своими великими вожатыми. Умълъ ли авторъ воспользоваться ихъ трудами, повёриль ли свои изслёдованія добросовъстнымъ изученіемъ источнивовъ — это онъ отдаеть на судъ ученой и образованной публики". Воть этоть языкъ Москвитянинг любить, уважаеть, и готовь отдать всегда должную справедливость, изъ какого бы прихода онъ ни слышался, южнаго или съвернаго, западнаго или восточнаго. Москвитянина готовъ помъстить всякую похвалу такому сочиненію, лишь бы она была основана на доказательствахъ и не состояла изъ однихъ возгласовъ пристрастныхъ, невъжественныхъ, исключительныхъ, противныхъ. Но съ другой стороны, Москвитянинг готовъ помъстить и всякое пориданіе. лишь бы только оно было неодносторонно и сопровождалось также доказательствами. Пусть одинъ рецензенть взглянеть съ хорошей стороны, а другой-съ дурной, если одинъ не можеть иногда смотреть съ объихъ, что было бы, разумется, желательное. Предметомъ диссертаціи Бабста многіе достойные люди и многіе достойные люди могуть подать о ней свой голосъ, -- а именно... (исчислимъ по алфавиту, смеясь впрочемъ надъ местничествомъ) гг. Бабсть, Грановскій, Кудрявцевъ, Куторга, Леонтьевъ, Ордынскій, Стасюдевичъ... можетъ быть, найдется что-нибудь въ бумагахъ Крюкова и Лунина. Русская наука можетъ успѣвать только соединенными силами Русскихъ ученыхъ. Редакціей Москвитянина я не дорожу, но я дорожу существованиемъ журнала, основаннаго на такихъ началахъ, и никогда не измънявшаго своихъ убъжденій, говорившаго иногда сильнъе. иногда слабве, можеть быть иногда и очень слабо, но всегда одно и тоже".

Въ 1851 году, П. М. Леонтьевъ издалъ первую внигу Пропилеет, сборнивъ статей по Классической Древности. Въ предисловіи въ нимъ мы читаемъ: "Пропилеями назывались у Гревовъ священныя врата, вводившія въ ограды храмовъ

н аврополей, --- врата главныя... Это было преддверіе, настроивавшее должнымъ образомъ того, вто шелъ въ внутреннимъ святилищамъ: привлекательное приглашение приблизиться въ зданіямъ, воторыя по самой своей натурі были менъе доступны. Согласно съ этимъ, название Пропилеевъ прилично въ Литературъ такимъ сочиненіямъ или изданіямъ, воторыхъ назначение-облегчать знакомство съ какою либо важною областью человъческой жизни и возбуждать въ читателяхъ то настроеніе, съ воторымъ та область хочетъ быть разсматриваема... Въ этомъ смыслъ Гете назвалъ Пропилеями изданіе, предпринятое для утвержденія и распространенія болъе върныхъ понятій объ искусствъ, преимущественно между художниками. Въ этомъ же значении дано имя Пропилеев и тому изданію, первая внижва вотораго находится теперь передъ глазами отечественной публики и ищеть себъ благосклоннаго пріема и ободренія".

Погодинъ отнесся въ этому изданію весьма сочувственно. Еще до выхода его въ свъть, онъ писаль въ своемъ Москвитянинь: "Еще пріятное, ут'вшительное изв'встіе изъ областей Московскаго Университета, этого — пусть простять читатели обветшалое выражение-святилища наукъ, столько дорогого всякому Русскому сердцу. Молодой профессоръ Леонтьевъ, достойный преемнивъ Крюкова, столь рано похищеннаго смертію, издаеть сборнивь Пропилеи, собраніе статей общедоступныхъ, по части Классической Древности. Пропилеи будуть выходить внижками отъ 25 — 30 листовъ очень убористой печати, съ рисунками, необходимыми для пониманія текста: Они будуть состоять изъ двухъ отдёловь. Въ первомъ будутъ помъщаться разборы и описанія памятнивовъ древности, письменныхъ и художественныхъ, изследованія или очерки, имъющіе предметомъ разныя стороны жизни древнихъ Гревовъ и Римлянъ, ихъ религію, искусства, литературу, государство, нравы, наконецъ характеристики замівчательныхъ эпохъ, событій и личностей Греческой и Римской Исторін. Во второй отділь будуть входить свідінія о трудахь

новъйшихъ ученыхъ по Классической Древности, біографів веливихъ гуманистовъ и филологовъ Западной Европы, обозрвнія современнаго состоянія и историческаго развитія разныхъ отраслей науки Классической Древности, библіографическія извістія и извлеченія изъ новыхъ сочиненій, особенно важныхъ. Первая книжка Пропилеет выйдетъ непремънно въ продолжение января мёсяца. Всё статьи, воторыя войдуть въ составъ ея, оригинальныя; многія подписаны извёстными именами. О разнообразіи ихъ можно судить уже по одному оглавленію, которое мы и сообщаемъ, следуя алфавитному порядку именъ авторъ: 1) И. К. Бабстъ-о Салмостів и его сочиненіяхь; 2) Н. М. Благов'ященскій — о Гератикь в древнемь Греческомь искусствь; 3) Ө. И. Буслаевь-женскіе типы въ изваяніяхъ Греческихъ богинь; 4) Бъляевъ-объ изученіи Греческаго языка въ Россіи до Петра Великаго; 5) А. И. Георгіевскій—а) біографія Винкельмана; б) о времени первых Римских императоров; 6) Т. Н. Грановскій о сочиненіи Грота: Исторія Греціи; 7) М. Н. Катвовъо Греческих философах до Сократа; 8) П. Н. Кудрявцевъо Тацитовых эксницинах; 9) А. Н.-Венера Милосская; 10) Б. И. Ордынскій — Занятія молодого Авинянина; 11) Шеставовъ — о роли парасита въ комедіях Плавта. Кром'в того, следующія статьи издателя П. М. Леонтьева: О размичіи стилей вз Греческом ваяніи; Егинскіе мраморы Мюнхенской Глиптотеки; Венера Таврическая; Бакхическій памятник ірафа С. С. Уварова; О современных направленіях в Археологіи; О новой теоріи Греческой архитектуры; О Русских сочиненіях по Крымским Древностямь.

Сдёлавъ это обозрёніе, Погодинъ восилицаеть: "Призываемъ, призываемъ всёхъ нашихъ ученыхъ, поддерживать новое изданіе всёми зависящими отъ нихъ средствами! Это новый плодъ науки на Русской почей въ Московскомъ Университеть".

Цълые вечера Погодинъ посвятилъ чтенію *Пропилей*, отъ воторыхъ, по его собственному сознанію, онъ "не могъ оторваться, пова не прочелъ до вонца". *Тацитовскія женщины* Кудрявцева

привели его въ восторгъ. "Любо читать", — писаль онъ, — "тепло, благородно, живо, свъжо, занимательно! Вотъ что значить говорить о томъ, что знаешь и понимаешь, а бъда приняться не за свое дело. Агриппина съ Германикомъ, Тиверіемъ, Арминіемъ, Римскими легіонами, изображена превосходно. Читаешь Исторію вакъ романъ, и не оторвешься до вонца! Сколько пользы и удовольствія принесуть подобныя статьи! Какъ распространять онъ горизонть нашихъ журнальныхъ читателей, у которыхъ лётъ десять и въ ущахъ не было ни Горація, ни Тацита, ни Цицерона. ни Данта, ни Монтескье, ни даже Шиллера и Гете". Прочитавъ затемъ статьи Бабста, Благовъщенскаго, Леонтьева, Погодинъ дошелъ навонецъ до статьи М. Н. Каткова: О Греческой философіи до Сократа, н "удивился" и задумался надъ следующимъ местомъ вступленія въ ней: "Исторія Философіи стала въ наше время р'вшительною потребностью, однавоже ни задача, ни способы ея не приведены въ достаточную ясность. Системы, въ которыхъ висвазывалось человъческое мышленіе, факты Исторіи Философіи, ръдко берутся въ такомъ отношеніи, которое давало бы возможность понимать ихъ научнымъ образомъ. Историви Философіи мало заботятся о томъ, чтобы для уразумінія річи, въ воторой выразилось философское мышленіе, приносить съ своей стороны также философское мышленіе. Они какъ будто не сознають, что мышленіе доступно только мышленію, и довольствуются при изученіи философскихъ системъ обиходными сужденіями. Первое представленіе по поводу изв'ястнаго выраженія, пробудившееся въ головів читающаго, берется, безъ дальнейшихъ размышленій, какъ нечто по истине данное, подвергается разнымъ ученымъ операціямъ, и во результать творится лишь обманчиво похожее на смысля. Обывновенно главный интересъ исторіи мышленія полагается въ изложеніи мевній болве или менве ложныхъ, болве или менве приближающихся въ истинъ. Подъ истиною же обывновенно подразумъваются отдельныя сведенія или привычныя понятія, которыя отложились въ умахъ отъ различныхъ наувъ. — Напримъръ, спрашивается въ какомъ видъ представлялъ себъ тотъ или другой философъ землю? Его хвалятъ, если онъ какъ-нибудь попалъ на форму шара: хотя это и неправда, но все же ближе къ истинъ, чъмъ цилиндръ. Цилиндръ вызываетъ улыбку, а плоскость всю силу насмъшки. Такія аффективныя оцънки могутъ быть очень пріятны для критика, тъмъ болъе, что соединяются съ чувствомъ собственнаго превосходства; едвали однакоже онъ могутъ составить изъ себя особую цъльную науку, имъющую внутренній интересъ, и безъ сомнънія исторія разумънія, Исторія Философіи должна имъть иное содержаніе".

Сдёлавъ это выписку, Погодинъ съ своей стороны замёчаеть: "Философія есть наука по преимуществу Німецкая; первые умы Германіи посвящали ей себя всецёло и пламеню. Исторія Философіи есть наука ихъ любимая. Каждое слово древнее, казалось намъ, было ими разсмотръно, взвъшено, оценено, —а теперь мы слышимъ, что все они, не исключая самого Гегеля, главы и вёнца философовъ, не приносили къ ней даже мышленія, что у нихъ первое представленіе, по поводу извъстнаго выраженія, пробудившееся в головь читающаго, берется безг дальныйших размышленій, какз ныто по истинь данное, подвергается разнымь ученымь операціямь, и въ результать творится нъчто лишь обманчиво похожее на смысло! Очень буду радъ я, съ своей стороны, если тавое утвержденіе докажется основательно и оснзательно, очень буду радъ за честь Русскаго ума и имени, въ подтверждение стиховъ Ломоносова, кои такъ я любилъ приводить въ своей молодости:

Что можеть собственных Платоновь И быстрых разумомъ Невтоновъ, Російская земля рождать.

А теперь, спрошу только, за что же раздавались въ нѣкоторыхъ приходахъ клики, противъ *Москвитянина*, когда онъ, со всею скромностію и со всёмъ почтеніемъ къ Западной наукѣ,

ливался выражать иногда свое сомивніе въ ея непогрышительности, осмівливался думать, что многіе западные разультаты должны подвергаться пересмотру, оцінкі, повітркі Русскихъ ученыхь. Съ нетерпівніємь будемь ожидать суда о статьй Каткова отъ знатоковь и судей законныхь, а теперь призываемъ пока нашихъ читателей къ замівчательнійшему сборнику П. М. Леонтьева. Они не должны бояться учености. Здісь она въ одеждів легкой и пріятной. Здісь предлагаеть она свідівнія, необходимыя въ наше время для всякаго образованнаго человъка 142).

Къ нашему не малому удивленію, совершенно противуположно Погодину отнесся къ *Пропилеям* В. И. Боткинъ къ этому прекрасному предпріятію своихъ друзей—западниковъ. "Книга хорошая", — писалъ онъ П. В. Анненкову, — "но для читателей вовсе незнакомыхъ съ древностями почти безполезная и служащая для нихъ скоръе заваломъ, нежели пропилеями. Не переварилась еще у насъ наука... Но въ особенности плохо сварилась она у Леонтьева, чего искренно жаль, потому что знанія у него много" 143).

## XXXVI.

Съ 1851 года, органъ Московскаго Университета *Московская Въдомости*, какъ мы уже знаемъ, перешелъ въ управление М. Н. Каткова. Съ перваго же раза онъ сталъ во враждебныя отношения къ *Москвитянину*, т.-е., къ Погодину и Шевыреву.

Не смотря на это, Погодинъ привътствовалъ обновленіе Московскихъ Впомостей, хотя и съ оговорками. "Московскій льтописатель", — писалъ онъ, — "долженъ отмътить на своихъ страницахъ важное явленіе въ льтописяхъ Москвы, болье важное, нежели у насъ полагають, — это новый видъ Московскихъ Впомостей. Посльдніе нумера исполнены любопытныхъ свъдьній для образованныхъ людей. Статьи Вернадскаго, Леонтьева, Буслаева, Кудрявцева, Соловьева, Спас-

скаго, Георгіевскаго, одна за другою, возбудили полное вниманіе, такъ что теперь, во вторнивъ, четвергъ и субботу, невольно спрашиваешь, принесли ли газеты, потому что надъешься прочесть и узнать новое или интересное. Иностранныя статьи, которыя Москвитянинг отмечаль, бывало, сповойно для себя въ Нъмецвихъ журналахъ, — глядишь, напечатаны уже въ газетахъ. Мы заметимъ только новой Редакціи, что всь такія статьи въ Московских Видомостях должны имъть значение дессерта, а для большинства читателей нужнее и полезнее статья о рыбы, воторая впрочемь задумана лучше, чёмъ исполнена, о чав и т. п. Второй совътъ стараго журнала относится къ непотизму или кумовству, литературной бользни нашего времени. Самохвальство дошло у насъ, говоря моднымъ языкомъ, до разм'вровъ колоссальныхъ, въ присворбію людей благомыслящихъ и степенныхъ. Ланкастерова метода взаимнаго обученія приложена къ этому процессу неблагопристойнымъ образомъ. Въ некоторыхъ приходахъ есть у насъ отверженцы и фавориты. Отверженецъ, хоть схвати съ неба звезды, предается ругательствамъ, клеветамъ. Фаворитъ превозносится до небесъ, хоть бы сидёль въ грязи. Конечно, рука руку моеть, но ведь не всегда онъ бываютъ чисты послъ такого мытья: чъмъ моешь! Толпа можетъ увлечься — но всегда есть люди, которые взглянуть, рано или поздно, на дело безпристрастно н произнесуть свой приговорь невыгодно для Ланкастеровскаго приложенія. Досадно то, что такими похвалами поносятся иногда люди почтенные и деловые, которые имеють по своимъ достоинствамъ право на законныя похвалы, и не имъютъ никакой нужды въ лишнихъ, навязанныхъ. Непріятно, съ другой стороны, когда пропускаются, или унижаются достоинства другихъ почтенныхъ людей, для того только, чтобъ не быть принуждену похвалить ихъ, какъ будто вопреки статута. Этою бол'взнію заражены почти всів наши литературные приходы, болбе или менбе. Отъ доказательствъ я теперь пока удержусь, но считаю обязанностью указать, при всемъ

достоинствѣ Московскихъ Въдомостей, на нѣкоторые, разумѣется невинные, легкіе, непримѣтные для нихъ симптомы болѣзни вѣка. Можно имѣть предилекцію, симпатію и антипатію, можно быть къ одному строгу и къ другому снисходительну, — противъ этого сказать ничего нельзя, какъ противъ неизоѣжнаго аттрибута слабой человѣческой натуры; но не болѣе, еst modus in rebus, и всякій публичный писатель долженъ, какъ можно чаще напоминать себѣ Тацитово правило: Sine ira et studio 144).

Къ немалому соблазну и удивленію западниковъ, въ Московских Видомостях появилась статья Старое и новое Шевыревъ спрашивалъ у Погодина: "Чья покольніе <sup>145</sup>). статья"?.... 146). Но отвъта мы не знаемъ. Авторъ этой статьи увазываетъ на выраженія старое и новое покольніе, вакъ на занесенныя къ намъ тлетворнымъ вліяніемъ Запада, гдё духъ нечестивый, духъ нечестія и безначалія вводить въ гражданское общество враждебное раздёленіе поколеній, а съ нимъ вмъстъ забвение преданий и нарушение исконныхъ правиль, на воихъ зиждется семейство и государство. Главными деятелями этого духа, говорить авторъ, были "языкъ и перо". По мивнію автора, многія выраженія имвли у прогрессистовъ условныя значенія: обновленіе, возрожденіе-значили разрушение общественнаго порядка, собственность называли они воровствомъ и т. д. Въ статъв разсыпаны обвиненія п намеки на Русскую Литературу и ея выраженія. Статья, появившаяся въ оффиціальномъ органѣ Московскаго Университета могла быть напечатана только по дозволенію, если не по одобренію начальства. Отв'вчать на нее удовлетворительно въ печати было невозможно при тогдашнихъ цензурныхъ условіяхъ. По свидетельству А. В. Станкевича, "Грановскій рішился возражать ей и повазать несправедливость и вредное значение статьи въ Запискъ, которую онъ предназначилъ для В. И. Назимова. Онъ надъялся своей Запиской отвратить возможность появленія въ университетской газеть новыхъ статей, подобныхъ той, на которую возражалъ.

Своимъ откровеннымъ объясненіемъ, своими правдивыми словами, высказываемыми съ свойственнымъ ему тактомъ и всегда присущею ему вѣрою въ побѣждающую силу добра и правды, онъ нерѣдко успѣвалъ отклонять ложныя понятія и вредныя дѣйствія, къ которымъ лучшіе люди относились только съ молчаливымъ негодованіемъ".

Черновая рукопись Записки или письма Грановскаго сохранилась среди его бумагъ. "Нивто не знаетъ о моемъ намбреніи писать къ вамъ", — читаемъ въ рувописи, я взялся за перо, какъ профессоръ и какъ человекъ, обязанный искренно преданный многимъ вамъ. Если И письмо мое навлечеть на меня ваше неудовольствіе, мет будеть больно, но я не раскаюсь въ поступкъ, внушенномъ ностію, къ вамъ въ особенности. Вопросъ поставленъ такъ, что онъ становится почти личнымъ для каждаго образованнаго Русскаго. Каждый изъ насъ невольно спросить себя: на кого мътитъ эта статья? Для чего провелъ авторъ эту странную, но, въ счастью, несуществующую черту между старымъ и молодымъ? На какомъ основаніи заподозрѣно благомысліе нашей Литературы и приписаны ей нечистыя цёли в гибельное, ненавистное направленіе"?

"Грановскій допускаль", —замівчаеть А. В. Станкевичь, — "что авторь статьи имівль благія намівренія, хотівль сказать полезное слово, но оно не достигло своей цівли. Оно заслужило одобреніе людей, радостно подхватывающих всякую выходку противь Науки или Литературы, смотрящихь на каждаго писателя или даже просто образованнаго человіка, какъ на вольнодумца и безбожника. Діды этихъ людей ненавидіти Петра Великаго; внуки ненавидять его дівло. Не они ли радовались и ликовали, когда разнеслись слухи о возможности закрытія университетовь"?

Грановскій зам'вчаль, что у насъ въ Россіи нельзя проводить р'єзкую черту между покол'єніями. У насъ были развитіе, усп'єхь, движеніе впередъ подъ вліяніемъ правитель-

ственныхъ мъръ, постоянно улучшавшихъ средства образованія, но вражды между отдівльными поколівніями не было и не могло быть. Н'вкоторое разномысліе неизбъжно между людьми зрѣлыми и юношами, но такое разномысліе не есть еще разрывь стараго съ новымъ. На Запалъ слова старое и новое поколъніе имъють дъйствительно другое значеніе. Тамъ они означаютъ враждующія партін, изъ которыхъ одна стоить за старый, другая за совершенно новый порядовъ вещей. У насъ нътъ ничего подобнаго. "Не въ чему, слъдовательно, было тревожить наше спокойное общество намеками на зло, отъ насъ далекое и по ходу Русской Исторіи у насъ едва ли возможное. Мнительность вредна. Зачъмъ же искусственно развивать ее? Къ чему вводить въ искушение пугливые, подозрительные или недоброжелательные умы, намекая на существование необличенныхъ еще государственныхъ преступниковъ, тайныхъ враговъ общественнаго порядка въ негустыхъ рядахъ нашей Литературы? Писателей и ученыхъ нашихъ, старыхъ и молодыхъ, немного, ихъ перечесть не трудно. Чёмъ заслужили они обвиненія, можеть быть безъ намъренія высказанныя въ Московских Видомостях ? Наше правительство образованиве народа, оно кръпко и твердо, оно располагаетъ не только настоящими, но и будущими судьбами преданной ему Россіи, слёдовательно, оно не имфетъ надобности торопиться и действовать крутыми мерами на общественное мижніе. У него есть средства руководить этимъ мивніемъ, просвіщать его, не нанося ему болівненныхъ ранъ. Какъ же Русскому человъку, тъмъ болъе писателю, не одънить выгодъ нашего положенія, допускающихъ мирное и зрълое развитіе идей, ведущихъ въ благосостоянію всъхъ и наждаго. Намъ ли бросать въ общество съмя ненужныхъ раздоровъ и распрей"? 147).

Въ вонцъ сентября 1851 года, посътилъ Москву министръ Народнаго Просвъщенія внязь ІІ. А. Ширинскій-Шихматовъ. "Посъщеніе министра",—замъчаютъ Московскіе льтописцы,— "облеченнаго высочайшею довъренностью, всегда

имъетъ благотворныя послъдствія, которыя не преминуть оказаться и въ семъ случав". 27 сентября, министръ посвтиль Университеть и присутствоваль на лекціяхъ протоіерея Терновскаго, Грановскаго, Крылова и Драшусова. На другой день министръ опять посътиль Университеть и присутствовалъ на лекціяхъ Лясковскаго. Соловьева, Фишера, Спасскаго, Брашмана и протојерен Терновскаго. Въ тотъ же день вечеромъ министръ присутствовалъ въ Университеть на классическихъ беседахъ и педагогическихъ упражненияхъ, происходившихъ подъ руководствомъ Шевырева; здёсь студенты читали свои сочиненія по различнымъ предметамъ Словесности. 29 сентября министръ присутствовалъ на лекціяхъ Топорова, протојерея Терновскаго, Щуровскаго, Леонтьева, Кудрявцева, Шевырева. 30 сентября, въ воскресенье, министръ слушалъ въ университетской церкви божественную литургію, которую совершаль протоіерей Терновскій соборнь съ законоучителями гимназій. При богослуженіи находились профессора, студенты и гимназисты. Наканун в Покрова, министръ присутствовалъ на всенощномъ бдени въ университетской же церкви, а въ самый праздникъ, послъ объдни, осматривалъ Древлехранилище Погодина. На другой день, 2 октября, происходило прощаніе министра съ профессорами и студентами и при этомъ министръ выразилъ надежду, что "желъзная дорога, которая соединить скоро объ столицы, дасть ему возможность еще чаще посъщать старъйшій изъ Руссвихъ университетовъ 148).

Въ виду приближающагося стольтняго юбилея Московскаго Университета, И. И. Давыдовъ писалъ Погодину (3 мая 1851 г.): "Исторію Университета пора бы написать, вмъсто пустыхъ вонцертовъ и отрывочныхъ лекцій. Харьковскій и Петербургскій университеты и Кіевская Авадемія насъ въ этомъ опередили... Для исторіи надобно имъть свъдънія оффиціальныя. Послъ 1812 года, кажется, не осталось нивавихъ бумагъ: поэтому единственнымъ источникомъ могутъ служить Московскія Вподомости. Отъ лицъ же нъвоторыхъ узнаете

вы только часть анекдотическую". По поводу же просьбы ректора Московскаго Университета, обращенной къ И. П. Давыдову, прислать его жизнеописаніе для Исторіи Университета, Давыдовъ въ письмѣ къ Погодину излагаетъ свой взглядъ вообще на автобіографіи. "Ректоръ требуетъ", —писалъ онъ, — "отъ меня жизнеописанія моего. Но я почитаю всѣ автобіографіи, не исключая Руссовой, Гетевой, Ламартиновой и другихъ, нелѣпостями. Эти господа пишутъ свой портретъ по какому-то идеалу; а развѣ это историческій матеріалъ? Довольно, при жизни нашей, формулярнаго списка; исторія же каждаго есть уже надгробный памятнивъ. Ужели изъ тысячъ нѣсколькихъ нашихъ воспитанниковъ и учениковъ не найдется хоть одинъ честный человѣкъ, который изъ формулярнаго списка не составитъ полный рисунокъ"? 149).

Но Погодинъ, не желая имъть одну только оффиціальную-Исторію Московскаго Университета, обратился съ просьбою въ старъйшему его питомцу Ильъ Өедоровичу Тимковскому, написать о старомъ Университетъ девяностыхъ годовъ прошлаго XVIII-го столътія, о Піуваловъ, Херасковъ, обо всъхъ профессорахъ того времени...

Почтенный старецъ исполнилъ желаніе Погодина, и въ Москвитянинъ былъ напечатанъ Памятникъ Ивану Ивановичу Шувалову. Основателю и первому куратору Императорскаго Московскаго Университета, подъ которымъ подписано: "Статскій сов'єтникъ, докторъ обонхъ правъ и философіи, королевскаго Геттингенскаго Ученаго Общества членъ и кавалеръ Илья Өедоровъ сынъ Тимковскій. 25 марта 1851 года, въ Турановк'є на Шостн'є 150).

# XXXVII.

На четвертой публичной лекціи III евырева, по стінамъ аудиторіи было развітено семь громадныхъ картинъ, писанныхъ соковыми красками, съ тіми же самыми изображеніями, какъ и на Ватиканскихъ коврахъ. Картины эти принадле-

жали А. Д. Лухманову и достались ему по наслъдству отъ отца его, а послъднимъ пріобрътены были, въ 1815 году, у графини Варвары Николаевны Ягужинской, жившей въ своемъ селъ Софринъ, по дорогъ въ Троицвой Лавръ. Здъсь, по по-казанію Шевырева, лежали эти сокровища заброшенными въ сараъ. По преданію, картины эти куплены были графомъ Павломъ Ивановичемъ Ягужинскимъ въ Римъ и съ тъхъ поръ оставались въ его родъ.

Окончивъ свой публичный курсъ. С. П. Шевыревъ напечаталь въ Московскихъ Въдомостяхъ двъ статьи, подъ заглавіемъ: Рафаэлевскія картины, принадлежащія А. Д. Лухманову 151). Статьи эти "привлевли толпы народа изъ всѣхъ сословій въ залу Университета въ продолженіе страстной и святой недѣль: монахи, священники, купцы, мѣщане, воспитанники всѣхъ учебныхъ заведеній, дамы всѣхъ круговъ, чиновники всѣхъ разрядовъ. Съѣздъ до двадцати пяти каретъ. До ста человѣкъ бывало въ залѣ. Съѣзды бывали какъ на балъ". Сообщая это Погодину, Шевыревъ прибавилъ: "Наконецъ, вчера опять графъ Строгановъ съ лорнетомъ часа два былъ въ залѣ и вглядывался... Но для тебя все это закрыто, ибо ты живешь не въ Москвъ, а въ своемъ кабинетъ 152 1.

Въ первой стать своей Шевыревъ "изложилъ исторію ковровъ Ватиканскихъ и картоновъ, по которымъ они были сотканы. Изследованіе, основанное на историческихъ данныхъ, привело его къ заключенію, что живописныя холстины, которыя принадлежатъ Лухманову, не могли быть скопированы съ ковровъ после 1527 года, ибо въ этомъ году была уничтожена писанная половина ковра, изображающаго ослепленіе волхва. Шевыревъ предложилъ гипотезу, что Лухмановскія холстины могли служить моделью для тканья ковровъ Аррасскихъ. Во второй стать профессоръ Шевыревъ познавомилъ публику съ содержаніемъ вовровъ и съ ихъ художественнымъ значеніемъ въ Исторіи живописи Итальянской. Здёсь предложены были мнёнія всёхъ первоклассныхъ ученыхъ, писавщихъ объ этомъ предметв. Всё они единогласно

ставили эти произведенія Рафаэля въ отношеніи къ сочиненію, расположенію и выраженію; на самую высшую степень развитія, какъ живописи Итальянской вообще, такъ и самого Рафаэля.

Двѣ эти статьи имѣли то дѣйствіе, что, какъ мы уже замѣтили, вся публика Московская пожелала познакомиться съ знаменитыми произведеніями, и любопытные всѣхъ влассовъ, въ продолженіе мѣсяца, собиралась толпами въ залы университетскія. "Утѣшительное явленіе",— замѣчаетъ по этому поводу Погодинъ,— "которому нельзя было не радоваться, нельзя было довольно возблагодарить почтеннаго Шевырева, который умѣлъ возбудить общій интересъ публики, и къ чему—къ изорваннымъ, блѣднымъ холстинамъ! Можно было не соглашаться съ нимъ; можно было опровергать его мнѣнія, объясненія, предположенія, и друзья Искусства приняли бы съ благодарностью всякое мнѣніе противоположное, но не болѣе" 153).

Между твмъ, противъ этихъ статей Шевырева ополчился графъ С. Г. Строгановъ, и въ Московских Въдомостяхъ напечаталъ два письма на имя редактора Вподомостей, т.-е. М. Н. Каткова 154). По свидетельству Бусласва, графъ Строгановъ виделъ настоящую работу Рафаэля и его учениковъ только въ Гэмптонкурскихъ (близъ Лондона) бумажныхъ картонахъ, а за Лухмановскими холстами вовсе не признавалъ того высоваго значенія, какое приписываль имъ Шевыревь 155). Въ первомъ письмъ графа Строганова Погодинъ замътилъ "странную опечатку, въ которой", —пишеть онъ, — "нельзя не обвинить редакціи, - о твани Пенелоповой: ткань была Пенелопина, а не Пенелопова. Ткала ее Пенелопа, жена Улиссова, а не Пенелопъ". Далъе, Погодинъ продолжаетъ: "Еслибъ въ этой стать не было употреблено въ начал несправедливое слово о навязыванью, еслибь не были вставлены въ срединъ аршины и еслибъ въ концъ не была приведена Французская пословица о друзьяхъ и врагахъ, то статья выиграла бы очень много. Доважемъ наше замъчаніе: 1) всявій, кто имъетъ свое мнъніе и выражаетъ его съ убъжденіемъ, жедаеть, чтобъ оно было принято, это очень естественно, но навязать мивніе насильно нельзя: Шевыревъ предлагаль свое мнъніе, а не навязываль никому. 2) О подлинности картоновъ я судить не смъю и не возьмусь, потому что принадлежу къ числу скромныхъ любителей Искусства, а не знатоковъ, но еслибы Лухмановскіе картоны и были неподлинные, а только копін съ подлинныхъ, то все-таки, для опфики ихъ, должно употребить не разные аршины, а чувство изящнаго, которое оскорбляется неприличнымъ словомъ. Наконецъ, 3) о Французской поговорить: o mon Dieu, preserve moi de mes amis, je saurai bien me defendre de mes ennemis... Ona mpeкрасна и очень върна, но употреблена здъсь совершенно невстати: вто врагъ? вто другъ? Изъ истинныхъ друзей Искусства (и болве чвмъ Искусства), вврно никто не совътоваль Лухманову вести картоны въ Англію (о личныхъ друзьяхъ здісь рібчи ність), а напротивь, вібрно просили всів, чтобь онъ подождаль еще нъсколько времени: авось, судьба сжалится надъ нами, и пошлеть намъ между богатыми людьми истинныхъ любителей и повровителей Искусства, истинныхъ меценатовъ, которые не будутъ мёрять картинныя холстины аршинами, не будутъ ценить произведенія таланта и труда по пристрастію, капризу или изв'єтамъ, а по существенному достоинству, которые не будуть удерживаться изъ-за-какихъ нибудь мелкихъ сомнъній, соображеній или разсчетовъ, въ пріобр'єтеніи для Москвы, для Россіи такихъ драгоц'єнностей и редеостей, какъ напримеръ, единственное въ Европе Голицынское собраніе, отправляющееся также, говорять, въ Англію съ эскизами Леонарда да Винчи, Микель Анджела, Рафаэля, Гвидо-Рени, Доминикина, Голбейна, Дюрера, купленное господиномъ Жоли за безценовъ, -и . Тухмановские картоны, суть ли они подлинные или копіи".

Погодинъ не оставилъ безъ вниманія и второго письма графа Строганова. "Во второй статьв, —пишетъ онъ, —графъ Строгановъ выразился очень поверхностно, темно, въ отно-

шеніи историческомъ и художественномъ; видно было психологически, что ему никакъ не хочется оставить за Лухмановскими картонами никакого достоинства: въ такомъ только расположении могъ онъ проговориться, что у него гора свалилась съ плечъ, когда не нашелъ онъ страшнаго для себя доказательства со стороны Іордана о подлинности картоновъ. Кто любитъ истину, для того она дороже своего мивнія. Почему было ему бояться доказательствъ Іордановыхъ? Я писаль, напримёрь, очень много за Нестора, но еслибь кто положительно доказаль мив, что летопись принадлежить не Нестору, а такому-то NN, и показаль мив ея подлинникъ, я обрадовался бы безъ памяти. Точно такъ гора свалилась бы у меня съ плечъ, нъсколько лътъ тому назадъ, но отъ удовольствія, а не отъ досады, еслибъ вто доказаль мив, что Варяги-Русь были не Німецкіе Норманны, которымъ я посвятиль однакожь лёть десять, лучшихь въ жизни, и на воторыхъ основано многое въ моей системъ изслъдованій о Древней Русской Исторіи. При этомъ же случав графъ Строгановъ вспомнилъ объ одномъ словъ Петра I Меньшикову: Данилычь, Данилычь, и этого не съумпль сдплать! Но выраженіе сильно; Петръ I оставиль намъ много и другихъ завѣтныхъ словъ и выраженій, съ которыми надо обходиться впрочемъ осторожно, потому что это мечи обоюдоострые. Шевыревъ очень хорошо сделаль, что въ своемъ ответв оставиль это мъсто безъ вниманія. Шевыревъ объясниль подробно, почему нельзя было прибъгнуть къ суду Іордана, воторый убхаль изъ Москвы, прежде чёмъ картоны явились на сцену полемиви, и повторилъ, что върно о подлинности вартоновъ онъ не думалъ никогда р'вшать окончательно: р'вшеніе принадлежить знаменитымъ, опытнымъ художникамъ, а онъ собраль только историческія данныя для ихъ соображенія" 156).

Такъ заступился Погодинъ за своего друга Шевырева и последній писаль ему: "Статья твоя о полемике прекрасна,— но ужъ Строганова разбраниль слишкомъ. Зачемъ возбуждать

и питать въчную вражду <sup>157</sup>)? "Это испугало Погодина и онъ, подъ 26 апръля 1851, записалъ въ своемъ *Диевникъ:* "А глупо я сдълалъ, что выступилъ противъ Строганова".

Съ своей стороны, и Шевыревъ не сдавался. Въ рядъ статей онъ отвъчалъ на возраженія графа Строганова <sup>158</sup>).

Заканчивая эту полемику, Шевыревъ писалъ Погодину: "Твои заботы обо миѣ, по случаю отвѣта графу Строганову, я принялъ съ чувствомъ благодарности, и женѣ были очень пріятны. Но что же послѣ ты замолчалъ совершенно, когда всѣ друзья и сторонніе окружили меня поздравленіями съ побѣдой? — И до сихъ поръ молчишь. — Сегодня печатается другой отвѣть—графу Строганову. Не пріѣдешь ли выслушать "?

Хотя ПІевыревъ и воздерживаль своего друга отъ ръзкаго тона въ полемикъ съ графомъ Строгановымъ, но вскоръ и самъ въ жару полемическомъ писалъ тому же Погодину: "Надобно передать В. И. Назимову, что до тъхъ, пока графъ Строгановъ въ Москвъ, Университетъ не будетъ имътъ покоя. Государь прекрасно бы сдълалъ, еслибы сослалъ его въ Пермь. Пустъ бы тамъ онъ выдълывалъ свою соль, чъмъ здъсь солить честнымъ людямъ, которые занимаются дъломъ и наукою и истребляютъ плевелы, имъ посъянные".

Въ пользу мнѣнія графа Строганова, въ Московских Вподомостях выступиль Н. О. фонъ-Крузе и написаль Ивсколько слово о холстинахо г. Лухманова, и при этомъ заявилъ: "занимаясь болѣе пятнадцати лѣтъ живописью, по одной любви къ Искусству, я считаю себя тоже въ нѣкоторомъ правѣ сказать нѣсколько словъ о холстинахъ г. Лухманова". Это послужило поводомъ къ новой полемикѣ Шевырева, которая отличалась необыкновенною ѣдкостью. На сторонѣ графа Строганова стоялъ и Д. А. Ровинскій. "Вчера Ровинскій"— писалъ Шевыревъ Погодину,— "явился на картоны и пустился врать разные вздоры. Изъ словъ его замѣтилъ, что онъ тоже привитаетъ около графа Строганова, ибо сообщалъ подробности объ его сношеніяхъ съ Лухмановымъ по случаю картоновъ... Вѣроятно, Забѣлинъ вводитъ къ нему Ровинскаго".

## XXXVIII.

Прекратившаяся на время полемика вскор'в возобновилась. Противъ Шевырева въ Московских Въдомостях выступилъ самъ М. Н. Катковъ, и "новая ткань Пенелопова", замъчаетъ Погодинъ,— "объщаетъ не уступать въ длинъ знаменитой древней ткани Пенелопиной, и чуть ли не грозитъ объднымъ читателямъ даже безконечностью, а шить изъ нея нечего..."

Полемическія статьи Каткова до глубины души возмутили Шевырева. "Меня занимаеть", —писаль онъ Погодину, — "не статьи Каткова, а дъйствіе Попечителя и мон отношенія къ нему. Онъ самъ объщалъ мнъ, что статей противъ меня въ Московских Вподомостях не будеть, что и за тъ быль Каткову выговоръ. -- Какъ же его-то не слушаетъ? -- Катковъ могъ отвечать мне въ Отечественных Записках или въ Современникъ, но вакъ же позволить Каткову употреблять противъ меня орудіемъ Московскія Видомости, которыя онъ черезъ меня же имъетъ, какъ сказалъ миъ это самъ Попечитель?... Позволено было графу Строганову напечатать две статьи противъ меня съ оскорбительными выходками. Выпущенъ былъ съ двумя статьями на меня какой-то никому неизвъстный фонъ-Крузе, и на первую статью его я, бившись цълый день, отъ 7 часовъ утра до 9-ти часовъ вечера, едва получилъ позволеніе напечатать отвътъ. Наконецъ, и самъ Катковъ выходитъ противъ меня съ двуми статьями, изъ которыхъ последния есть акть завершающаго сознанья превращеннаго въ актъ злобы. ненависти и неистовой брани противъ меня, и напечатана после того, какъ Попечитель даль мив слово, что статей противъ меня въ Московских Видомостях не будетъ. Какъ же объяснить мив действіе Попечителя? Я, кажется, решусь въ нему написать письмо, въ которомъ, изложивъ обстоятельства дела, заключу: Если Московскія Видомости не напечатаютъ извиненія въ пом'вщеніи зам'втокъ своихъ, то я

подаю въ отставку, а объявление ихъ должно быть такое: Редакція Московских Въдомостей сознается въ неприличномь тонь и содержаніи замьтокь своихь, помьщенных вы такихьто нумерахъ, сожальеть о ихъ помъщении и извиняется в томъ передъ интателями. - Если это не сделають, я выхожу въ отставку. Можетъ быть и къ лучшему. Если въ этотъ разъ я поступлю слабо и не настою на извиненіи, тогда мнъ нельзя служить въ Университетъ. Оскорбленіямъ не булеть конца. Отъ Попечителя я вижу рукожатья, объятья, учтивости, -и, что всего лучше, несколько добрыхъ дель. сделанныхъ имъ по моей просьбе (Пеховскому, Степанову. прощеніе одного студента и другія, удержаніе Каткова при Университетъ и мъсто ему редактора.....); но я не вижу отъ него никакой поддержки, и онъ выдаетъ меня головою тому же Каткову, который черезъ меня получиль же добро отъ него. Если это слабость въ немъ, то она можетъ имъть другія болье непріятныя для меня последствія. Но почему знать? -- Можеть быть, туть скрывается и что-нибудь другое. Я не могу понять этихъ дъйствій — и мой рышительный поступовъ можетъ объяснить мит почву, на которой я стою въ Университетв. Сожалью очень, что не могу посовътоваться съ тобою. Ръшимость моя есть плодъ не горячности, а соображенія. Осворбленіе, дозволяемое начальникомъ, никакъ не можетъ быть снесено. Оно должно быть изглажено на мъстъ. Московския Видомости не газета Каткова, а газета оффиціальная. Катковъ пе въ правъ употреблять ее орудіемъ своей злобы. Если ему это позволяется, стало быть, начальство само употребляеть его орудіемъ своихъ оскорбленій противъ меня. - А если это такъ, то и разстаюсь съ такимъ начальствомъ. Силлогизмъ ясный. Пускай начальство дорожить боле Катковыми, чемъ мною. Хорошъ будетъ тогда Университетъ".

Изъ Порфчья Погодинъ отвъчалъ своему другу: "Крайнимъ шагомъ не доставляй торжества врагамъ. Ихъ та и цъль, чтобъ дразня, заставить тебя отойти прочь. Но имъй и то сознаніе, что, увлекаясь, ты подаешь имъ поводъ—этотъ сучевъ я вижу въ тебъ ясно, потому, можетъ быть, что не вижу своего бревна, какъ и всъ мы. Говорю тебъ, ибо усовершенствованіе не есть для тебя общее мъсто. Въ нъкоторыхъ случаяхъ и минутахъ ты никакъ не долженъ върить себъ, а другимъ. Ты человъкъ кабинета, науки, а не жизни, гдъ ты чуть сдълаешь шагъ какой, наткнешься на что-нибудь;—а духъ времени злой, любовь изсякаетъ, но объ этомъ писать можно книгу... Графъ С. С. Уваровъ проситъ тебя забыть всъ дрязги и всъ непріятности, и для него пріъхать поскорье въ Поръчье".

Справедливость требуеть замътить, что и между людьми близвими въ Погодину и Шевыреву не всъ были на сторонъ послъдняго. Графиню Е. П. Ростопчину возмущалъ тонъ полемиви. "Что скажете",—писала она Погодину,— "о ссоръ по поводу Рафаэля? У насъ ничего не обходится безъ личностей и дрязгъ, а главное, прінтельскихъ сплетень. Стыдно и жалко! Ну, не правду ли я говорю, что мы сущіе дикари"!

Съ своей стороны, и М. А. Дмитріевъ и И. И. Давыдовъ въ этомъ споръ были единомысленны съ графомъ С. Г. Строгановымъ. "Мнъ жалко читать о картонахъ", писалъ Дмитріевъ Погодину, -- "я ихъ видёлъ и нынче и прежде: довольно на нихъ взглянуть, чтобы удостовъриться въ ихъ посредственности. - Взгляните на руки Петра въ лодвъ; сравните двъ руки проконсула. Извините, надобно не имъть понятія о живописи и никакого вкуса, чтобы вступаться за эти вартоны. Я думаю, что С. П. Шевыревъ, повъривши Лухманову, какъ началъ объ нихъ говорить и писать, такъ остановиться уже было и нельзя. А очень странно, если онъ имъетъ такъ мало познанія въ живописи, что върить подлинности этихъ обоевъ. Есть мъста нестернимо-дурныя. Какъ бы Пушкинъ ни писалъ наскоро и небрежно, но все не напишетъ же ни одного куплета, какъ Сушковъ. Что тутъ спорить". Далъе, Дмитріевъ упрекаетъ и самого Погодина: "Читалъ я вашу статью въ пользу Шевырева", —писалъ онъ, — "и вы слабо защищаете вашего пріятеля. Эти картоны напоминаютъ мив подлинникъ пъсни Игоря, который нъкогда Антонъ Бардинъ продалъ Малиновскому, и которому послъ было стыдно".

Не менъе ръзко отозвался и И. И. Давыдовъ. "Ученому спору профессора съ графомъ", — писалъ онъ Погодину же, — "удивляются; потому что процессъ о Лухмановскихъ холстинахъ давно ръшенъ Академіею Художествъ противъ Лухманова. О чемъ же еще спорить? Здъсь всъ на сторонъ графа и фонъ Крузе. Крайне сожалъю о самонадъянности С. П. Шевырева. Справедливо говорятъ, что небо, когда хочетъ наказатъ кого, то посылаетъ гордость. Вотъ эту гордость и видимъ мы въ самонадъянности. И къ чему было читатъ лекціи о живописи, а не о Русской Словесности? Вы въ этомъ кругомъ виноваты: Вы должны были сдерживать ретиваго коня".

Изъ того же Петербурга писалъ Погодину С. А. Соболевскій: "Благоволите сообщить мнѣ, почтеннѣйшій Москвитянинъ, слѣдующія data: въ какихъ журналахъ, нумерахъ оныхъ журналовъ помѣщены ратоборства Шевырева и, какъ говорятъ здѣсь, побѣдившаго его соперника, по поводу Лухмановскихъ картоновъ " 159).

Много л'втъ спустя, О. И. Буслаевъ, вспоминая объ этой полемикъ, писалъ: "До сихъ поръ правда на сторонъ графа С. Г. Строганова. Развъшенныя нъкогда въ аудиторіи картины, на которыя любовалась Московская публика, слушая лекцій красноръчиваго профессора, и теперь остаются не проданы, не смотря на то, что были посылаемы за границу и выставлены на выставкахъ Москвы. Будь это картины пронаведеніемъ Рафаэля, онъ, какъ великая драгоцівность, уже давно бы красовались на первомъ мість въ Петербургскомъ эрмитажь или въ одной изъ лучшихъ галлерей Запада" 16)

## XXXIX.

На смѣну людей сороковых годов, на аренѣ Русской Литературы стали появляться люди годовъ пятидесятых. Эту смъну повольній подметиль славянофиль младшаго повольнія, И. С. Аксаковъ. 5 февраля 1851 года, изъ Ярославля, писаль онь въ своимъ родителямъ: "На дняхъ. прівхаль сюда новый профессорь Лицея кандидать Московскаго Университета Никольскій. Онъ привезъ мнѣ рекомендательное письмо отъ Соловьева. Чудавъ этотъ Соловьевъ! Отчего онъ пишетъ мнѣ: милостивый государь Иванъ Серпьевичь? А Никольскій умный и славный молодой человікь, москвичь настоящій; такъ отъ него несеть Москвой и Университетомъ! Только молодъ еще и носитъ въ себъ еще недостатовъ новъйшихъ, позднейшихъ, после насъ явившихся, молодыхъ поволвній, состоящій въ томъ, что они черезъ большую часть вопросовъ перешанили, не ръшивъ ихъ, даже не задавшись ими... Странно вакъ-то чувствовать себя не самымъ молодымъ поколъніемъ, а попасть уже въ старшіе, а выходить такъ! Мы и забыли, что мы старвемъ, что каждый годъ приливаютъ новыя волны молодыхъ дёлателей, горделивыхъ, заносчивыхъ, самонадъянныхъ, какъ вообще молодость, и воображающихъ, что старшія покольнія уже сказали свое слово, что теперь ихъ очередь-провести въ міръ новое, несказанное слово, -- точно такъ же, какъ и мы делали, какъ и мы воображали... Того и гляди, что и для насъ скоро настанеть судъ потомства, чего добраго"!... 161).

По счастію, намъ приходится помянуть добрымъ словомъ молодыхъ дѣятелей пятидесятыхъ годовъ не горделивыхъ, не заносчивыхъ, не самонадъянныхъ, а почтенныхъ тружениковъ, которые, продолжая дѣло своихъ наставниковъ, дѣйствительно сослужили великую службу Русскому Просвѣщенію и притомътѣхъ изъ нихъ, кои въ началѣ своего жизненнаго поприща

имѣли то или другое отношеніе въ Погодину и его Москоитянину.

Знаменитый нашъ филологъ И. И. Срезневскій, занимаясь однажды въ Московскомъ Главномъ Архивъ Министерства Иностранныхъ Дѣлъ древними рукописями, увидѣлъ однаъ Сборникъ XV вѣка, и его вниманіе обратили на себя тѣ "карандашныя замѣтки, которыми была испещрена почти вся рукопись и которыя указывали на первые или ближайшіе источники содержанія древней рукописи, такъ подробно и такъ тщательно, какъ только можно желать". Подобныя же отмѣтки Срезневскій встрѣтилъ въ Архивскомъ экземплярѣ Бонскаго изданія Хроники Іоанна Малалы и въ Хронографѣ Московской Патріаршей Библіотеки. Эти замѣтки были всѣ одного почерка, почерка знакомаго впослѣдствіи многимъ изслѣдователямъ и любителямъ Русской Древней Письменности, почеркомъ Алексѣя Егоровича Викторова " 162).

"Въ обиталищ'в Всероссійскихъ патріарховъ", —воспоминаєть О. И. Буслаєвъ, — "впервые увид'влъ я челов'вка, который потомъ въ теченіе ц'ялыхъ тридцати л'ять быль моимъ искреннимъ другомъ, усердно помогалъ мн'я въ моихъ учебныхъ работахъ, и мы д'ялились съ нимъ нашими семейными радостями, заботами и печалями. Это былъ Алекс'яй Егоровичъ Викторовъ" 163).

По свидътельству А. Ө. Бычвова, Викторовъ родился 2 февраля 1827 года. Онъ былъ сынъ діакона села Студенникова, Мценскаго увзда, Орловской губерніи, Георгія Захарова. Въ 1841 году, его помъстили въ Орловскую Духовную Семинарію, гдъ онъ окончилъ курсъ въ 1846 году. Въ августъ того же года, онъ поступилъ въ Московскую Духовную Академію и окончилъ тамъ курсъ въ 1850 году 164).

Товарищемъ Викторова по Академіи былъ іеромонахъ Савва \*), который по окончаніи курса, былъ возведенъ въ

<sup>\*)</sup> Въ Бозъ почиль, 13 октября 1896 года, въ санъ архіопископа Тверского и Кашинскаго.

санъ архимандрита и опредъленъ ризничимъ Патріаршей Ризницы, а Вивторовъ, по окончаніи курса, получилъ мѣсто въ Московскомъ Главномъ Архивѣ Министерства Иностранныхъ Дѣлъ и, подружившись съ знаменитымъ библіоманомъ В. М. Ундольскимъ, усвоилъ себѣ его спеціальность, и пристрастился въ древнимъ рукописямъ и старопечатнымъ внигамъ. Въ свободное отъ службы время, онъ проводилъ у своего товарища, архимандрита Саввы, помогалъ ему въ его архелогическихъ трудахъ, а самъ неутомимо изучалъ и изслѣдовалъ сокровища Московской Патріаршей Библіотеки, которую онъ зналъ, по свидѣтельству Ө. И. Буслаева, "какъ нивто лучше" 165).

Немногимъ, можетъ быть, извёстно, что любознательный умъ этого страстнаго любителя и знатова древнихъ рувописей и старопечатныхъ внигъ, стремился пронивнуть и въ таинства Германской Литературы. Памятникомъ сего стремленія жеть служить следующее письмо Викторова въ Погодину, отъ 3 іюня 1851 года. Съ этого времени и начинаются неизм'вннодружелюбныя сношенія Вивторова съ Погодинымъ. "Перечитывая недавно", — писалъ Викторовъ, — "эстетическія и вритическія статьи и журнальные отрывки Шиллера, пришель въ мысли, что многіе изъ нихъ могли бы быть переведены на Русскій языкъ и съ большою пользою прочтены любителями серьезнаго чтенія. Глубина и многообъемлемость взгляда, сила мысли, поразительная върность идей, послужившихъ, можно сказать, корнемъ для позднейшей и современной эстетиви, необывновенная логическая строгость въ выводахъ, точность въ изложеніи... всё эти и другія неотъемлемыя достоинства ученыхъ сочиненій Шиллера дёлаютъ то, что они никогда не потеряють своей цёны. Поэтому, если вамъ, милостивый государь, угодно раздёлять мое мнёніе, и согласиться на мое предложение, я съ большимъ удовольствиемъ взяль бы на себя трудь перевести некоторыя изъ нихъ на Русскій языкъ и пом'єстить въ Москвитянинь, какъ въ единственномъ изданіи съ серьезнымъ вритическимъ направленіемъ. Первоначальное мое желаніе собственно было перевести изв'єст-

письма Шиллера объ эстетическом воспитании; такъ какъ это потребовало бы довольно времени, на что, не получивъ предварительно вашего согласія, пом'єстить мой переводъ въ вашемъ журналь, я не могу рышиться, то на первый разъ я приготовилъ вчернъ его небольшую журнальную статью о Трагическом Искусствъ. Если вамъ угодно принять оной переводъ, я постараюсь окончательно пересмотреть его и доставить вамъ въ скоромъ времени. Очень жалью, что, не зная вашего адреса, я не могу съ вами переговорить объ этомъ (а равно и вообще о своемъ желанін переводить что-либо для вашего журнала съ Немецкаго) лично, и прошу извинить меня, если я безпокою васъ своимъ письмомъ, а еще болъе своимъ желаніемъ письменнаго на него отвъта; но, руководствуясь тою мыслыю, что вы можете поручить кому-нибудь это сдёлать, я даже прошу васъ поскорбе известить меня по городской почте, угодно ли вамъ будетъ принять мое предложение, или не угодно, а равно и о томъ, что по вашему мнвнію можно перевесть для Москвимянина изъ Шиллера. Имфвъ случай довольно времени упражняться въ чтеніи и отчасти переводь различныхъ эстетическихъ и философскихъ сочиненій съ Нъмецкаго языка, я льщу себя надеждою приготовить свой переводъ изъ Шиллера для вашего журнала съ надлежащею точностью и правильностью, и такимъ образомъ вознаградить васъ за дълаемое мною вамъ теперь безпокойство. Адресь мой: въ Кремльвъ Синодальномъ домъ. Синодальному Ризничему, Іеромонаху Саввъ — для доставленія окончившему курсь воспитаннику Московской Духовной Академіи. Для образца я представляю отрывовъ изъ приготовленнаго мною перевода: это начало изъ вышепоименованной мною статьи о Трагическом Искусство 168).

Въ селъ Выдропускъ, Новоторжскаго уъзда, Тверской губерніи, 13 марта 1827 года, у тамошняго протоіерея Алексъя Лавровскаго, родился сынъ Петръ. Отецъ его имъль большое семейство, но мало матеріальныхъ средствъ. Сына своего Петра онъ помъстилъ для обученія въ Новоторжское

Духовное Училище. Дальнъйшее же образование онъ получилъ въ Главномъ Институтъ. "Объ этомъ Институтъ", —свидътельствуетъ А. Ө. Бычковъ, — "уже шла, особенно въ средъ духовенства, громкая молва, какъ о заведении, не только содержавшемъ и обучавшемъ воспитанниковъ на казенный счетъ, но дававшемъ имъ обезпеченное положение и по выходъ изъ него". Въ августъ 1841 года, Петра Лавровскаго привезли въ С.-Петербургъ, а въ концъ января 1842 года, онт былъ принятъ въ число штатныхъ воспитанниковъ и потомъ поступилъ на Историко-Филологический Факультетъ, и въ немъ для спеціальныхъ своихъ занятій избралъ Словенскую Филологію, "такъ какъ, по словамъ его, видълъ въ ней все свое, родное". Воспитаніе и образованіе въ Институтъ, Лавровскій окончилъ въ іюлъ 1851 года.

"Еще будучи на студенческой скамь», Лавровскій написаль нізсколько ученых изслідованій, заслуживших полное одобреніе профессоровь". Одно изъ такихъ изслідованій, о Реймскомъ Евангеліи, написано по мысли И. И. Срезневскаго, которое, по минію А. Ө. Бычкова, "не утратило своего значенія и въ настоящее время".

17 августа 1851 года, Лавровскій быль назначень исправляющимь должность адъюнкта въ Харьковскій Университеть, по каоедрѣ Славянскихъ нарѣчій. Это назначеніе послѣдовало главнымъ образомъ по предложенію Срезневскаго 167).

Провожая своего любимаго ученика на высокое поприще учителя, Срезневскій вручиль ему слідующее рекомендательное письмо въ Погодину (12 сентября 1851 года): "За особенное удовольствіе считаю представить вамъ нашего молодого слависта Петра Алексьевича Лавровскаго, только что снявшаго съ себя мундиръ студента Педагогическаго Института, и уже получившаго назначеніе преподавателя въ Харьковскій Университеть, по кафедрі Славянской Филологіи. Вы призрівали всёхъ насъ, славистовъ, своимъ добрымъ сочувствіемъ къ труду побязанностямъ нашимъ, —призрійте и его: онъ иміветъ и право на то, и нуждается въ этомъ, тімъ боліве потому,

что онъ вполнъ нашъ отъ первой бесъды до послъдней мысли, нашъ и тъломъ и душою. Объ успъхахъ его говорить его назначеніе, о надеждахъ, которыя можно на него возлагать, говорять его успъхи. Еще прошу васъ: ознакомъте его съ сокровищами вашего музея, дайте ему доступъ къ нимъ, и подайте ему совъты касательно выбора предмета для диссертаціи"...

#### XL.

Въ это же время, т.-е. въ 1851 году, выступилъ на литературное поприще и почтенный издатель Русскаго Архива Петръ Ивановичъ Бартеневъ. 26 января того года, профессоръ С. П. Шевыревъ писалъ Погодину: "Посылаю тебъ переводъ одной Нъмецкой брошюры объ Нъмецкой Литературъ, сдъланный студентомъ Бартеневымъ. Переводъ хорошъ и брошюра интересна. Ты его наградишь небольшимъ: онъ бъдный человъвъ 168. Это была цълая внижва: Göfhe's Selbstcharacteristik aus seinen Briefen. Переводъ съ нея остался въ рукописи.

П. И. Бартеневъ по рожденію своему принадлежить къ древнему дворянскому роду. Онъ увидъль свъть въ день Покрова Пресвятыя Богородицы 1829 года, въ родовомъ имѣніи своей матери, а моей бабушки, въ сельцѣ Королевщинѣ, близъ села Грязей, Липецкаго уѣзда, Тамбовской губерніи. Память о Державинѣ жила въ домѣ его родителей. Будучи Тамбовскимъ губернаторомъ, и пріѣзжая въ Липецкъ, Державинъ останавливался въ домѣ дѣда Бартенева, Петра Тимооеевича Бурцова, и разсказы о немъ съ дѣтскихъ лѣтъ возбудили въ Петрѣ Бартеневѣ любовь къ Словесности и усердіе къ Русской славѣ.

Имя родного дяди Бартенева, а моего дъда, Алексъя Петровича Бурцова, обезсмертилъ Д. В. Давыдовъ въ своемъ извъстномъ посланіи къ нему:

Бурцовъ, ера, забіява, Собутыльникъ дорогой! и пр. Первоначальное воспитаніе Бартеневъ получиль въ Благородномъ Пансіонъ при Рязанской Гимназіи, а съ 1847 по 1851 годъ слушаль курсъ въ Московскомъ Университетъ, по Словесному отдъленію Историко-Филологическаго факультета. Наставниками его были: Шевыревъ, Бодянскій, Грановскій, Катковъ, Леонтьевъ, Соловьевъ, Буслаевъ. Не довольствуясь слушаніемъ ихъ лекцій, Бартеневъ "пользовался ихъ личною бестрою"; но особеннымъ "счастіемъ почитаетъ онъ въ своей литературной и общественной жизни", сближеніе съ Хомяковымъ, братьями Киртевскими, Елагиными и семьею Аксаковыхъ. Самый Русскій Архивъ основанъ Бартеневымъ по мысли Хомякова 169) и вследствіе памятныхъ ему бестра съ С. Т. Аксаковымъ.

Будучи студентомъ, Бартеневъ составлялъ словарь въ памятникамъ Русской Письменности до XIII въка включительно. Погодинъ, узнавъ объ этомъ, прівхалъ въ убогую заваленную книгами комнату его, просидёлъ около часу, одобрилъ, ободрилъ и вслёдъ за посъщеніемъ своимъ прислалъ Бартеневу цёлый возъ своего Москвитянини за прежніе годы. Но когда Бартеневъ, составивъ указатель къ этимъ книгамъ, напечаталъ его во Временникъ Общества Исторіи и Древностей, позабывъ означить на заглавномъ листё кёмъ именно Москвитянинъ издавался, Михаилъ Петровичъ обрушился на Бартенева градомъ укоризнъ. Однако, добрыя отношенія скоро возстановились, и Бартеневъ, какъ самъ говоритъ, доселё почитаетъ дружбу Погодина однимъ изъ лучшихъ достояній своей жизни.

Въ то время, когда Бартеневъ выступалъ на литературное поприще, возникла мысль о новомъ, достойномъ изданіи сочиненій Пушкина. Въ сентябръ 1851 года, Гоголь писалъ Погодину:

"Павелъ Васильевичъ Анненковъ, занимающійся изданіемъ сочиненій Пушкина и пишущій его біографію, просилъ меня свести его къ теб'я зат'ямъ, чтобы набрать и отъ тебя матеріаловъ и новыхъ св'яд'яній по этой части. Если найдешь возможнымъ удовлетворить, то по м'яр'я силъ удовлетвори, а

особенно покажи ему старину, авось либо твое собраніе внушить уваженіе этимъ господамъ, до излишества живущимъ въ Европъ <sup>170</sup>). Къ этому предпріятію Анненкова весьма несочувственно отнесся другъ Пушкина П. А. Плетневъ. "Разсказывали ли вамъ ", — писалъ онъ Погодину, — "какъ Анненковъ думаетъ разсортировать статьи Пушкина въ новомъ изданіи? Это что-то странное, чтобы не сказать нелъпое. Для этихъ господъ Пушкинъ не болъе, какъ и для Краевскаго, что-то поменьше Лермонтова ".

Жизнь и творенія Пушкина уже и въ то время возбуждали въ Бартеневъ величайшій интересъ и это сблизило его съ Погодинымъ. Въ *Дневникъ* послъдняго мы встръчаемъ записи: 1851, 12 іюня — "Молодому Бартеневу сообщилъ о Пушкинъ"; 1851, 1—4 декабря— "Бартеневъ о Пушкинъ".

Между тёмъ, счастливый случай сблизилъ Бартенева съ Павломъ Воиновичемъ Нащовинымъ, другомъ Пушвина. Нащокинъ "внукъ извъстнаго генерала и автора Записокъ, былъ однимъ годомъ моложе Пушкина, который подружился съ нимъ еще въ Царскосельскомъ Лицев, навъщая брата своего въ Лицейскомъ пансіонъ, гдъ воспитывался нъвоторое время и Нащовинъ. Своеобразный умъ Нащовина, его талантливая, широкая натура и превосходное сердце рано полюбились Пушкину... Съ отъёздомъ Пушкина на югъ, прекратилось ихъ сношеніе; но въ 1826 году, когда онъ возвращенъ быль въ Москву и встрътилъ тамъ Нащокина, они снова сблизились и подружились крвпко. Навзжая въ Москву, Пушкинъ останавливался у Нащовина и всегда радовался, что извощиви изъ Почтамта умъли привезти къ нему, не смотря на то, что онъ часто меняль квартиры. Хотя Нащокинъ могъ служить лучшимъ образцомъ плохого хозяина, проживъ на своемъ въку не одну тысячу душъ и спустивъ на разныя затъи цълый рядъ наслъдствъ, тъмъ не менъе Пушвинъ признавалъ въ немъ житейскую опытность и любиль следовать его советамъ" 171).

Для Бартенева же Нащокинъ имълъ интересъ какъ живой источникъ и какъ владълецъ безцъннаго сокровища, —писемъ

въ нему Пушкина. Получивъ дозволение списать эти письма, Бартеневъ, 12 октября 1851 года, писалъ Погодину: "Изъ писемъ Пушкина, сообщенныхъ мнѣ Нащокинымъ, не смотря на весь интересъ ихъ, къ сожалѣнію, кажется, почти ничего не можетъ пойти въ печать. Посылаю вамъ ихъ для пополненія вашего собраніп".

Не смотря на это предостережение Бартенева, Погодинъ, ничъмъ не смущаясь, напечаталъ письма Пушкина въ девабрьскомъ *Москвипянинъ* 1851 года.

Увидъвъ эти письма въ печати, Бартеневъ предъявилъ Погодину требованіе: "Если послъдній нумеръ *Мосситанина* еще не розданъ, то надо вырвать письма Пушвина, потому что тамъ я встрътилъ сегодня величайшія небрежности и многое, что печатать нельзя".

Разумъется, для самого Нащокина напечатаніе писемъ въ нему Пушкина было совершенною неожиданностью и онъ написалъ Погодину следующее письмо: "Вы себе представить не можете; кавъ я былъ удивленъ, найдя письма Пушкина во мев напечатанными въ Москоитянинъ. Неужели, Миханль Петровичь, живя въ одномъ городъ и въ такомъ близвомъ разстояніи, вы не нашли нужнымъ меня о томъ предупредить, не говорю спроситься, хотя, вазалось бы, такъ следовало. Простите меня великодушно, но делать нечего, я долженъ вамъ высказать тѣ причины, по которымъ появленіе этихъ писемъ поразило меня тавъ непріятно. Не ставлю я ни во что, что вы лишили меня, сделавъ ихъ публичными. права собственности, за которое, кромъ меня, всякій бы вступился. Намять Пушкина мнъ дорога не по знаменитости его въ литературномъ мірѣ, а по тъсной дружбъ, которая насъ свявывала, и потому письма его, писанныя во мив съ небрежностью, но со всею откровенностью дружбы, драгоціны мні, а въ литературномъ отношеніи цінности никакой не имъютъ, но еще могутъ служить памяти его укоризною. Я не знаю, что вы изъ нихъ напечатали и какъ они напечатаны: ибо мит страшно, и теперь боюсь заглянуть въ книгу,

Пушкина не стало, но я еще живъ, и люди, о которыхъ Иушвинъ упоминаетъ въ своихъ ко мнв письмахъ, многіе живы, и отношенія мои съ нікоторыми изъ нихъ продолжаются, я воть почему при обнародованіи дружеских писемь покойника ко мнв, могу быть я жертвою многихъ непріятностей отъ упоминаемыхъ имъ лицъ, съ воторыми мои отношенія еще до сихъ поръ не прерваны. Хотя бы вы меня сочли за мертваго, то и тогда бы ихъ не следовало все печатать, ибо многіе еще бы оставались, которымъ могло быть это непріятно, а также и моему семейству, на которое могло бы пасть то, чему вы теперь меня подвергаете. Очень быль бы я радъ сдёлать вамъ удовольствіе дать вамъ напечатать изъ оныхъ писемъ все то, что не васалось бы ни до кавой личности, что было бы возможно, и за такого рода извлеченія изъ оныхъ я бы ввядся съ удовольствіемъ, еслибы вы обратили на меня ваше вниманіе и вспомнили бы хотя и о ничтожномъ моемъ существованіи. Эти извлеченія точно также заняли бы мъсто въ вашемъ журналь и мое имя не было бы упомянуто. Дозволяль же я переписывать ихъ не вамъ однимъ, но многимъ изъ общихъ пріятелей Пушкина, въ полной увъренности на ихъ келейную скромность. Меня многіе знають, и эти многіе знають только то, что я человъкь семейный к затруднительномъ положеніи, легко могуть подумать, а скажуть непремённо, что я ихъ продаль, и до того быль доведень крайностію своихь обстоятельствь. Вамъ извъстны мои крайнія обстоятельства и вакъ давно я терплю нужду, но мит никогда и въголову не приходило драгоцинную для меня память Пушкина продавать за деньги, а всякій вправъ такъ предположить, ибо журналь, въ которомъ они напечатаны, не раздается даромъ, а продается за деньги,и какъ вамъ извёстно, деньги собирають за оный безъ всякаго моего въ нихъ участія, и потому напраслину на себя не пріемлю и невыгодное предположеніе, долженствующее быть, долженъ опровергнуть, и потому, извините меня, если я, -- къ чему я вынужденъ, какъ вы сами видите, -- напечатаю

съ своей стороны объявление такого рода: что вы на напечатаніе писемь ко мню Пушкина согласія моего не требовали, и что они напечатаны безъ въдома моего и безъ моего согласія. Мало людей, которыхъ бы я столько уважалъ и почиталь какъ васъ, въроятно это вамъ извъстно; но вы върно и сами не захотите, чтобъ при моихъ твсныхъ обстоятельствахъ и недугахъ, еще бы былъ я въ чужомъ пиру въ похмёльи, тогда вавъ и отъ своихъ делъ, и тошно, и голова трещитъ. Всякое печатное имя обращаеть вниманіе, а особенно при такомъ имени, какъ А. С. Пушкинъ, — и этого-то вниманія я бы не желаль, ибо извёстность, отъ чего бы она ни была, никогда меня не привлекала, а при теперешнихъ моихъ обстоятельствахъ и при моей полу-въковой опытности, скромная неизвестность для меня лучше даже самой громкой славы. Славы, которой и вы не ищите, но и не убъжите отъ нея, она васъ достигнетъ въ потомствъ: вамъ извъстно мое убъжденіе на счеть ваших высоких достоинствь, и ревность моя отстаивать васъ отъ толны современныхъ завистниковъ вашихъ, и потому я менъе всъхъ могъ ожидать отъ васъ подобной невнимательности не столько ко мнв, сколько къ памяти покойнаго друга нашего А. С. Пушвина; вы согръшили — повайтесь, великій сподвижникъ Русской правды".

Вмёстё съ тёмъ, и С. А. Соболевскій, тоже, какъ изёстно, другъ Пушкина, изъ Петербурга, уже 15-го января 1852 года, писалъ Погодину следующее: "Любезное письмо ваше я получилъ черезъ Бартенева. Постараюсь быть ему полезнымъ. Анненкова я тоже знаю, но съ симъ последнимъ мнё слёдуетъ быть осторожне и скромне, ибо вёдаю, коль непріятно было бы Пушкину, еслибы кто сообщилъ современникамъ то, что писалось для немногихъ, или что говорилось или не обдумавшись, или для остраго словца, или въ минуту негодованія въ кругу хорошихъ пріятелей. Признаюсь, что мнё поэтому не очень-то нравятся отрывки изъ писемъ покойнаго нашего друга къ Нащокину, пом'єщенные въ вашемъ Москошпянинь."

Между тъмъ, Бартеневу въ это время предстояло пересе-

леніе въ Петербургъ и сближеніе тамъ съ людьми, которые окончательно укрупили его на избранномъ имъ поприщу думтельности.

30-го сентября 1851 года, графиня А. Д. Блудова, изъ Петербурга писала Погодину: "Вы мий говорили въ Поричьй. что можно найти между знакомыми вашими человъка, за котораго вы бъ могли ручаться на счетъ нравственности п хорошихъ правилъ политическихъ — и который взялся бы учить и воспитывать детей. Сестра \*) ищеть теперь гувернера для своихъ старшихъ сыновей — одному тринадцать лътъ, второму двенадцать леть; и ихъ не привывли баловать, потому они довольно послушны и хорошаго характера оба. Сестра желала бы, чтобъ гувернеръ могъ учить Русскому языку, Исторіи, Географіи, Латинскому языку и Математикъ. Тотъ, воторый быль у нея до сихъ поръ, училъ тоже и Немецкому, но это не есть необходимая потребность. Еслибъ вы знали человъва върнаго (Православнаго въроисповъданія), который бы согласился за двё тысячи или двё тысячи пятьсоть ассигнаціями въ годъ взяться за трудное дело, я могу въ одномъ вамъ ручаться, въ томъ, что въ сестръ моей онъ найдеть нъжную мать, образованную женщину, характеръ и сердце добрайшія, и что отношенія къ ней не будуть имать ничего того, что называють fausse position, а самыя пріятельскія. Она желала бъ, чтобъ ему было за тридцать летъ но, во всякомъ случав, никакъ не меньше двадцати пяти — и чтобъ онъ серьезно и совъстливо принялся за дъло. Лишившись мужа, ей трудно заниматься одной воспитаніемъ мальчивовь, и отвътственность гувернера тъмъ становится больше, нежелибъ была при другихъ обстоятельствахъ, и нужно бъ было человіна съ твердымъ характеромъ и православными религіозными правилами, чтобъ мальчики его уважали. Я не прошу васъ окончательно сдёлать это дёло, но только написать мнф, есть ли v васъ такой человъкъ въ виду, и какія были бы

<sup>\*)</sup> Лидія Дмитріевна Шевичъ.

съ его стороны условія. Это такое важное діло, что не дай Богъ торопиться и рішиться вітренно"!.....

Въ ноябрѣ того же года, графиня Блудова сообщила Погодину, что отвѣта "на счетъ учителей пока не можетъ дать, потому что есть одинъ еще здѣсь въ виду, а другого Московскаго рекомендуетъ К. А. Коссовичъ и кажется уже писалъ въ нему объ условіяхъ".

Почти одновременно, 11-го декабря 1851 года, и В. А. Жуковскій, изъ Баденъ-Бадена писаль А. И. Кошелеву: "Мив нуженъ помощникъ. Этотъ помощникъ долженъ быть молодой человъкъ, хорошо окончившій университетскій курсъ наукъ, живого, воспріимчиваго ума, знающій хорошо Гусскій язывъ, древніе языки, основаніе математики, естественныя науки, исторію и географію. Еслибы нашелся такой NB христіански-правственный питомецъ отечественныхъ музъ, и еслибъ онъ согласилси войти въ мой домъ, чтобы со мною вмѣстЪ совершить первоначальное образованіе дітей моихъ и обработать методу, которую могъ бы послъ самъ же ввести въ общее употребленіе, — это было бы для меня большое счастіе. Меня навъстилъ въ Баденъ Коссовичъ. На вопросъ мой: не знаетъ ли онъ кого соответствующаго моему желанію, — онъ указалъ мив на Бартенева, кандидата Московскаго Университета. Знаете ли вы Бартенева? Если знаете, потрудитесь мев о немъ написать; если же не знаете, то разспросите у вашихъ Московскихъ профессоровъ. Однимъ словомъ, примите въ сердцу это важное для меня дѣло" 172).

Къ сожальнію, посльдовавшая вскорь за тымъ кончина Жуковскаго, помышала П. И. Бартеневу воспользоваться столь привлекательнымъ предложеніемъ; но вскорь, по рекомендаціи того же К. А. Коссовича, онъ вступилъ въ домъ Шевича. Это обстоятельство сблизило П. И. Бартенева съ графомъ Д. Н. Блудовымъ. Государственный сановникъ, другъ Карамзина, сталъ для будущаго издателя Русскаго Архива живымъ источникомъ, изъ коего онъ черпалъ неоскудно свъ

дънія для любимыхъ своихъ предметовъ Исторіи Русской Литературы и Русской Исторіи.

Въ Петербургъ же П. И. Бартеневъ, черезъ рекомендательное письмо Погодина, познакомился и сблизился съ Сергъемъ Александровичемъ Соболевскимъ, который въ то время, послъ своей дъятельности вмъстъ съ Мальцовымъ на Сампсоніевской мануфактуръ, жилъ въ Петербургъ, занимался библіографіею и собирался переъхать въ Москву на постоянное жительство. Сохранившееся за это время письмо Соболевскаго къ Погодину свидътельствуетъ объ его занятіяхъ и о знакомствъ съ Бартеневымъ.

15 января 1852 года, Соболевскій писаль Погодину: "Любезное письмо ваше и получилъ чрезъ Бартенева. Иостараюсь быть ему полевнымъ... Надъюсь своро быть въ Москвъ, гдъ думаю поселиться; желаю очень видеть ваше знаменитое собраніе, хотя я не считаю себя въ состояніи достойно оцінить оное. На это нужно болбе знакомства съ Русской стариной. Воть къ вамъ просьба: Бартеневъ, между прочимъ, говорилъ миъ, что гдъ-то въ Англіи (не въ Оксфордъ-ли?) есть собраніе напихъ пъсенъ, доставленное туда въ 16<sup>10</sup>/20 годахъ. Дайте мнъ точное свъдъніе о томъ, кто, гдв и какъ объ немъ упоминаеть. У меня въ Англіи много литературныхъ связей; я немедленно спишусь объ этомъ для собранія нашего Муравья Черепаховича Киртевскаго. Говорять, что у васъ спорять много о Лухмановскихъ картинахъ. Я по сему предмету ръшительно не читаль ни единой строки; почему и рышаюсь сообщить вамъ, людямъ великоумнымъ, неученую свою догадку. Сделайте изъ этого, что хотите.

Поищите для меня у своихъ поставщивовъ: 1) Пумешествіе Лаксмана въ Японію, іп 4-о, страницъ около тридцати, напечатанное въ типографіи Бекетова, въ Москвъ. 2) Тожъ, напечатанное въ С.-Петербургъ іп 8-о въ 1820 (21, 22) году. Издатель былъ Бергъ. 3) Что-то о Русской палеографіи, изданное отъ Межевого Департамента въ 184<sup>1</sup>/<sub>2</sub> году; сочиненіе, кажется, Иванова. 4) Что-то о семъ же предметь, изданное Тромонинымъ (или о бумажныхъ влеймахъ?). Лаптевъ у меня есть.

Странное дёло, что нётъ большей трудности въ С.-Петербургѣ, какъ имёть или даже видовть новыя Русскія книги. Воть, напримёръ, №№ 2-го и 4-го, я здёсь даже видовть не могь, хотя хозяйничаю, какъ угодно, въ Публичной и другихъ казенныхъ библіотекахъ, и денегъ не жалёю на покупки. Нёть ли какихъ слёдовъ оригинальнаго портрета Пушкина, писаннаго Тропининымъ и столь безстыдно у меня украденнаго? Долженъ же онъ гдё-нибудь проявиться".

#### XLI.

Старинная ученица Погодина, предметь его повлоненія и героння его романовь, вняжна Александра Ивановна Трубецвая \*), какъ мы уже знаемъ, вышла замужъ за внязя Ниволая Ивановича Мещерскаго и навсегда поселилась въ чужихъ враяхъ. Но, сохранивъ и по оставленіи отечества Русскую душу, желала воспитать дътей своихъ въ Русскомъ духъ и съ этою цълію обратилась въ своему давнему повлоннику, Погодину, съ просьбою прінскать ей Русскаго наставнива.

Письмо внягини Мещерской взволновало Погодина, и онъ съ трепетнымъ чувствомъ отвъчалъ своей весню, своей поззи: "Сію минуту получилъ я ваше письмо, моя дорогая, моя незабвенная, и сію минуту беру перо, чтобъ... не отвъчать вамъ, потому что всв мысли мои взволновалися и голова въ жару,—а только, чтобъ отвести душу. Не забылъ ли я васъ? Я вчера, кажется, прівхалъ изъ Знаменскаго, а теперь пишу письмо въ вамъ на Повровку, и завтра буду говорить съ вами... Такъ живо все въ моемъ воображеніи, такъ живы вы въ моемъ сердцъ. Сколько разъ писалъ я къ вамъ отовсюду, только не чернилами! Однажды я вхалъ въ Шампани, вдругъ, какъ спускался я съ одной горы, повъяло

<sup>\*)</sup> См. Жизнь и Труды М. П. Погодина. Книги I-V.

на меня снизу Грачевниками... \*). Я совершенно позабылся, всв вы представились мив... Неть, я перерву свои воспоминанія. иначе имъ вонца не будеть. Вы спрашиваете меня объ учителъ для вашихъ дътей! Ахъ, другъ мой, я много, много уже думаль объ нихъ! Гдв найти такого, какого вы требуете? И знаете ли еще что? Даже такой можеть ли принести ту пользу, какой мы отъ него ожидаемъ? Вспомните, что произошло передъ нашими глазами отъ такихъ и не такихъ. Науки, въ коихъ предполагаете вы много успѣховъ. науки, какъ у насъ понимаютъ ихъ при воспитаніи, право стоять немного. А нравственность, о которой мы такъ хлопочемъ и на которую мы такъ радуемся, правственность до семнадцати-восемнадцати лътъ еще меньше. Не надъйтесь ни на вакихъ учителей, ни на какія науки и ни на какія правила извив. Если дети ваши живуть и воспитываются на вашихъ глазахъ съ утра и до вечера, если Богъ далъ имъ доброе сердце, которому вы върно умъете давать нужную для него пищу, если заохочены они читать книги, которыя вы оставляете имъ върно безъ всявихъ нелъпыхъ ограниченій, — и довольно! У васъ есть уже залоги на успъхъ. Въ семнадцать-восьмнадцать лъть они узнають все, что нужно, хотя бы до того времени и ничего не знали въ школьномъ порядев. Сердце, воля, -- вакъ ихъ воспитывать, воть о чемъ мы мало думаемъ, и вотъ гдв главная задача воспитанія. Это о дътяхъ, а вотъ и для родителей: все доброе и хорошее принимать сюрпризами. Тяжело такъ думать и говорить. а чуть ли это не върно. Много садовниковъ плачетъ весною надъ тъми съменами, надъ коими они положили столько труда осенью и зимою. Отчего это? Богъ знаетъ. Есть какія-то таинственныя причины и законы, почему происходить многое вопреки всёмъ нашимъ разсчетамъ и соображеніямъ. Згёсь должна бы помогать намъ въра, но гдъ ее взять: она у насъ на языкъ, а не въ сердцъ, и лучшіе изъ насъ могутъ развъ

<sup>\*)</sup> Въ Знаменскомъ.

только съ Петрома\*) воскликнуть: Впрую, Господи, помози моему невърію. Часто и тяжело боялся я за Аграфену Ивановну (Мансурову), слыша, какъ безпамятно любить она свою дочь! Страшно любить такъ много! Учителя все-таки. искать вамъ буду, не принимая на себя ответственности за успъхъ. Можетъ быть, посчастливится, -- можетъ быть, ошибемся, при всемъ своемъ горячемъ желаніи. Такъ и приготовляться надо. Не будеть ли Дерппы соотвътствовать больше ахъ, другъ мой, вижу я, что вы все еще въ недоумъніи. Сердце сердцу подаеть въсть; какъ можете вы думать до сихъ поръ, чтобъ наемникъ, Нъмецкій наемникъ, въ 1850 году, могъ предаться Русскому дълу! Что ему за нужда до Руссваго языва, до Русской Вёры, до Русской Исторіи- онъ ихъ ненавидитъ. А въдь вотъ главные краеугольные камни воспитанія. О всёхв этихъ предметахъ надо писать по внигъ, для слепыхъ нашихъ современниковъ, которые видяще, не видять, и не узрять: и слышаще, слышать, и не разумьють. А моя страница уже на исходъ. Вы будете получать отъ меня письма теперь часто. Лиха беда начать. Можеть быть, я увижусь даже съ вами: если я успъю къ іюлю кончить печатаніе моихъ изслідованій о Русской Исторіи, то думаю съвздить, для отдохновенія и освъженія себя новыми впечатавніями, въ Англію, месяца на три. И тогда отыщу васъ непременно, где бы вы ни были. Четыре раза быль я въ чужихъ краяхъ, четыре раза искалъ васъ и не находилъ. Теперь увъренъ, что буду счастливъе, а вы дайте мнъ тотчасъ знать, гдв и вогда вы будете въ нынвишнемъ году. Я узнавалъ по дурному почерку мою старую ученицу (и, разсивитесь, отыскаль некоторыя черты двадцатых годовь и въ  $\partial$ , въ A, и въ f). Вы поймете по безпорядку моего письма, вавъ меня взволновало ваше, кавъ я васъ еще люблю, моя весна, моя поэзія... Много и часто разспрашиваль я о васъ

<sup>\*)</sup> Во св. Евангеліи отъ Марка: "Возопивъ отечь отрочате, со слезами глаголате: Върую, Господи, помози моему невърію" (1X, 24).

нашихъ путешественниковъ. Многому радовался, иное меня пугало... Дрожащею рукою нишу въ вамъ это. Напишите мев о себъ все, все. Вы будете говорить съ другомъ, върнымъ другомъ. О себъ и своихъ писать негдъ, до слъдующаго письма! Вы пишите ко мнъ хоть по-Французски. Вотъ я какъ васъ люблю, что позволяю.—Но Французскій языкъ есть уже ложь, и на немъ нельзя выразиться сердцу. Все выливается въ формы готовыя и не разберешь своихъ словъ отъ чужихъ. Пишите по-Русски, но не сочиняйте, а какъ нибудъ".

Выборъ Погодина палъ на Александра Ивановича Георгіевскаго \*), достойнаго питомца Московскаго Дворянскаго Института и Университета, блестяще окончившаго, 16-го сентября 1850 года, университетское образованіе первымъ кандидатомъ по Историко-Филологическому Факультету, и уже тогда заявившаго себя невоторыми трудами по Классической Древности. Ревомендовали Погодину Георгіевскаго ближайшіе его наставники въ Университетъ: П. М. Леонтьевъ, М. Н. Катковъ и П. Н. Кудрявцевъ, принимавшіе живвишее участіе въ этомъ дёлё. Еще до того времени Георгіевскій два раза просился за-границу, на собственный свой счеть, какъ для усовершенствованія своего научнаго образованія, такъ и для поправленія своего здоровья, нівсколько разстроеннаго быстро слівдовавшими другъ за другомъ потерями отца, любимой сестры и матери, хлопотами по устройству имущественныхъ дълъ семьи и вмъстъ съ тъмъ усиленными работами въ кандидатскому экзамену и по приготовленію кандидатской диссертаців (о Маккіавелли); но въ то время не только была прекращена отправка молодыхъ людей за-границу на казенный счеть, для усовершенствованія въ наукахъ, но и тімь, кто хотіль іхать на свой счеть, почти всегда отказывали въ заграничномъ пасспортъ. Тавъ случилось и съ Георгіевскимъ, не смотря даже на предстательство за него тогдашняго Московскаго генераль-

<sup>\*)</sup> Нынѣ дѣйствительный тайный совѣтникъ, предсѣдатель Ученаго Комитета Миннстерства Народнаго Просвѣщенія (съ 30-го апрѣля 1873 года) и членъ Совѣта министра Народнаго Просвѣщенія (съ 8-го іюля 1871 года).

губернатора графа А. А. Закревскаго, который зналъ лично его и его родителей чрезъ родственниковъ своей жены — Мельгуновыхъ и Шелашниковыхъ. Предложение Погодина такать наставникомъ къ Мещерскимъ за-границу казалось Георгіевскому единственнымъ и послъднимъ средствомъ осуществить давнее его желаніе, и онъ съ радостью принялъ его. Но и на этотъ разъ послъдовалъ отказъ въ заграничномъ пасспортъ съ указаніемъ, что и сами Мещерскіе просрочили свой пасспортъ и должны возвратиться въ Россію.

Получивъ отъ Погодина извъстіе о своей неудачь, онъ. Георгіевскій, написаль ему слідующее письмо, оть 14-го апръля 1851 года: "Въ Великую Субботу получилъ я роковое извъстіе отъ васъ о томъ, что надежды мои на благополучное окончаніе діла не состоялись. Это извістіє тімь болье меня огорчило, что въ послъднее время князья Мещерсвіе прислали прошеніе о дозволеніи имъ остаться еще за границею, и согласно съ этимъ и могъ ожидать лучшаго ръшенія своей участи. Съ октября м'ёсяца лелівять въ себів надежды на заграничную побздку, отказываться отъ другихъ выгодныхъ условій, которыя мив здёсь дёлали, сдёлать всё нужныя приготовленія въ дальнему отъбзду, — и потомъ остаться ни при чемъ въ Москвъ, -- все это такъ тяжело для меня, какъ вы можете только себъ представить. Отъ души благодарю васъ за ваше доброе намъреніе, не оставлять этого дыза: уже вашимъ убъжденіямъ я быль однажды обязанъ тыть, что князь Трубецкій приняль рышеніе въ мою пользу. Теперь, конечно, надеждъ менъе; но все-таки причины, представляемыя внягинею Мещерскою, такъ, кажется, неосновательны, что ихъ устранить нетрудно. Если бы имъ дозволено было остаться за-границею, нельзя же имъ не озаботиться, чтобы дъти ихъ знали Руссвій язывъ, Исторію и Словесность и были воспитаны по-Русски. Всему этому, конечно, не научить Нъмецкій гувернеръ. Слъдовательно, странно, что они по-видимому, не убъждены въ необходимости Русскаго наставника для Русскихъ дътей, или же, можетъ быть, это одна отговорка, и выборъ ихъ палъ на другого? Въ такомъ случав, по меньшей мъръ они поступили со мною неделикатно. Странно также, что княгиня Мещерская видитъ волю Божію въ томъ, что было слъдствіемъ ошибки князя Трубецкаго, который ни слова не сказалъ мнъ о просрочкъ ихъ пасспорта. Обо всемъ этомъ желалъ я съ вами переговорить обстоятельно въ первый день Свътлаго праздника, когда я пріъзжалъ къ вамъ съ Христіанскимъ привътствіемъ: Христосъ воскресе! Примите же его теперь отъ меня и вмъстъ съ тъмъ искреннюю мою благодарность за увъдомленіе, за письмо Мещерской (которое при семъ препровождаю обратно), за всъ хлопоты и за намъреніе не оставить и теперь этого дъла".

Погодинъ, со своей стороны, принялъ живъйшее участіе въ А. И. Георгіевскомъ и написалъ внягивъ Мещерской ръзкое письмо (19-го іюня 1851 года): "Наконецъ, собрадся я писать въ вамъ! Что вы со мной надълали, моя добрая внягиня! Полгода я искаль вамь учителя, принявь это дёло въ сердцу, разспрашиваль, экзаменоваль, уговариваль, наконець нашель, вытребоваль гарантію, застраховаль всёми человіческими средствами, упросиль сделать уступку. Молодой человекъ отказался отъ мёстъ, приготовился къ отъезду, устроилъ дъла всъ свои, — и вдругъ! не нужно! Еслибъ могъ, я разсердился бы на васъ не на шутку. Разв'в такъ можно поступать? Взявъ гувернера. вы должны были въ тотъ же день увъдомить насъ о прекращении исканій, а прежде должны были назначить срокъ вашихъ ожиданій. Я не зналь, какъ смотръть въ глаза молодому человъку. И только теперь, черезъ два мъсяца. могу сповойно писать вамъ эти строгія замѣчанія. Но Богъ съ вами-вы магнаты, слѣдовательно, разсуждать.... остановлюсь. Теперь поговоримъ о дёлё съ другой стороны. Вы поступили очень дурно въ отношеніи собственно своемъ. Для кого восинтываете вы своихъ дътей? Для Европы или для Россіи? Для Европы? Тогда и толковать нечего, но я не знаю, въ такомъ ли положеніи теперь Европа, чтобъ тамъ открывать поприще дътямъ. Не говорю уже о

томъ, что нарушать до такой степени свои обязанности къ Отечеству — верхъ безчестія и низости, ибо все-таки изъ Отечества вы выносите деньги, продавъ души, для содержанія вашихъ Европейскихъ героевъ. Я не сміно и думать о такомъ намфреніи вашемъ. И такъ, остается воспитаніе для Россіи. Для Россіи воспитывать не можеть иностранець новаго поколенія, новаго времени: другой духъ у него, другой взглядъ, другой образъ мыслей. И неужели вы, видя предъ собой вопіющіе приміры иностраннаго воспитанія, даже и съ прежними гувернерами, даже съ добрыми и хорошими, не убъждаетесь въ нелъпости всего вашего воспитанія. Куда годятся всв эти воспитанники? Неужели вы не поняли, что приносите вы въ жертву уменью болтать на пяти язывахъ и умънью пошаркать на вашихъ паркетахъ. О, слъпые, о, несчастные! Да переберите въ вашемъ воображении всёхъ вашихъ родныхъ, начиная съ себя, всёхъ вашихъ знакомыхъ, и убъдитесь, что вы съ вашимъ добрымъ, прекраснымъ сердцемъ, что вы съ ващимъ живымъ и быстрымъ умомъ, съ готовностію въ жертвамъ, подвигамъ, -- все-тави.... опять остановлюсь. Не сердитесь же на меня, моя милая, моя добран внягиня, которую я все-таки люблю безъ памяти, и послушайтесь вашего стараго друга. Поклонитесь вашему супругу н поважите ему письмо, но сважите: не сердись, онъ чудавъ быль такой всегда, но онь нась любить. Какъ я обрадовался Софь В Иванови в! \*) Можеть быть увижу и Аграфену Ивановну. Но вогда я обниму васъ, мой старый другъ"?

Съ Софією Ивановною Всеволожскою и ен мужемъ Александромъ Всеволодовичемъ, Погодинъ видёлся въ Москве, 15-го іюня 1851 года, и по поводу этого свиданія онъ записаль въ своемъ Дневникъ: "Къ Всеволожскимъ—вспомнилъ старое... Какъ она постарёла"!

Вскоръ Погодинъ прочелъ слъдующій краткій отвъть отъ княгини Мещерской: "Я сейчасъ получила ваше письмо, по-

<sup>\*)</sup> Всеволожская, рожденная княжна Трубецкая.

чтеннъйшій Михаиль Петровичь, и сейчась же отвъчаю на него. Оно меня весьма удивляеть, мнв кажется, что вы обратили на меня вашъ гнъвъ только чтобъ я васъ не бранила. Или у васъ нътъ памяти? — Вспомните, мы десять мъсяцень ждали вашего гувернера, много для этого сделано жертвь. Вдругъ, въ мартъ, получаю отъ графа Гудовича письмо, въ которомъ онъ меня извѣщаетъ, что г-ну Георгіевскому не выдается пачпорть не потому, что нашь пачпорть не 63 порядки, но потому, что правительство не выдаеть пачнорта г-ну Георгіевскому, собственно не знаю по накой причинъ. Вотъ что писалъ графъ Гудовичъ. Потерявъ всю надежду после этого письма, мы наконецъ уговорились съ молодимъ человъкомъ, и въ тотъ же день я вамъ написала. И это не только правда, но правда какъ Богъ ее любитъ. Впрочемъ, за письмо и за совъты я васъ благодарю; съ Божію помощью сынь будеть больше знать, нежели шаркать въ гостиной и тоже, я надъюсь, что онъ будеть Русской сердцемъ и душею и полезенъ своему Отечеству; онъ въ этихъ мысляхъ и чувствахъ воспитанъ, и да благословитъ Спаситель наши труди и намфренія! Я такъ больна, что не могу болье писать. Не поминайте меня лихомъ; я всегда была и буду предана вамъ сердцемъ".

Мы же, съ своей стороны, замътимъ, что единственный сынъ княгини А. И. Мещерской, князь Эммануилъ Николаевичъ (родившійся 4-го февраля 1832 года), въ званія флигель-адъютанта, 6-го сентября 1878 года, запечативль кровію свое служеніе Отечеству.

### XLII.

Одновременно съ обновленіемъ въ душт Погодина памяти о любезномъ для него Знаменскомъ, ему довелось, или оплакивать кончину, или опускать въ могилу лицъ, составлявшихъ нтвогда Знаменское общество.

Въ 1850 году, скончался въ чужихъ краяхъ его ученикъ,

братъ внягини Мещерской, внязь Юрій Ивановичъ Трубецкой. Когда въсть объ его вончинъ достигла Москвы, Погодинъ отправился въ Повровскій домъ Трубецкихъ на панихиду. Въ Дневникъ Погодина, подъ 16 сентября 1850 года, встръчается слъдующая запись: "Къ Трубецкимъ. По лъстницъ въ церковь. Тотъ же образъ. Панихида. Съ Бецкимъ и вдовою. Трогательно распоряженіе покойника. Смерть все исправляетъ, очищаетъ, умиротворяетъ и въ человъкъ слъдъ добра никогда не изглаживается. Слава Богу".

17 февраля 1851 года, скончался въ Москвъ Василій Імитріевичъ Корнильевъ. Погодивъ, опуская его въ могилу, помянуль и его добрымъ словомъ. "Конечно", —писалъ онъ, — "многіе не только въ Москвъ, но и въ разныхъ концахъ Россіи помнять истинно-Русское хлебосольство В. Д. Корнильева. Онъ не быль литераторомъ, но быль другомъ и пріятелемъ многихъ литераторовъ и ученыхъ. Наука и Словесность возбуждали въ немъ искреннее къ себъ уваженіе. Во всякомъ общественномъ дёлё, которое касалось пользы Искусства, Науки, Литературы, онъ быль всегда вёрнымъ, всегда готовымъ участникомъ, на котораго заранве можно было положиться. Всявій д'ятельный журналь, всявая зам'ячательная современная Русская книга имѣли въ немъ усерднаго чтеца и повупателя. Хлъбосольство было для него радостію жизни; гости за столомъ — весельемъ, украппавшимъ его семейное счастіе. Если же въ числѣ ихъ хозяинъ угощалъ у себя профессора, писателя, художнива, то казался еще счастливбе. Самъ, всегда скромный и умфренный въ сужденіяхъ, онъ оживлялся ихъ беседою, и вкущаль ее, какъ умственную пищу. Семейныя его качества ценить его семья, которая осталась после него безотрадною. Кончина его была кончиною истинно-Русскаго христіанина. Заботливая распорядительность отца многочисленной семьи обнаружилась во всёхъ его действіяхъ, когда онъ уже лежаль на смертномъ одре. Нивого изъ детей и домочадцевъ не оставиль онъ безъ прощальнаго наставленія. Таинства, которыми Церковь напутствуеть чадъ своихъ въ загробный міръ, совершилъ онъ въ полной памяти, по собственному желанію.

21-го февраля, съ 9-ти часовъ утра, стали собираться въ домъ покойнаго многочисленные родные, друзья и знакомые. Давно ли еще, казалось, въ этихъ самыхъ покояхъ хозянъ встръчалъ радушнымъ привътомъ каждаго гостя, который пріъзжалъ къ нему, на его всегда открытую трапезу? И вотъ теперь, тъ же гости собрались отдать послъдній долгъ доброму хозяину. Въ приходской церкви Св. Николая на Дербеновкъ отпъто было тъло почившаго; погребено же въ Дъвичьемъ Алексъевскомъ монастыръ.

Прощай же, добрый человікь! Миръ праху твоему! Благодаримъ тебя за твою Русскую хлібь-соль, за твой всегда радушный привіть гостямь, за твою готовность къ участію во всякомъ полезномъ общественномъ ділі и за твое доброе сердце"!...

Къ числу Знаменских по духу и плоти и въ приснычъ Погодина принадлежаль также и И. Е. Бецкій; а потому. вследь за кончиною В. Д. Корнильева, мы считаемъ уместнымъ остановиться на полемической перепискъ Бецкаго съ Погодинымъ, въ которой ярко выражается міросозерцаніе Погодина, а также и Бецкаго. "Помните", —писалъ последній. — "какъ я говорилъ вамъ: заботиться должно о искреннемъ помиреніи сословій, чтобъ чтили другъ друга, а не бранили. A. въ звездахъ ничуть не хуже B. въ зипуне; оба могуть быть прекрасны на своемъ мъстъ. А у васъ всъ B. научены думать, что вс $\delta$  A. непрем $\delta$ нно должны быть мерзавцы. губители. Вздоръ, хуже вздора, -- влевета. Бомарше читали? Овъ поняль влевету. А сколько есть людей, которые влевещуть сдуру, добросовъстно, если хотите, не понимая. Все это, по моему глубокому убъжденію, такъ же върно, какъ и слъдующее: la démocratie est incompossible avec la liberté, parce qu'elle а pour base l'envie sous le nom d'égalité. А кто сказаль это? В'єдь не пов'єрите. Сказаль это Прудонъ!... Воть вто!... А повториль это кто? Монталамберь, который, кажется. считаетъ церковь за политическій иксъ (а не за храмъ Божій, какъ изв'єстно вамъ гд'є). Книгъ слишкомъ много развели, перепортили умы;—истина не въ нихъ."

Къ сожальнію, намъ неизвъстенъ отвътъ Погодина на это любопытное письмо. Впрочемъ, въ другомъ письмъ Бецкій пишеть Погодину: "Увъренъ, что для Михаила Петровича всегда останется близвимъ по сердцу домъ князей Трубецвихъ... Вы говорите, всё толки въ вашема круге ни гроша не стоять. Что это за выражение? У меня нътъ вруга. Атіcus Plato и пр. и пр. Любви, союза желалъ я всегда между тавъ называемыми кругами, кавъ въ небесныхъ планетахъ. истины, находишь: партіи антагонизмъ неизменный! О, Михаилъ Петровичъ, бросьте все ваши идеи о томъ, что такой-то кругъ лучше, а этотъ хуже! О томъ умоляеть вась ученикъ вашъ... Въ вашихъ словахъ больше гордости и тщеславія, нежели вы думаете!.. Мы в'єдь съ вами изъ мъщанъ-отдадимъ же честь, кому слъдуетъ... вы князя по Исторіи уважать должны, -- и еще разъ повторяю: сколько нъжныхъ воспоминаній должно быть сопряжено съ воспоминаніемъ объ нихъ въ вашемъ сердцв. Зачвить же писать: въ вашемъ кругъ. Я васъ не дразнить хотълъ симъ письмомъ, а свазавши, что было на душъ, хотълъ тъмъ самымъ быть въ возможности протянуть вамъ руку и сказать вамъ теперь: Съ новымъ годомъ, съ новымъ счастьемъ. Помнящій и искренно желающій любви между, всёми Русскими сословіями, все тотъ же ученивъ вашъ". 173).

## XLIII.

Вмъстъ съ вышеупомянутыми дъятелями пятидесятыхъ годовъ, выступилъ на поприще Исторіи Русской Литературы и младшій собратъ ихъ Николай Саввичъ Тихонравовъ, еще будучи студентомъ Московскаго Университета.

По показанію Л. Н. Майкова, Н. С. Тихонравовъ родился 3 октября 1832 года. Калужанинъ родомъ, образованіемъ своимъ Тихонравовъ обязанъ былъ исключительно Москвъ, въ которой протекла и вся его послъдующая дъятельность. Онъ воспитывался въ третьей Московской Гимназіи и, по овончаніи въ ней курса съ серебряною медалью, въ 1849 году, поступиль было въ С.-Петербургскій Главный Педагогическій Институть, но въ слідующемъ, 1850 году, благодаря предстательству Погодина, быль переведень вазеннокоштнымъ студентомъ въ Историко-Филологическій Факультеть Московскаго Университета, на которомъ и кончиль вурсь въ 1853 году, со степенью вандидата. Любимыми профессорами его были: С. П. Шевыревъ и Ө. И. Буслаевъ. Въ первомъ, Тихонравовъ ценилъ то, что изучение Русской Литературы было поставлено имъ на историческую почву..... "Эскизъ Исторіи Древней Словесности", —по словамъ Тихонравова, -- "набросанный Шевыревымъ съ нескрываемымъ прястрастіемъ въ до-Петровской Исторіи Русской народноств", сдёлался "исходнымъ пунетомъ, въ которому применулн изследованія Русской народной Словесности, воздвигнутыя на строго научныхъ началахъ, чуждыя крайнихъ патріотическихъ увлеченій и сентиментальной идеализаціи". О. И. Буслаеву усвоеніемъ отъ Тихонравовъ обязанъ него современнаго сравнительно-историческаго метода изученія литературных памятниковъ. "И действительно", —замечаетъ Л. Н. Майковъ, — "строгимъ соблюдениемъ этого метода отличаются всв изследованія самого Тихонравова. Еще будучи на университетсвой скамьф, Тихонравовъ, на заданную Т. Н. Грановскимъ тему, написаль сочинение О Нъмецких народных преданіях, и сочиненіе это было ув'єнчано золотою медалью 174).

Любознательный духъ студента Тихонравова влевъ его въ Погодинское Древлехранилище, въ это достопамятное хранилище источниковъ Русской Литературы. Имъющіяся у насъписьма Тихонравова, относящіяся къ студенческому періоду его жизни, ярко рисуютъ передъ нами отношенія молодого студента къ маститому историку и обладателю Древлехранилища и издателю Москвитянина. Кромѣ того, Тихонравовъ

прямо относился къ Погодину, какъ къ своему давнему благодътелю, ѝ съ своими житейскими невзгодами. Такъ, въ письмъ его, отъ 9 сентября 1851 года, въ Погодину, мы читаемъ: "Я нахожусь теперь въ самомъ непріятномъ положенін и принуждень обратиться въ вамъ. Дело было воть какъ: вчера (въ пятницу) я пошелъ въ 5 часовъ Леонтьеву, поправить левцію, а онъ продержаль меня до 7 часовъ, потому что два раза перечитывалъ ее. Такимъ образомъ, совершенно невольно, не былъ вчера у всенощной, потому что надвялся возвратиться въ Университетъ въ 6 часамъ. Сегодня требуютъ въ инспектору, являюсь вивств съ другими, начинають укорами: гдв быль? Я представиль завонное, какъ мив кажется, оправданіе. И меня стали упрекать при двадцати человъкахъ подобными словами: "чортъ ли мив пользы отъ васъ изъ за того, что я принялъ васъ Христа ради на казенный счеть"? Я сказаль, и кажется быль въ правъ, что принятъ не Христа ради, для своей пользы, а не для пользы другихъ, что это первая моя вина, что Попечитель знаеть меня (въ этомъ и надвился на то, что вы, представляя мою просьбу, сказали обо мнв) и что онъ разсудить мое дело. Эти слова приняты были съ страшнейшимъ негодованіемъ, приняты за грубость, за компрометированіе инспектора. Онъ отвезъ меня въ попечителю, не знаю, что сказалъ ему, потому что я не быль свидетелемь ихъ разговора. Попечитель привазаль посадить меня подъ аресть и исвлючить изъ Университета. Теперь, скажите, что мив делать? Неужели одно неосторожное слово должно погубить меня. А инспекторъ сказаль, что не быть мив въ Университетв. Не знаю отчего, но на меня всегда падаеть что-то слишкомъ много ответственности. И какіе проступки могъ онъ представить для моего обвиненія? Онъ самъ сказаль, что одинъ разъ я быль застегнуть не на всё пуговицы, другой, - что не быль разъ въ церкви. Судите, много ли я виновать во всемъ этомъ дълъ? И при всемъ томъ, мнъ не хотять дать окончить курсъ, не принимають даже никакихь оправданій. Вамь однимь могу я повърить свое дъло, и у васъ просить совъта; сважите: что мив двлать въ такихъ обстоятельствахъ, когда не хотять выслушать даже моихъ оправданій. Въ восемь лёть никто не имъть случая на меня пожаловаться, ни И. И. Давыдовъ, ни Погоръльскій, а еще благодарили меня за мое поведеніе и занятія. Неужели въ одинъ годъ я могъ совершенно испортиться? А если и испортился, то въ чемъ же могло выказаться это? Въ томъ, что не застегнулся на двѣ пуговици и въ томъ, что разъ не былъ въ церкви и осмедился сказать слово, когда мнъ стали попрекать хлъбомъ, который будто бы мит давали Христа ради. Мит нечего говорить объ себт и выхвалять себя, но сегодня даже при мив помощникъ того же инспектора говорилъ, что я хорошо себя велъ. Говорю это для того, чтобъ и вы не повърили какимъ нибудь толкамъ обо мнъ и не отказались помочь мнъ въ моей крайней нуждъ. Вотъ вамъ моя просьба: скажите, что мив двлать? Но не просите попечителя, а главное не показывайте этого письма никому. Если вы будете просить его за меня и извинять чёмъ нибудь мои слова, опять будуть говорить, что я виновать кругомъ. Нътъ, я бы желалъ не прощенія, а оправданія; я бы желаль, чтобъ по крайней мъръ попечитель не считаль меня такимъ негодяемъ, какимъ я, можетъ быть, представляюсь инспектору. Въ понедъльникъ дъло мое ръшится. Пишите же, проту васъ, во мив посворве и не въ Глазную Больницу\*), гдв нивто не знаеть объ этой катастрофв, а въ Университеть, въ № 22, гдв письмо передадуть мив. Да не забудьте, что, находясь подъ арестомъ, я лишенъ способа действовать самъ въ свою пользу. Вы одни можете мев помочь, вавимъ бы то ни было образомъ. Еще разъ прошу васъ, писать въ Университеть и не черезъ Контору, которая можеть ошибиться и передать письмо въ Глазную Больницу".

Само собою разумъется, что Погодинъ заступился за Тихонравова; но часто и самъ Погодинъ былъ недоволенъ сво-

<sup>\*)</sup> Отецъ Тихонравова служиль экзекуторомь въ Глазной Больницъ.

имъ protégé... что видно, напримъръ, изъ слъдующаго письма последняго, отъ 28 девабря того же 1851 года, въ воторомъ, между прочимъ, читаемъ: "Сегодня получилъ ваше шисьмо, и, признають, ничего изъ него не понялъ. О какихъ говорите вы неудовольствіяхь и досадахь? Можеть быть, вы продолжаете еще сердиться за статью въ Московских Видомостях; но, во 1-хъ, это дело прошлое; во 2-хъ, чтожъ туть такого, что бы могло причинить неудовольствія и досады? Впередъ постараюсь избъгать подобнаго рода встръчь, чтобъ вы могли пом'вщать, что вамъ угодно и чтобъ мив не стоять вамъ какою-то препоною. Вы сердитесь наконецъ за то, что я взяль Ломоносова будто бы безъ спроса. Вспомните, какъ было дело. Вы сами заговорили объ этой редкости, объщали мив ее доставить въ воскресенье черезъ двв недвли; въ урочное время я прихожу, вижу книгу, вы мив передаете ее, говоря: Вото, наслаждайтесь и т. п. Я приняль это за передачу книги мив на неопредвленное время, взяль ее, вы мев не противорвчили, не назначили срока и теперь говорите, что я взяль ее безъ спроса. Будьте увърены, что тавого рода выходки я себв никогда не позволяль, не позволяю и не позволю. Жалью, что вы такъ плохо меня знаете; иначе, надёюсь, я не получиль бы оть вась такого страннаго письма, ваково сегодня мною полученное. Воть все. что я вамъ имълъ сказать. Я носилъ Риморику къ Степану Петровичу Шевыреву, васъ тамъ не было, и потому посылаю черезъ Контору<sup>и 175</sup>).

Упоминаемая въ этомъ письмѣ *Риторика* принадлежитъ перу Ломоносова и подарена Погодину М. А. Дмитріевымъ. Экземпляръ этотъ принадлежалъ нѣкогда Тредьяковскому, съ его подписью и отмѣтками (ложъ, темно, и пр.). Риторика посвящена была Ломоносовымъ великому князю Петру Өедоровичу, при письмѣ, котораго Погодинъ "не встрѣчалъ нигдѣ".

Впрочемъ, "общирная начитанность" студента Тихонравова и его "стремленіе къ самостоятельнымъ изысканіямъ по

источникамъ" <sup>178</sup>) были вполнъ оцънены Погодинымъ, и онъ дорожилъ его сотрудничествомъ въ *Москвитянинъ*.

# XLIV.

Москвитянинъ, даже по сознанію враговъ его, быль въ Москвѣ "средоточіемъ журнальной дѣятельности" <sup>177</sup>). Князь П. А. Вяземскій, желая, чтобы въ Москвитининъ были напечатаны публичныя лекціи Грановскаго и Шевырева, писаль редактору: "у васъ, въ Москвѣ, много журнальныхъ статей. Надобно, чтобъ всѣ онѣ стекались въ Москвитянинъ" <sup>178</sup>).

Среди старой и молодой Редакціи Москвитянина оригинальное явленіе представляль самъ Погодинъ. Принимаясь, за отсутствіемъ "штатнаго", какъ онъ выражается, "предлагателя Московскихъ извъстій", за Московскую Льтопись, онъ заявляеть о себъ слъдующія автобіографическія подробности: "Читатели не могутъ требовать отъ меня, отшельника, живущаго на полъ, бывающаго въ городъ только по два раза въ мъсяцъ, передъ 1 и 15 числомъ, кромъ особенныхъ случаевъ, -- не могутъ, говорю. требовать извъстій о публичныхъ увеселеніяхъ, конпертахъ, живыхъ картинахъ, вечерахъ, обо всемъ томъ, что происходить въ обществахъ, въ салонахъ, въ магазинахъ, по улицамъ; я могу служить имъ тольво собственными своими личными наблюденіями, то-есть, сообщать извъстія о своихъ посьтителяхъ, описать разныя любопытныя вещи, кои удается мив увидеть или пріобрести, передать невоторыя ученыя новости, однимъ словомъ, представить имъ, вмъсто общей Московской Лътописи, записки, если не старца, то затворника Лужницкаго, настоящаго, а не миническаго, какимъ былъ Каченовскій, который за свои сомевнія получиль теперь наказаніе и въ томъ, что потомки будутъ сомнъваться въ его существовании, хотя онъ существовалъ, и даже въ Сущевъ, но не въ Лужникахъ, куда судьба, какъ нарочно, бросила меня, его противника, и заставила бесъдовать съ публикою".

Сдёлавъ такое предисловіе, Погодинъ ведеть насъ въ Пересыльный замовъ, гдё ему довелось однажды провести утро.

"Одинъ мой пріятель, котораго родственникъ служить священникомъ въ церкви Пересыльнаго замка, давно звалъ меня туда на празднивъ Божіей Матери Взысванія Погибшихъ. Нъсколько лътъ сряду мит встръчались какія-то помъхи въ этотъ день, и я не могъ пуститься съ нимъ въ путешествіе на Воробьевы горы. Нын' также мн не котілось фхать, потому что холодъ быль прежестокій, — дель скопилось у меня много, -- но мий совистно показалось опять отвазаться, и мы отправились въ отврытыхъ саняхъ, -- я, признаюсь, почти нехотя. Дорогою мое непріятное расположеніе увеличилось еще болье, особенно, когда мы вывхали за заставу: вътеръ дуль прямо въ лицо, морозъ прохватывалъ чуть не до костей, мятелью запорашивались глаза, -- потомъ я задумался, и позабыль почти, куда и зачёмь ёду. Между тыть, мы приблизились въ цыли путемествія. Спутнивъ мой вельть кучеру поворотить въ заднимъ воротамъ, черезъ крутой сугробъ; съ хромой ногой мив показалось страшно, чтобъ не опровинулись сани, но я смолчаль; лошади однаво же перебрались кое-какъ. Мы вылёзли изъ саней, вошли въ ворота, и потомъ въ какой-то двери. Сторожъ не пускаетъ. Должно было послать къ священнику, извъстить о нашемъ прівздв, а между твив дожидаться на стужв. Настроеніе моего духа становилось хуже и хуже. Наконецъ, посланный воротился, и повель насъ въ церковь. Входимъ. Поютъ Херувимскую пъснь. Помолясь, почти машинально, предъ олтаремъ, я повлонился по обычаю на всв четыре стороны, -в... и не могу описать вамъ, что во мив произошло, какими чувствованіями взволновалось сердце, кавими мыслями наполнилась голова, въ ту минуту, когда я, до тъхъ поръ разсвянный, --- вдругъ опомнился, увидввъ себя въ толив убійцъ, грабителей, злодвевъ: человвъ полтораста въ бъдной одеждъ, одни съ обритыми головами, -- другіе обросшіе волосами, всклокоченными или распущенными, — у кого рубцы на лицъ, у

кого пятна или следы ранъ, -- стояли передо мною: это все преступники, уже уличенные и осужденные. Но они молились тихо, усердно; можно было услышать, какъ пролетить муха. Одни падають въ землю, другіе стоять на кольняхъ, третьи погружены въ задумчивость. А между твмъ, среди этой благоговъйной тишины слышатся святыя пъсни и гласы: Милость мира жертву хваленія... Горь импемь сердиа... Отче нашг, остави намг долги наша, яко же и мы оставляемь должникомь нашимь. При всякомь новомь возглашеніи. замічается движеніе въ несчастномъ сборищі; учащаются земные поклоны, слышны крестныя знаменія ударами рукъ по жесткимъ овчинамъ. Но, что произошло, когда начался молебенъ Божіей Матери, Взыскательницъ Погибшихъ, когда раздалися священныя молитвы, получавшія такое особенное значение для предстоявшихъ: Заступница усердная... на Тебя надежду имамы... Иотщися, погибаемъ... Совъстно мнъ было оборачиваться и смотръть прямо въ лицо богомольцамъ, — я только что украдкою бросалъ взгляды по сторонамъ... и думалъ, что происходитъ теперь въ этихъ человъческихъ душахъ. Сколько трагическаго, сколько драматическаго! А кто изъ насъ, предстоящихъ, подумалъ я, можеть бросить камень въ кого бы то ни было изъ этихъ несчастныхъ братій? Кто, не легкомысленный, осмълится свазать, что на его мъстъ, съ его данными, съ его обстоятельствами, онъ устояль бы, онъ не упаль бы такъ глубово? Кто ръшится утвердить, что въ его собственной душъ, въ его собственной жизни, не зачинались другія преступленія, кои на высшихъ въсахъ въсять, можетъ быть, тяжеле этихъ осужденныхъ, преступленія тонкія, духовныя, которымъ не доставало только случая обнаружиться, или обстоятельствь совершиться. Аще Ты, Господи, назриши, кто постоить! Такъ чемъ же различаемся мы всё здёсь, въ церкви, предъ престоломъ Божінмъ? Не всв ли мы братья, одни счастливые, другіе—несчастные? Да которые—счастливые, которыенесчастные? А за свое счастіе, если оно есть, кому мы обязаны? Нашему я, или не я"?

Высказавъ это, Погодинъ восвлицаетъ: "Что же это за Божественная религія, что же это за небесная Философія, что же это за святое ученіе, что это за сверхъ-естественное учрежденіе, Церковь, которая доставляеть всякому челов'яку такія минуты, которая творить такін положенія, которая внушаетъ такія мысли, которая и въ бездив несчастія можеть желающему отврыть источниви неизсяваемые самыхъ живыхъ наслажденій! — Мудрецы! подите сюда... Что вы им'вете сказать этой сотив вашихъ собратій въ утвшеніе, ободреніе, объясненіе? Говорите... Нѣтъ, вы ничего не имвете, вы ничего не придумаете со всёмъ вашимъ глубовомысліемъ, со всвиъ вашимъ остроуміемъ, со всею вашею проницательностью и ученостью. А простой священникъ имфеть что связать, и безъискуственное слово его, иногда безъ его въдома и участія, ндеть прямо въ душу, оказываеть силу и чудодействуеть.-Следовательно"...

Кончился молебенъ. Начали прикладываться во кресту. "Я, — пишетъ Погодинъ, — нарочно всталъ подлъ священника, чтобы всматриваться въ физіономіи. Къ утъщенію нашему, я долженъ сказать, что изъ двухъ-сотъ можетъ быть лиць я не заметиль ни на одномъ какого-нибудь особеннаго звёрства или отчаянія: всё лица более или менъе человъческія! И такихъ, какія у меня остались въ воображеніи, изъ моихъ путешествій (одно наприм'връ на какой-то левціи въ Парижъ, другое въ хвостъ передъ Палатою депутатовъ), совершенно не было. Послъ службы, довторъ Гаазъ, безсменный посетитель Пересыльнаго замка, какъ будто самъ пересыльный, отправляющійся дёльно въ Сибирь, повелъ меня по всёмъ палатамъ; но душа, кажется, утомилась отъ часоваго напряженія, и я не имъль силы ни съ къмъ вступать въ разговоръ, да и несносно было бы показать какое-нибудь преимущество. Притомъ арестанты всв почти объдали. Впрочемъ, даже мимоходомъ, все-таки услышалось, заметилось, кое-что интересное... Священнивъ ждалъ насъ къ чаю и завтраку. Отказаться не было нивакой возможности, и мы отправились. Квартира его близъ тюрьмы, подъ церковью. Въ гостяхъ было служившее духовенство и нъсколько чиновниковъ. Разговоръ начался разумфется о мфстф, гдф мы находились. Я замфтиль священнику, какъ было бы полезно вести при церкви особую психологическую летопись Пересыльнаго замка, т.-е. входить въ дружественныя духовныя отношенія съ мимоидущими преступниками, разспрашивать келейно объ ихъ жизни и записывать просто ихъ показанія и откровенія. Отправляясь въ Сибирь, по ръшенной судьбъ, безъ надежды и притязанія, въроятно, инме были бы готовы открыть свою душу доброму человъку, безъ всякой задней мысли, просто-такъ, въ благую минуту, даже съ удовольствіемъ для нравственнаго облегченія, особенно при видъ участія. А какой бы запасъ со временемъ набрался здесь, — для Философіи, Морали, Юриспруденціи. Между твиъ, продолжалось угощеніе... Что за радушіе, что за привътствіе, добросердечіе... Вотъ мое утро... воторое навсегда останется въ моей памяти"...

Не смотря на затворническую жизнь, Погодинъ давалъ вечера, и о нихъ доводилъ чрезъ свой Москвитянина до всеобщаго свъдънія. Такъ, о вечеръ, бывшемъ у него 12 февраля 1851 года, мы читаемъ: "Былъ литературный вечеръ у редавтора Москвитянина М. П. Погодина, у вотораго издавна раза два въ годъ бываютъ подобныя большія собранія, и Московскіе литераторы всёхъ поколёній знакомятся обывновенно съ новыми примъчательными произведеніями Литературы, и между собою. Мы помнимъ одинъ такой вечеръ, вогда Гоголь, только что явившійся на поприще, въ 1834 или 1835 году, читалъ у него своихъ Жениховъ, и уморилъ почтв со смёху всёхъ слушателей, удивительнымъ, неподражаемымъ своимъ чтеніемъ. Мы помнимъ, что произвело одно его молчаніе между женихомъ и невъстою, посль односложныхъ вопросовъ и отвътовъ о любимомъ цвътъ и прогулвахъ. Въ другой

разъ читалъ М. Н. Загоскинъ отрывки изъ Мирошева; въ третьемъ годъ графиня Растопчина — свою Нелюдимку, прошломъ — Л. А. Мей, переводъ Слови о Полку Игоревъ, А. Н. Островскій, вмість съ знаменитыми артистами нашими, Садовскимъ и Щепкинымъ, — Банкрупіа. Л'вть пять тому назадъ, самъ хозяинъ прочелъ Похвальное Слово Карамзину и нісколько отрывковь изъ своей Русской Исторіи". На вечеръ же 12 февраля, А. Ө. Писемскій прочель нівсколько сценъ изъ своей вомедін Ипохондрикъ. И содержаніе, и чтеніе доставили много, очень много удовольствія слушателямъ, которые единогласно привътствовали новый талантъ... Наконецъ Писемскій, какъ бы въ доказательство, что и новое время имбеть также свои хорошія стороны, что литература, при всьхъ своихъ заблужденіяхъ, все-таки ступила много шаговъ впередъ, что таланты у насъ не переводятся, что открываются новые рудники въ умъ, если не въ сердцъ, и наблюдаются новыя стороны въ жизни, — прочелъ двѣ главы изъ своего романа: Бракт по страсти. По поводу чтенія этого романа, Погодинъ замътилъ: "Принадлежа, если не къ старому, то по крайней мъръ къ старъющему покольнію, я радуюсь искренно всякому успъху молодого, которое въдь также въ свою очередь не минуетъ своей судьбы, и чуть ли уже не уступаеть теперь мьсто младшему, поздравлю его пожалуй съ победою, которая увеличить ведь только нашу общую Русскую славу, но строго осуждаю, горько жалуюсь на тёхъ, которые хотёли было оторваться отъ старины, которые хотели было прервать цень преданія, продолжавшуюся такъ достойно, благородно, чисто въ Исторіи Русской Словесности, начиная отъ Ломопосова до Отечественных Записоко и Современника не включительно".

Другой вечеръ у Погодина былъ 11 марта того же 1851 года, на которомъ графиня Растопчина прочла новую свою драму: Семейная тайна, въ стихахъ. Ө. И. Іорданз разсказалъ исторію гравюръ Преображенія и его собственной; Т. И. Филипповз пропълъ превосходную народную балладу объ одномъ старомъ

бояринѣ; И. М. Садовскій разсказаль отъ лица рядскаго купца исторію Вѣнскаго конгресса и февральской революців, а потомъ устами зажиточнаго мужика своему земляку, возвратившемуся изъ отлучки, о своихъ двухъ бракахъ; наконецъ нередалъ разсказъ Татарина о его похожденіяхъ въ уѣздномъ судѣ, гражданской палатѣ и сенатѣ. Наконецъ, М. С. Щелкинъ, съ неподражаемымъ своимъ искусствомъ-натурою, перенесъ въ Малороссію, и передалъ множество любопытныхъ и забавныхъ анекдотовъ о подъячихъ, о головахъ и проч. ". 179).

По новоду описанія этого вечера, Н. В. Бергъ счель долгомъ довести до свъдънія Погодина слъдующее: "Въ Москоитянинь напечатано, что у васъ, на литературномъ вечеру. читала графиня Ростопчина драму, а Садовскій разсказываль между прочимъ Татарина. Выходить, что это было какъ би одно за другимъ и что графиня Ростопчина слушала разсказъ о Татаринъ. По моему это неловко, и есть промахъ, который надобно какъ-нибудь поправить. Целому городу известно, что такое Татаринг Садовскаго. Не думаю, что графиия. узнавши объ этомъ, останется равнодушна, и потому предувъдомляю васъ на всякой случай. Извините, что прямо в безъ церемоніи объясняюсь. Какъ хотите, а штука все-таки не совству ловкая. Вижу, какъ чертовски трудно быть на мъсть издателя журнала. Сколько отношеній? все это обдумай, соображай и все-таки попадешься... Пишу это предувъдомление потому, что я мирный человъкъ, и желаю, чтобы Москвитянина быль со всеми въ миру и въ согласіи, а равно и лица его составляющія, - не переставали бы ладить между eoбojo",

### XLV.

Будучи представителемъ старой Редавціи *Москвитянина*, Погодинъ весьма дорожилъ участіемъ въ немъ старыхъ писателей и въ особенности князя П. А. Вяземскаго.

"Пришлите мив ради Бога", —писалъ онъ къ нему, — "вашк

стихотворенія и статью Батюшкова... Грустно, тяжко, больно! Одни Ярославы да Святополки разствевають меня изртдка". Исполняя желаніе Погодина, князь Вяземскій, отправляя къ нему Батюшкова, писалъ: "Вотъ наконецъ мое позднее приношеніе. Я все это время былъ нездоровъ и не могъ заниматься дёломъ, даже маловажнымъ. Можете напечатать мое приношеніе въ видт введенія, или отрывка изъ письма къ вамъ, какъ будетъ вамъ угодно... Я сердечно былъ радъ сказать нтеколько словъ о Батюшковт, нынт забытомъ. Постараюсь отыскать въ моемъ архивт нтеколько писемъ его и доставлю вамъ. Въ наше время надобно мертвыхъ ставить на ноги, чтобъ напугать и усовтетить живую сволочь и отучить отъ нея ротозтвевъ, которые ей дивятся съ колтнопреклоненіемъ" 180).

Въ своей стать в внязь П. А. Вяземскій приводить стихотвореніе Батюшкова: *Иосланіе къ Д. В. Дашкову* и при стихъ:

Три раза не поставлю грудь...

замѣчаетъ: "Помнится, что въ первомъ изданіи сказано было *трикраты*. Одна изъ смѣтныхъ особенностей современной Литературы есть та, что критики не любятъ иныхъ словъ, и что издатели, въ угодность имъ, подновляютъ прежнія выраженія авторовъ другими, нынѣ болѣе употребительными <sup>181</sup>. Но не довѣряя своей памяти, князь Вяземскій (3 февраля 1851 г.) писалъ Погодину: "Если у васъ есть прежнее изданіе Батюшкова, справьтесь о словѣ *трикраты*. Если повѣрка оправдаетъ мою память, то оставьте мое примѣчаніе, если нѣтъ, то выбросьте его <sup>182</sup>.

Въ новомъ же изданіи сочиненій К. Н. Батюшкова, въ примъчаніи В. И. Саитова, сказано, что замъчаніе князя Вяземскаго "невърно; слово *трикраты* дважды попадается въ этомъ стихотвореніи Батюшкова и не было измъняемо ни въ одномъ изданіи"; но въ новомъ изданіи напечатано:

*Три раза* не поставлю грудь... <sup>183</sup>).

Кавъ письмо внязя Вяземскаго, тавъ и статья Батюшвова произвели освъжающее впечатленіе. На вечерь у Погодина, А. С. Хомяковъ прочель письмо князя Вяземскаго къ редавтору Москвитянина. "Кратвія, но сильныя слова автора о лжекритикъ и лжелитературъ были одобрены вполев и утверждены. За письмомъ последовало чтеніе самихъ статей Батюшкова, въ которыхъ именно услышался, какъ заметныъ внязь Вяземскій, язывъ другой, нынѣ умольнувшій, другой порядокъ мыслей, другой взглядъ на вещи. Всв слушатели перенеслися еще живъе въ старое время... Много говорено было о Батюшков'в, н'экоторые изъ слушателей видели его недавно въ Вологдъ, и сообщили о немъ свъжія свъдънія 184). "Передъ нами", — читаемъ въ Московскихъ Въдомостяхъ — "только что вышедшая книжка Москоимянина. Украшеніе еянеизвёстная доселё статья Батюшкова, найденная въ бумагахъ покойнаго Л. В. Дашкова. Статья эта: Воспоминание мисть, сраженій и путешествій еще не оконченная, но въ этомъ видъ составляющая сокровище, какъ память о поэтъ, умершемъ для насъ заживо"...

"Вся душа", — говорить князь П. А. Вяземскій, — "весь характеръ, все дарованіе любезнаго поэта въ ней ясно и живо отсвъчивается. Нынъ, читая ее, переносишься въ другую эпоху свътлую и свъжую: съ любовью сочувствуешь какому-то другому порядку мыслей, чувствованій, изложенія, вслушиваешься въ другую, когда-то знакомую, но нынъ забытую, ръчь звучную, мягкую, согрътую сердечною теплотою и пронивающую глубокимъ нравственнымъ убъжденіемъ. Радостно встречаешь эту неожиданную находку, но съ грустью сознаешься, что это уже старина. Тутъ все просто и стройно, и все художественно. Какъ отрывовъ, эта статья, конечно, въ глазахъ многихъ, не будетъ имъть большой литературной важности. Но въ глазахъ некоторыхъ будеть она, безъ сомнънія, имъть прелесть вакой-нибудь древней художественной бездёлки, открытой въ глубинъ Помпейской почви, затопленной бурнымъ и огненнымъ потокомъ все-поглотившей лавы. Это — бездёлка, но она живая вывёска минувшей эпохи. Въ свое время была она обыкновеннымъ выраженіемъ современнаго быта, домашняго, общественнаго и художественнаго: нынё она археологическая рёдкость. Такъ и эта статья имёстъ всю прелесть и важность преданія и памятника. Желательно, чтобы она была молодымъ художникамъ и предметомъ безпристрастной оцёнки, обратнаго воззрёнія на искусство слова, и руководительнымъ образцомъ. Во всякомъ случать, она освёжитъ въ памяти читателей имя Батюшкова, почти чуждое мимоидущему поколёнію"...

"Обломки работъ Батюшкова—драгоценность", — писалъ В. Н. Лешковъ Погодину 185).

Вследъ за симъ, князь Вяземскій посылаеть въ Москоитянинз статью о путешествіи внязя А. Д. Салтыкова въ Персію и Индію и пишеть Погодину (6-го апреля 1851 года): "Подношу Москоитянину хоть и не красное яичко, а всетаки надёюсь, что онъ приметь благосклонно мое скромное приношеніе. Выставлять имени моего не слёдуеть... На дняхъ пришлю вамъ стихи Тютчева".

Навонецъ, въ августъ, Погодинъ получилъ статью начальника Духовной Константинопольской Миссіи архимандрита Софронія: Вечерня въ Великой Константинопольской церкви въ первый день Святыя Пасхи, при слъдующемъ письмъ княгини Въры Өедоровны Вяземской: "Мужъ мой поручаетъ мнъ препроводить въ вамъ, для напечатанія въ Москвитянинъ, прилагаемую при семъ статью, надняхъ имъ полученную отъ нашего Константинопольскаго архимандрита. Онъ полагаетъ, что лучше не называть его, а сказать просто, что писана она Русскимъ духовнымъ лицомъ. Мужъ мой въ вамъ самъ не пишетъ отъ того, что все еще нездоровъ 186.

Въ Московскихъ Въдомостяхъ 1851 года, появился цѣлый рядъ вритическихъ статей, направленныхъ противъ классическаго сочиненія внязя Вяземскаго о фонъ-Визинъ <sup>187</sup>). Критивъ сврылся подъ слъдующими знаками: И. Ф.—В....нъ.

Погодинъ счелъ своею обязанностью написать два слова

о статьт Московских Видомостей протива книги о фон-Визинь: "Не помню гдё-то и когда-то, только очень давно. виязь Вяземскій зам'втиль, что счастливь бываеть авторь, если находить читателя, который понимаеть его вполив. Прочитавъ въ Московских Видомостях статью (во многих отношеніяхъ основательную и благонам френную, коей мы отдаемъ полную справедливость) противъ его книги о фонз-Визинь, нельзя не пожалъть, что такого счастія не досталось ему вь лицъ почтеннаго господина Ф. В-на. Г. Ф. В-нъ обвиняетъ князя Вяземскаго въ пристрастіи къ энциклопедистамъ. и приводить множество современных свидетельствъ объ ихъ безнравственности, низости, наглости, самолюбіи, корыстолюбін и проч. Эти свид'втельства очень уважительны, принимаются нами совершенно, и подъ ними въроятно изъ первыхъ подпишется князь Ваземскій, раздёляющій митие объ энциклопедистахъ со всёми благочестивыми и благонам вренными нашими современниками, для воторыхъ вопросъ принадлежить давно къ числу порвшенныхъ. Но не за энциклопедистовъ вступался внязь Вяземскій въ прекрасномъ своемъ сочиненія о фонг-Визинь, а вообще за авторовъ, которыхъ творедъ Недоросля и Бригадира осудиль слишкомь резво, безь исключенія, не обращая вниманія на ихъ достоинство и значеніе. Можеть быть, въ благородномъ своемъ движеніи за сословіе, къ воторому самъ принадлежитъ, онъ выразился нъсколько сильно (точно какъ фонъ-Визинъ въ своемъ осужденіи), но за однодругое выражение непозволительно взводить на него преступленіе ученое и литературное, давая частному положенію общій смысль. А что васается до уваженія внязи Вяземскаго къ нашему безсмертному комику, то въ немъ, кажется, нибто сомнъваться не можеть. Вся его книга считается по справедливости достойным панепириком этому примечательнейшему изъ Русскихъ умовъ, съ которымъ самъ онъ имъетъ наиболъе сродства. Я почелъ обязанностію объяснить недоразумъніе почтеннаго автора статьи, потому что Московскія Въдомости имъютъ обширный кругъ читателей, и обвиненія

ихъ могутъ разноситься далеко, а мы должны дорожить славою такихъ людей, какъ фонъ-Визинъ, или какъ князь Вяземскій, потому что она принадлежитъ намъ всёмъ" <sup>188</sup>)!

1851 годъ былъ для внязя П. А. Вяземскаго годомъ неблагополучнымъ. Въ началъ этого года опасно заболълъ его сынъ, внязь Павелъ Петровичъ. 5-го марта А. Я. Булгавовъ сообщалъ Погодину: "Князь П. А. Вяземсвій пишетъ мнъ грустное письмо. К. А. Карамзину только что спасли отъ смерти, сынъ Вяземскаго былъ также опасно боленъ и страдалъ рожею, винувшеюся внутрь головы. Теперь они всъ сповойны, больнымъ лучше 189.

Изъ письма же Плетнева въ Жуковскому (24-го марта . 1851 года) узнаемъ: "Князь П. А. Вяземскій иногда, какъ и всъ мы, прихварываетъ; а его сынъ, князь Павелъ, былъ боленъ не на шутку. Теперь и онъ поправился. Я слышалъ, будто онъ будетъ отправленъ въ нашей миссіи въ Голландію".

Лътомъ занемогъ и самъ князь II. А. Вяземскій и о его болезни мы узнаемъ изъ письма Плетнева въ Жуковскому слъдующее: "Болъзнь Вяземскаго, отъ которой онъ страдаетъ только по ночамъ, дрожаніемъ некоторыхъ членовъ, напримвръ, руки, ноги и проч. Это не сообщаетъ ему физическихъ страданій, но сильно поражаетъ воображеніе его, такъ что ему приходить въ голову, будто онъ непременно отъ этого сойдеть съ ума или сдёлается самоубійцею. Въ испугъ отъ тавихъ мыслей онъ молится Богу и проситъ Господа сворбе послать ему христіанскую кончину. Тревожимый подобнымъ образомъ, онъ не спить, что увеличиваеть разстройство нервовъ его. Сделавшись боязливымъ и опасливымъ, онъ желаетъ всегда оставаться безъ общества, что естественно увеличиваеть мрачность мыслей его. Все это началось съ отъбзда сына и его семейства, которое въ продолжение зимы наполняло обществомъ всъ свободные часы его. На свою дачу (въ Лесномъ), которая близко моей, онъ перевхаль тогда, когда жена моя отправилась въ Старую Русу. Поэтому Вяземскій, зная, что я одинъ, иногда приходилъ ко мнѣ и вообще со

мною всегда быль какъ совершенно здоровый. Посль онъ просиль, чтобы я ежедневно утромъ и вечеромъ проводиль съ нимъ время... Кромъ княгини и меня, онъ никого не желаль видъть... На двъ недъли ъздиль онъ въ Ревель... Я простился съ нимъ въ день его отъъзда за-границу... Въ его наружности не произошло никакой перемъны 190. Графиня Блудова увъдомляла Погодина: "О Вяземскомъ извъстія нельзя сказать чтобъ были хорошія, но и не дурныя, слава Богу. Его собирается сынъ со всею семьею перевезти въ Парижъ 191.

Любя князя Вяземскаго какъ брата, Жуковскій писаль Плетневу: "Письмо ваше почти успокоило меня на счеть Вяземскаго: если его отправили къ сыну, въ Голландію, то это съ надеждою и вѣроятностію испѣленія; ему нужно быть въ семьѣ, между друзьями, далеко отъ мрачныхъ воспоминаній Петербурга. Меня испугали слухи совсѣмъ иного рода. Благословенъ Богъ! Страхъ и горе были напрасны".

Въ томъ же письмѣ Жуковскій выражаетъ свое негодованіе на графа М. Ю. Вьельгорскаго. Скажите отъ меня Вьельгорскому, что толстѣть, ѣсть за четырехъ и не писать писемъ къ друзьямъ еще весьма простительно, но такъ вычеркнуть меня изъ вниги живыхъ, что не подумать меня увѣдомить о бѣдѣ, какая случается съ моими друзьями, это непозволительно, обидно и очень больно. Онъ былъ при отправленіи Вяземскаго. Это пишетъ мнѣ жена Павла Вяземскаго, которая сама еще не знаетъ, гдѣ онъ: — чтобы обо мнѣ вспомнить... Отсутствіе и разлука вредять дружбѣ. Вотъ, напримѣръ, и любезный мой Вьельгорскій: назвала себя свиньею, да и думаетъ, что положилъ великую жертву на алтарь дружбы".

Получивъ изъ Парижа, отъ княгини Вѣры Өедоровны Вяземской, извѣстіе о положеніи ея мужа, Жуковскій дѣлится онымъ съ Плетневымъ: "Вяземскій мраченъ, но къ счастью дѣло не такъ дурно, какъ я воображалъ. Вяземскому не сидится на мѣстѣ, онъ бы хотѣлъ покинуть Парижъ и пере-вхать ко мнѣ въ Баденъ, но этому и я противлюсь: Баденъ

пустъ и скученъ, а я, полуслъпой, не буду ему полезенъ, и гробъ его дочери, здъсь погребенной, не поможетъ мн $\upbeta$  развлечь его"...  $^{192}$ ).

Но въ этотъ мрачный для внязя Вяземскаго 1851 годъ, въ *Раутп* Сушкова появилась его *Молитва Ангелу Храни-*телю:

Научи меня молиться, Добрый Ангель, научи! Устъ твоихъ благоуханьемъ Чувства черствыя смягчи и проч.

#### XLVI.

Возвратившись изъ деревни, М. А. Дмитріевъ, не смотря на несочувствіе къ нему новаго покольнія *Москвитинина*, въ 1851 году, приняль двятельное участіе въ журналь своего друга Погодина. Посылая свое сочиненіе о князи Ивани Михайловичь Долюрукомх 193), онъ писаль Погодину:

Ввъряю вамъ мое дитя, И говорю вамъ не шутя, Какъ слъдуетъ легетинисту: Прошу отдать переписать. Но возвратить мою тетрадь Нескверну, цълу, здраву, чисту: Зане, на старости моей, Какъ инокъ я сидълъ надъ ней! А что касается Альбома \*). Меня морозы держатъ дома, При томъ и боленъ. а пишу! Не въ понедъльникъ, такъ во вторникъ Пришлю ее въ журнальный сборникъ; Затъмъ поклонъ мой приношу!

Въ это время у М. А. Дмитріева были написаны Деревенскія Элегіи, которыя еще до напечатанія авторъ читалъ въ Московскихъ гостинныхъ. "Всю недёлю", —писалъ онъ Погодину, — "долженъ былъ выёзжать и читалъ, по желанію мно-

<sup>\*)</sup> См. ниже.

гихъ лицъ, Деревенскія Элегіи и сатиры; то-есть именно попало въ моду все, что не въ модѣ у Москвитянина. Въ понедѣльникъ, читаю у Шиповой". Получивъ отъ графини Ростопчиной приглашеніе прочесть у нея эти Элегіи, Дмитріевъ писалъ Погодину (20 марта 1851 г.): "Благодаря вамъ, я возобновилъ свое вратвое знакомство, не воротвое, а враткое, съ графинею Ростопчиной; въ субботу буду у ней читать. Пе придете ли вы? Право не хочется быть окружену однимъ молодымъ поколѣніемъ". Повидимому, Деревенскія Элегіи не нравились и самому Погодину; ибо въ Дневникъ подъ 15—20 марта 1851 г., мы встрѣчаемъ слѣдующую отмѣтку: "Много хлонотъ. 17-го на лекціи у Грановскаго. 20-го—у Шевырева, а ввечеру, жертвой дружбы,—слышать Элегіи Дмитріева у Ростопчиной".

Не смотря однако на это, Погодинъ просилъ Дмитріева напечатать его Элегіи въ Москвитянинъ. На эту просьбу авторъ отвъчалъ: "Элегій моихъ льтомъ ни за что въ свътъ я печатать не буду, потому что въ нихъ описана зима. Это будетъ совсъмъ не встати, а для меня а риге репте. Теперь онъ возбудили въ здъшнихъ любителяхъ Словесности большое участіе, такъ что ихъ у меня берутъ переписывать; а тогда — будутъ забыты, какъ и все у насъ забывается, и пройдутъ безъ вниманія. Онъ, какъ всъ говорятъ, исвренни и оригинальны. За что же мнъ ихъ осуждать на потопленіе въ лътней внижвъ"?

Когда же Деревенскія Элегіи появились въ апръльской внижвъ Москвитянина 1851 года, то Дмитріевъ писалъ Погодину: "Москвитянина, говорять, выйдетъ въ Великій Четвергъ. Многіе опасаются, что цереви опустъютъ и что вмъсто слушанія двънадцати Евангелій, всъ будутъ читать мои Деревенскія Элегіи. Какъ вы объ этомъ думаете? За симъ, простите меня передъ говъньемъ въ гръхахъ моихъ, слъдовательно и въ этой послъдней шуткъ пера моего".

Кром'в ввладовъ стихами и прозою, Дмитріевъ, въ 1851 году, участвовалъ и въ отд'вл'в Критики и Библіографія

Москвитнима. Посылая свою рецензію на Басни Константина Мосальскаго \*), Дмитрієвь писаль Погодину: "Воть вамь, любезнійшій Михаиль Петровичь, еще провизія для Библіографіи!... Извините, Басни Мосальскаго такая дрянь, какой не было съ графа Хвостова! А каковъ работникъ! Да и какъ скоро все поспіваєть! Кажется, пишеть скоро! Довольно и забавно для Библіографіи; а это не лишнее. Впрочемь, я берусь писать воть о какихъ внигахъ: по части Русской Словесности, Литературы вообще, теоріи изящнаго, т.-е. Эстетики и проч. и даже по части Философіи. За это я берусь; а за что возьмусь, то сділать могу. Присылайте, если хотите". 194) Печатно же Дмитрієвъ совітоваль Мосальскому "совсімь не писать басень и прочитать со вниманіємь хотя Измайлова—Опыть о разсказю басни 195).

Фельетонъ С.-Петербургских Въдомостей, въ которомъ "унижается, осмѣивается, представляется въ каррикатурѣ Душенька Богдановича" 196), вынудилъ Дмитріева написать Голось въ защиту Богдановича и напечатать его въ Москвитянинъ 197). "Нынче въ нашей Литературъ", — писалъ Дмитріевъ
къ Погодину, — "никто ничего не знаетъ и не признаетъ; молодое
поколѣніе литературныхъ незнаекъ, чтобы не сказать невѣжъ,
гордо, дерзко, невѣжественно и презираетъ все, кромѣ себя,
своихъ и своего. Затѣмъ-то и надобно бы намъ, старикамъ,
писать; да тянуть надобно дружно. А у насъ этого и нѣтъ:
одинъ потянетъ, другой станетъ. Утерли бы мы имъ носъ,
если бы писали порядкомъ. Мнѣ просто горько отъ всего,
что происходитъ въ нынѣшней Русской Литературъ".

Въ 1851 году, Н. В. Сушковъ издалъ въ Москвѣ литературный сборникъ подъ заглавіемъ *Раут*, въ пользу Александрійскаго Дѣтскаго Пріюта. На это изданіе, въ качествѣ рецензента *Москвитянина*, обратилъ вниманіе М. А. Дмитріевъ и своею рецензіею озлобилъ Сушкова. 18 апрѣля того же 1851 года, Дмитріевъ писалъ Погодину: "О *сборникъ* пишу; надѣюсь,

<sup>\*)</sup> Спб. 1851.

что не замедлю. Мало хорошаго! А читали ли вы его сами? Видъли ли вавъ издатель напусваетъ на Москвитянина Петербургскіе журналы? Очень благородно при изв'єстныхъ направленіяхъ и извёстныхъ взаимныхъ отношеніяхъ ихъ н нашихъ! Если всякой стихослагатель будеть такъ истить за рецензію своего маранья, то и рецензіи писать нельзя! И мив туть же досталось! Настоящій irritabile genus! Сколько разъ бранили въ Отечественных Записках и меня, и Глинку, и Хомявова: ни одинъ изъ насъ не сердился! Нътъ раздражительнъе посредственности; но спускать ей, я думаю, не надобно. А графиня Ростопчина (свазывали мив и хозяйва дома, и ея гостья) прекрасно и очень скромно утвшила даденьку: "Вы, дяденька, напрасно сердитесь на вритику: въдь куплеты-то въ самомъ дълъ глупы. Вы знаете, дяденька, какъ я васъ люблю и почитаю: такъ я и говорю вамъ всю правду; а въдь другіе вамъ не скажутъ".

Написавъ рецензію на Рауть, Дмитріевъ ув'вряль Погодина, что "многіе будуть смінться" 198). Надо замінть, что, разбирая въ Москвитянинь Драматическій Альбомг ІІ. Н. Арапова, Динтріевъ сдёлаль нёсколько колкихъ замёчаній на отрывки изъ Ненавистника женщина, комедін Н. В. Сушвова, и на Живописець Теньерь 199) анекдотъ-водевиль, того же Сушкова и П. А. Корсакова. Печатая же въ своемъ Раутп другіе отрывкя изъ той же своей вомедін Ненавистник женщин, Н. В. Сушковъ задълъ М. А. Дмитріева и Москвитянинг. Въ противоположность мивнію Дмитріева, Сушковъ представляеть отзывъ рецензента Библіотеки для Чтенія о своей комедін. Въ этой рецензіи сказано, что Ненавистника женщина "быть можеть, самая правильная изъ Русскихъ классическихъ комедій, самая свётская, самая изящная по языку и тону, что она заслуживаетъ быть вполнъ напечатанною". Приводя этотъ отзывъ, Сушковъ спрашиваетъ: "А Москвитянинъ?... Увы! его вритивъ-педагогъ забылъ на этотъ разъ блаженное правило Горація. Горацій сов'туєть писателямъ не торопиться выпускомъ въ свътъ своихъ произведеній, а выдерживать ихъ,

по врайней мірть, девять літь подъ спудомъ. А новійшій Горацій и Аристархъ 1851 года ставить мет въ вину, что Мизопина и Теньера были долго подъ спудомъ.... Видно только и хорошо, что сейчасъ состряпано... Литературныя произведенія — какъ блины — подавай горячія! горячія, какъ Критика въ Москвитинина, который, видимо, мужаетъ и растетъ, даже масляницей потолствль-было, и даромъ что еще только по двенадцатому годочку — дитя, детское чтеніе оставиль, свазки забросиль, о моськъ Крылова совершенно забыль и истымъ варягомъ набъгаетъ на берега Невы: горе вамъ Петербургскіе журналы! горе тебъ, Сооременникъ, Отечественныя Записки! горе тебь, Библіотека для Чтенія! Отровь смъло пошелъ на взрослыхъ и стариковъ-берегитесь! дайте только ему управиться около-то себя — въ маетностяхъ боярина Кучки, а тамъ вспомните вы изгоевъ! ужъ дучше бъгите скоръй въ Одессу или на Каввазъ: туда еще не ходилъ нашъ богатырь, новый Илья Муромецъ, исторически благоговъя передъ Тьмутараканью и романтически опасаясь встрътить на Эльбрусв или Араратв твни Пушкина, Лермонтова и Грибовдова, на которыхъ онъ нападать еще не дерзаетъ"!...

Кромѣ вышеупомянутыхъ отрывковъ, Сушковъ помѣстилъ въ своемъ Раутт другое свое произведеніе, подъ заглавіемъ Раканы или трое, вмъсто одного. Анекдотъ въ лицахъ, въ одномъ дѣйствіи, въ стихахъ 200). Въ своей рецензіи на Раутт, М. А. Дмитріевъ не оставилъ безъ отвѣта вышеизложенныя нападенія Сушкова. "Напрасно опирается Сушковъ",—писалъ Дмитріевъ въ Москвитянинъ,— "на отзывъ рецензента Библіотеки для Чтенія. Развѣ неизвѣстно ему, съ какою силою и искусствомъ Сенковскій владѣетъ орудіемъ ироніи? Попробывалъ бы онъ напечатать въ его журналѣ своихъ Ракановъ"!... Для примѣра, Дмитріевъ, между прочимъ, приводитъ одинъ стихъ Сушкова:

Какъ уголь черные горять во лбу глаза.

и замѣчаетъ: "Во-первыхъ, глаза не во лбу, а ниже лба; во-

вторыхъ, уголь, когда горитъ, тогда онъ не черный, а красный, а когда уголь черный, значить, что онь потухъ. И Поэзія требуеть здраваго смысла". Сушковь называеть своего реценвента педагогомъ. Дмитріевъ спрашиваетъ: "знаетъ ли онъ значеніе этого слова? А если знасть, то неужели онъ признаеть себя ребенкомъ? Педагогъ не значитъ критика, но учителя. Παιδάγωγος происходить оть παίς -- дитя в йγωγὸς-водитель... Нивакой рецензенть не признаеть себя дядькой какого-нибудь автора"... Далье, Дмитріевъ замьчаеть, очень справедливо называетъ стихотворцевъ Горацій irritabile genus. Сушковъ, разсердившись на рецензента, изливаетъ свой гнъвъ и на Москвитянина... Осворбленный авторъ напоминаеть даже въ этомъ случав о моськв Крылова... Но Лмитріевъ спрашиваеть: "Кто же въ этомъ случай играеть роль неповоротливаго слона"... Но Сушковъ такъ осерчаль на Москвитянина, что вызываеть на него всв Петербургскіе журналы. "Но эти журналы", — замъчаеть Дмитріевъ, — "не смотря на то, что не сходятся съ нами въ нъкоторыхъ мевніяхъ, постоянно следують своему собственному образу мыслей; мудрено Сушкову завербовать ихъ подъ свое неизвестное и ветхое знамя"! Далье, Дмитріевъ выражаетъ сожальніе, что Сушковь, "жертвуя всёмъ своей авторской досаде, называеть даже нашу знаменитую Мосвву маетностями боярина Кучви.... намекаетъ на споры о Тмутаравани и объ изгояхъ, воторые не такъ незначительны, какъ онъ, можетъ быть, воображаетъ; ибо изъяснение слова изгой ведетъ къ объяснению одного изъ явленій Русскаго быта". Рецензію свою Дмитріевъ заключаеть такими словами: "Должно замътить, что дамы Рауга щеголеватве, роскошиве, опрятиве и благовоспитаниве кавалеровъ; кавалеры, за исключеніемъ нікоторыхъ, большею частію плохо одъты и говорять языкомъ не свътскимъ, не изящнымъ; а самъ хозяинъ говоритъ какъ попало, а иногда и бранится: что, слышали мы, не понравилось свътскимъ дамамъ, сдълавшимъ честь его *Рауму* <sup>201</sup>). Сушковъ жаловался цензурному начальству. Подъ 11 іюня 1851 года, въ Днеоникъ Погодина

встричается слидующая запись: "Выговоръ отъ Назимова за Дмитріева. Это справедливо". Но вмість съ тімь Погодинь писалъ В. И. Назимову: "Вчера получилъ я выговоръ Цензурнаго Комитета, по приказанію вашего превосходительства. Выговорь этоть совершенно справедливь мив. какъ редактору, и я не только сътовать, но долженъ благодарить васъ за него, потому что впредь даеть онъ мив право быть тверже и строже съ статьями. Но я долженъ только объяснить вашему превосходительству, что вритикъ, авторъ извъстный и непривывшій прощать, вызвань быль совершенно подобными выраженіями издателя Раута, такъ что я никакъ не могъ юридически остановить его рецензій, віроятно по той же причинъ и г. цензоръ. Я могъ только просить его и просилъ тремя письмами, а въ последній разъ, представляя окончательную корректуру, увъренъ быль, что онъ исполнить мою убъдительную просьбу, но ошибся, къ сожалънію. Издатель Раута назваль его почти ясно моською. Судите сами, вавъ же можно было запрещать или исправлять самому его отвѣтъ".

Пользуясь этимъ случаемъ, Погодинъ довелъ до свёдёнія Назимова слёдующее: "Кромѣ издателя Раума, воторый есть челов'євь добрый, неопасный и безвредный, исвлючая его метроманіи, на Москвитянинъ шипитъ цёлый легіонъ, и эти Московскіе господа, сврывая свои имена, ругають его всячески въ Отечественныхъ Запискахъ, Современникъ, Петербургскихъ Въдомостяхъ и проч., стараются вредить ему и мѣшать всѣми, безъ разбору, средствами, потому что онъ составляеть ихъ оппозицію, потому что его глазъ и ушей они опасаются. Если эти господа достигнуть своей цѣли и принудять меня оставить журналъ, который мнѣ и безъ ихъ происковъ становится въ тягость, тогда увидите"... 202).

Кром'в того, въ *Москвитянинъ* Погодинъ напечаталъ следующее: "На святой нед'вл'в, попался мн'в въ руки *Раута*. Съ удовольствіемъ я прочелъ и перелистовалъ многія статьи. На *Раутъ* первое лучшее м'всто занимаютъ наши дамы-пи-

сательницы: А. П. Глинка, А. П. Арсеньева, Е. И. Вельтманъ, В. Н. Головина, К. П. Павлова, П. М. Бакунина, Ю. В. Жадовская, Е. В. Туръ, графиня Е. П. Ростопчина! Всв наши знаменитости известности, предести, красоти, любезности! Но вавъ попался между ними Мизогинз? Тамъ, гдъ все преклоняется, уничтожается, падаетъ предъ дамами, и кавими дамами, -- могъ ли явиться ихъ ненавистнивъ? Это варварство, скноство, вандальство, тмутараканство или просто Раканство". Затемъ, переходя къ выходкамъ Сушкова личнаго свойства, Погодинъ замвчаетъ: "А кстати о Тмутаравани. Зачёмъ почтенный поэть задёль насъ, невинныхъ археологовъ, съ Г. И. Спасскимъ? Мы сражаемся потихоных, въ сторонъ, никому не мъшаемъ, никого не трогаемъ, ничьмъ не хвалимся, ничего не желаемъ, -- мы про себя, "то сей, то оный на бокъ гнется", однимъ словомъ, мы люди смирные. а ему дёло до другихъ людей, т.-е. до двухъ людей [Л. Л.] \*), которымъ подаль онъ теперь самъ на себя оружіе, и они, вступаясь будто за дамъ, доважуть теперь върно, по тремъ дъйствіямъ, что Мигозинз на рауть анахронизмъ и аномалія, какъ бы ни велики были его достоинства, доказанныя Библіотекой для Чтенія. Да-авторъ Мизошна замвчаеть еще, что Москвитянинг романтически боится вздететь на высоту Эльборуса, чтобъ не встретиться тамъ съ тенями Пушкина и Лермонтова. Бояться ему нечего встречи, но. главное, зачёмъ же Богъ понесеть его туда, на такую висоту, - хоть бы у него и не было романтической робости? Положимъ, у Сушкова достанетъ влассической смелости, особенно вмёстё съ Мизопиныма, — но что онъ будеть делать тамъ, не понимаемъ! Наконецъ, авторъ употребляетъ военную хитрость, стараясь соединить свое дело съ деломъ Петербургсвихъ журналовъ воедино. Не знаемъ, удастся ли ему эта хитрость, потому что Петербургскіе журналы—не Москон*тянинъ*: они злопамятны, — а пока поздравляемъ ихъ съ но-

<sup>\*)</sup> М. А. Дмитріевъ.

вымъ, неожиданнымъ союзникомъ, а Сушкова съ почтеннымъ союзомъ. Впрочемъ, альманахъ все-таки очень хорошъ, и мы совътуемъ читателямъ запасаться имъ на лъто, тъмъ болъе, что выручка принадлежитъ Дътскому Пріюту <sup>203</sup>).

Въ тоже время, между Погодинымъ и Дмитріевымъ происходили, такъ сказать, домашнія распри. Погодинъ, напримъръ, позволяль себъ иногда дълать въ рецензіяхъ своего друга нъкія измъненія и дополненія, что очень не нравилось Дмитріеву. "Вы", — писаль онъ, — "исключаете изъ критики все легкое и колкое. Мудрено ли, что Москвитянинъ для большинства читателей будетъ скученъ. А подписчики набираются изъ нихъ! — Шутка и колкость въ журналъ всегда позволительны, если онъ не отзываются передней, какъ у Бълинскаго, или казармой, какъ у Вельтмана. Я не стою за эти статьи, потому что не подписываю подъ ними имени; но вы сами отнимаете у себя подписчиковъ: разумъется не этою, не другою, не третьею, а всъми, которыя вы обръжете въ теченіе года, и отъ которыхъ останется для журнала—одна златая посредственность".

Одновременно съ симъ Дмитріевъ упрекалъ Погодина въ неправильности языка и за неправильное употребленіе словъ иностранныхъ. "Причетъ", — говорится только о причтю церковномъ; а во всёхъ другихъ случаяхъ въ языкъ разговорномъ говорится причота—причота, и не: о причтю, а о причото. Слъдовательно, вы напрасно поправляете меня въ Русскомъ языкъ. А у васъ, осмъливаюсь замътить, въ статъв О Пересыльномъ Замкъ: я всталъ подлъ священника; стало быть, вы сперва лежали подлъ священника. Надобно было сказать: я сталъ. Пожалуй, въ Петербургъ пишутъ взошелъ въ комнату, и вошелъ на лъстницу; то-есть совсъмъ наоборотъ. Но это отъ того, что они не знаютъ языка: не надобно подражать имъ".

Тогда же Дмитріевъ указывалъ Погодину на неправильное употребленіе имъ иностранныхъ словъ: "Я нахожу у васъ симптомъ—признавъ; медики говорятъ: симптомъ припадокъ. Что же это: припадокъ при-

падка? — Стилеть—не прутикъ; а развѣ шпилька или завостренный стальной прутикъ. Рашіональный — не есть отчетивый, а основанный на разумѣ, противуполагаемый эмпирическому, т.-е. опыту, не основанному на разумѣ. — Изолированіе—не есть отдѣленіе, а развѣ отгединеніе, устраненіе отъ всего. — Рецидивъ (технически) не есть просто возвратъ, а возвратъ болѣзни, т.-е. впаденіе вновь въ болѣзнь. — И такъ, этотъ переводъ терминовъ ихъ не замѣняетъ, а запутиваетъ выражаемыя ими понятія".

Изъ этихъ справедливыхъ замъчаній Погодинъ заключиль, что Дмитрієвъ на него сердится... Но Дмитрієвъ писаль своему другу: "Говъю и всякой разъ слышу: Даруй мию зрими моя прегришенія и не осуждати брата моего.—Постараюсь не осуждать и въ Русскомъ языкъ; а пошевелить васъ иногда не худо. Только вы все думаете, что я сержусь; а я съ тъхъ поръ, какъ подобно Саллюстію, исключенъ изъ Сената цензоромъ Аппіемъ (въроятно тоже за дурное поведеніе), совствъ пересталъ сердиться".

Въ это время еще здравствовала сестра И. И. Дмитріева, Наталія Ивановна, и ея племяннивъ писалъ Погодину: "Сейчасъ получилъ отъ тетушки Натальи Ивановны вынутую за здравіе ваше просфору, которую немедленно въ вамъ и препровождаю. Вотъ какъ мы всей семьей заботимся о спасенія Москвитянина. А шла эта просфора ко мив чрезъ ученыя руки; а именно чрезъ вашего и ея сотрудника Капитона Ивановича Невоструева".

Между тъмъ, изъ своей деревни М. А. Дмитріевъ получаль неутъшительныя извъстія. "Получиль сейчасъ", — писаль онъ Погодину, — "письмо изъ деревни. Яровое лучше прошлогодняго, а рожь хуже; прошлаго года было наобороть. И таково-то всегда наше помъщичье дъло, что изъ златой посредственности не выходить. То дожди, то засухи — разсчитывай! Третьяго года у меня отдали луговъ на тысячу четыреста рублей, прошлаго — на четыреста пятьдесять, нынче — на

сто девять рублей. Какова разница? И можно ли на что-нибудь разсчитывать приблизительно".

11-го ноября 1851 года, М. А. Дмитріевъ уже писалъ Погодину изъ своего Богородскаго: "Я убхалъ, не простившись съ вами и ни съ въмъ. Я думаю, сынъ мой сказывалъ вамъ причину: до самаго дня отъёзда я былъ боленъ простудою, и не вытыжаль со двора, такъ что нъсколько дней была подорожная, а я все не могъ вхать, и пустился уже въ путь на всякой рискъ, потому что время года было позднее и медлить болье нельзя. Дорога была очень безпокойна: и непроходимыя грязи черныя, и ломка экипажа; словомъ, натерпълись! А до Владимира по шоссе было ъхать преврасно, такъ легко, что вмъсто шести лошадей вездъ впрягали четверню. Вотъ плоды Европейства; но и тутъ бъда: на испорченныя мъста насыпають мелкаго камня вновь, его не укатывають катками, а заставляють провзжающихъ укатывать колесами! И это бы ничего, но чтобы непременно укатывали, то на всё гладкія мёста набросаны большіе камни и даже бревна, чтобы по гладвимъ мъстамъ не вздили, что въ темную ночь чрезвычайно опасно, потому что ихъ не разглядишь, а надо ихъ объезжать безпрестанно. Это уже плодъ національности! 204).

### XLVII.

12-го мая 1851 года, Ө. Н. Глинка далъ вечеръ, на которомъ читалась его поэма Таинственная Капля. По свидътельству Т. И. Филиппова, чтеніе производилось Глинкою поочередно съ его супругою Авдотьею Павловною. Это чтеніе произвело сильное впечатлѣніе на графиню Е. П. Ростопчину и она свои чувства выразила въ письмѣ, въ которомъ между прочимъ читаемъ: "Почтенные, уважаемые, искренне любимые Федоръ Николаевичъ и Авдотья Павловна..... Скажу вамъ просто, что слушая эту чудную библейскую эпопею..... я была изъята изъ нашего міра п вѣка, перенесена въ какое-то дру-

гое, лучшее время, время простоты, теплоты, жизни и въры,время, непохожее на эту тяжкую пору безвърія, нелюбія, лжеученій и лжепророковъ мнимой истины философской. — Эти картины древняго Востока, эти преданья о Святомъ Семействъ, о Пресвятой Матери Предвъчнаго Младенца... Все это казалось мив такимъ неожиданнымъ, но желаннымъ явленіемъ въ теперешнее навожденіе прозы, реализма и скудости духовной, прикрытой нынвшнимъ именемъ разума и разсудка, что я предавалась восторженно и сладко обаянью, увлевающему и душу мою, и мечту, и слухъ, и сердце!.. Какъ христіанка первобытная,.... я готова была креститься и повлоняться, воображая себя въ присутствіи Святого Семейства, среди пустыни... Какъ образа въ иконостасахъ нашихъ, которые остаются не болбе какъ смъщениемъ красокъ и формъ для невоторыхъ, но представляють и отверзають цълый міра святыни другому"...

Ө. Н. Глинка, препровождая это письмо въ Погодину для напечатанія въ Москвитянинт, писаль ему: "По желанію вашему, препровождаю (въ копіи) письмо ен сіятельства графини Е. П. Ростопчиной. Если въ самомъ дѣлѣ вы разсудите напечатать это письмо, то не забудьте сказать въ примъчаніи, что это дѣлается по собственному распоряженію ен сіятельства графини Евдокіи Петровны. Въ томъ же письмъ О. Н. Глинки мы читаемъ: "Посылаю вамъ, батюшка, еще письмо отца Ефима, извъстнаго и преизвъстнаго всей царской фамиліи Орловскаго протоіерея \*). Онъ очень ученъ и знаетъ разные языки, стало, авторитетъ его не бездѣлица! — Прочтите какъ славился и дѣйствовалъ животворящій кресть въ Орлѣ, и какъ сталъ было дѣйствовать одинъ ученый, за его посадили въ сумасшедшій домъ "!

Въ числъ слушателей на вечеръ Глинки былъ и Погодинъ, на котораго это чтение произвело странное впечатлъние. Вотъ что записалъ онъ объ этомъ вечеръ въ своемъ

<sup>\*)</sup> Духовникъ Петра Васильевича Кирѣевскаго.

Дневникть: "Слушалъ Глинку. Есть прекрасныя вещи. Слушая, все представлялось, какъ сдёлать переходъ отъ Южной Россіи къ Новгородскому княжеству, а отъ потомства Ростиславова къ Роману Волынскому"!

Между тъмъ, М. А. Дмитріевъ, прочитавъ въ *Москвитя*нинъ письмо графини Ростопчиной въ Глинсъ, иронически писалъ Погодину: "Акаеистъ иже во святыхъ Өеодору и Авдотъъ и тавъ и сякъ, больше дъло домашнее".

Въ 1851 году, въ Москвъ разнесся слухъ о кончинъ А. С. Стурдзы. Когда же этотъ слухъ достигь до самого Стурдзы, то онъ писаль Погодину: "Въ Москвъ, между добрыми людьми, воторымъ извёстно мое земное существованіе, пронесся слухъ о моей смерти. А между тъмъ, я все еще живу и читаю Москвитянина, следственно я передъ вами въ долгу. Чтобы ознаменовать, чёмъ-нибудь и жизнь мою, и благодарность, я вздумалъ представить вамъ новую статью — Очерки современнаго Востока въ духовномъ отношении. Въ ней нътъ ни словечка, ни намека о политивъ. Посему, быть можетъ, удастся вамъ помъстить трудъ мой въ вашемъ журналъ. Для достиженія этой невинной цізли, не называйте пожалуйста имени автора. Истина ничья — потому именно, что все принадлежитъ ей -- и настоящее и грядущее " 205). Но статья эта за подписью автора была напечатана въ Москвитянино и возбудила полемику съ Отечественными Записками. Полемива вознивла по поводу нескольких словь, сказанных Стурдзою въ этой статъв, о Лондонской выставкв. Авторъ говоритъ: "При ослёпительномъ блеске всемірной въ Лондоне выставки, на которой практическій умъ человѣка, тѣсно сроднившійся съ веществомъ, воплощается въ безчисленныхъ видоизмененіяхъ затівниваго искусства, едва ли будеть истати заговорить о чемъ-нибудь иномъ, постороннемъ. Едва ли не покажется страннымъ указывать на звёзды духовнаго міра, въ ту самую минуту, когда солнце промышленности стало на своемъ зенитъ, и отвъсными лучами своими простираетъ повсюду жаркій томительный полдень! Лондонская выставка

сосредоточила нынъ всеобщее внимание до такой невъроятной степени, что у современнаго человъчества теперь одина только взыяю, устремленный на одну и ту же точку въ пространствъ - туда, гдъ владычица морей сановито угощаетъ прівзжихъ со всего бълаго свъта, выставляя передъ ними груди вещества и несмътныя издълія хитраго творчества — словно ширму исполинскаго размвра — за которою на роскошной постели, притаившись, лежитъ трудно больной, самодовольный въкъ нашъ! Да, - горделивый страдалецъ богатъ всеми земными благами, кром'в эдоровья! Къ нему стеклись поклонники со всёхъ кондовъ земли съ привётствіями и возгласами, съ данію удивленія и восторженныхъ похваль; но отъ нихъ больному, увы, ни чуть не легче. Впрочемъ, какъ ни стали бы судить то больномъ и его богатстве, позволительно наблюдателю сомнъваться въ прямой пользъ Лондонской выставки, но отрицать знаменательность этого безпримърнаго вселен-• скаго эрълища невозможно. Въ немъ высказался XIX въкъ вакъ въ эпопев, ему свойственной. Всемірная выставка на берегахъ Темзы, совпадающая съ преполовениемъ нынъшнято стольтія, возвъщаеть весьма многое чуткому слуху, ложно обышая земнороднымъ возможность какого-то бездушнаго братства, основаннаго на соревнованіи и взаимныхъ выгодахъ. безъ соучастія взаимной христіанской любви. Но въ то же время Лондонская выставка говорить намъ и правду; она обнаруживаеть силу разумнаго и дружнаго трудолюбія: вавой спасительный урокъ! Ибо работа и трудъ для гръшнаго человъчества тоже, что громовой отводъ для высоваго, но шаткаго зданія подъ ударами грозы".

Отвечественныя Записки, вынувъ изъ этой превосходной рѣчи, исполненной мыслей, слово ширма, стали надъ нею глумиться. "Москвитянину", — говорять онѣ, — "нынѣшнимъ годомъ посчастливилось на изобрѣтенія... Всѣ говорили о Лондонской выставкѣ, но никто не могъ сказать въ точности, что ова такое въ собственномъ смыслѣ. Пестнадцатый нумеръ Москвитянина понялъ и сказалъ: Лондонская выставка есть не что

иное, какъ ширма исполинскаго размъра. Если не върите, читайте сами"...

На это глумленіе *Москвитянин* отвъчалі, лаконически: "Мы совътовали бы *Отечественнымі Запискамі* оставить въ пової хоть такихъ людей, какъ Стурдза, тъть болье, что понимать и цінить ихъ для нихъ можетъ быть нісколько затруднительно, хотя *Петербуріскія Выдомости* и объявляють, что редавторъ *Отечественныхъ Записокъ* давно привыкъ угадывать желанія Русской публики " 208).

# XLVIII.

Недолюбливая Погодина, II. А. Плетневъ, тъмъ не менъе, весьма ціниль и уважаль направленіе его Москвитянина и по мфрф силь старался быть ему полезнымъ. Познакомившись въ Петербургъ съ однимъ молодымъ человъкомъ, изъ котораго впоследствін вышель профессорь Археологін и Исторіи Искусствъ въ Московскомъ Университеть, и оцънивъ его дарованіе, Плетневъ, 6 іюня 1851 года, писалъ Погодину: "Есть въ Петербургв молодой человевъ, Карлъ Карловичъ Герцъ, который назадъ тому лътъ восемь или девять вышелъ кандидатомъ изъ вашего Университета, любезный Михаилъ Петровичъ. Онъ сперва въ гувернеры определился въ графу Мусину-Пушкину, и года два, при жизни еще повойной графини, урожденной Шернваль, оставался у него въ Гельзингфорсъ. Бывъ не слишкомъ доволенъ этимъ домомъ, Герцъ оставиль его и прибыль въ Петербургь, гдв тогда случился прежній вашъ попечитель графъ С. Г. Строгановъ. Покровительствуя всёхъ своихъ студентовъ, онъ рекомендовалъ Герца въ гувернеры къ сыну свояченицы своей, княгини Салтыковой. Здёсь нашъ Герцъ прожилъ шесть лётъ. Теперь его воспитанникъ у насъ въ Университетъ, скоро кончитъ курсъ и удивляетъ всъхъ отличными успъхами своими въ наукахъ и высшими моральными качествами. Княгиня Салтыкова не осталась непризнательною къ воспитателю: онъ до

сихъ поръ живетъ въ ея домъ, вакъ въ родительскомъ, и подучиль отъ нея въ пожизненную пенсію тысячу пятьсоть рублей сер. Герцъ, въ то время, вогда я издавалъ Сооременника, участвоваль въ трудахъ моихъ. Меня свель съ нивъ Гельзингфорскій пріятель мой профессоръ Гротъ. Статьи о новыхъ иностранныхъ книгахъ, и особенно замъчательния статьи объ Исторіи и важнійшихъ историкахъ, что послі были изданы отдёльною внижкою, посвященною Грановскому, писаны Герцемъ. Онъ набросалъ нѣсколько и чисто литературныхъ статей для журнала Ишимовой. Впрочемъ, до последней предъ симъ недели я не подозреваль въ немъ таланта замвчательного литератора, видввъ одну наклонность къ спеціальнымъ ученымъ трудамъ. Навонецъ нынвшией весною собрался онъ събздить года на два за границу. Передъ отъйздомъ явился онъ ко мнй на дачу пить чай и проститься. Жена моя увидела близь него две тетради и, взявъ ихъ въ руки, хотела прочитать намъ изъ нихъ несколько строкъ. Герцъ очень спокойно сказалъ: "вамъ будетъ трудно разбирать; если не поскучаете слушать, позвольте, я прочитаю самъ; это пов'есть только что вонченная мною". Признаюсь, ни я и никто не ожидали, чтобы чтеніе насъ интересно заняло. Начало тоже показалось намъ не совсемъ заманчивымъ. Но чемъ дальше читаль, тэмь болье и болье я увлевался. Туть столько нашель и поэтического и граціознаго въ общемь, столько истиннаго и трогательнаго въ подробностяхъ, столько прочувствованнаго и пережитаго въ каждой сценв, что подобной повъсти давно-давно не попадалось мив. Особенно она должна всёхъ поразить посреди ежедневныхъ явленій нашихъ, однообразныхъ, монотонныхъ, пустыхъ и утомительныхъ. Я уже не говорю, что самое содержание свъжестию и современностію своею охватываетъ душу какъ-то радостно н живительно: нътъ, и въ колоритъ, и въ направленіи я чувствоваль что-то изь эпохи Жуковскаго. Словомъ, Вильма такъ заинтересовала меня, что я посившилъ спросить Герца, особенно опасаясь, чтобы этакое сокровище не погибло въ одномъ изъ чудовищныхъ здёшнихъ журналовъ, гдё намёренъ онъ ее отпечатать? Онъ началъ просить меня, чтобы я самъ назначилъ ему, если пьеса такъ мнв нравится, гдв лучше помъстить ее. Не задумавшись ни на минуту, я отвъчаль, что для поэтической Вильмы одно только и есть приличное мъсто, а именно въ Москвитянинъ. Вотъ вамъ подробная исторія посылки, которую вы получите отъ меня. Не знаю, такое ли действіе Вильма произведеть на вась, какое на меня произвела. Все же, я думаю, не непріятно вамъ будетъ почувствовать, что далекіе друзья ваши все близки къ вамъ сердцемъ и не упускаютъ случая, когда онъ представляется, доказывать вамъ свою преданность. Въ Герцъ я нашель еще черту, редкую въ нашемъ молодомъ поколеніи: онъ самъ отказался отъ всякаго денежнаго вознагражденія ва пов'єсть. Ему только хочется, чтобы вы, Михайло Петровичъ, приказали оттиснуть особо сто экземплярово его повъсти и приняли бы на себя трудъ переслать ихъ ко мнъ по почтв, или съ транспортомъ, это все равно, потому что спѣшить не для чего. У меня Герцъ оставиль списовъ лицъ, котрымъ я обязанъ поднести экземпляры отъ его имени. такъ, я убъдительнъйше прошу васъ похлопотать, чтобы эта книжка явилась, какъ можно, покрасивъе отпечатанная, со всвми принадлежностями книгъ" 207).

Въ Дневникъ своемъ, подъ 18 іюня 1851 года, Погодинъ отмътилъ: "Письмо отъ Плетнева съ повъстью. Спасибо".

Когда же *Вильма* была напечатана въ *Москоитянинъ* <sup>208</sup>), Плетневъ писалъ Погодину: "Благодарю васъ, добрый Михаилъ Петровичъ, за напечатаніе Герцовой *Вильмы*. Я недавно получилъ отъ него письмо изъ Испаніи. Онъ путемествуетъ умно и употребляетъ въ пользу маленькіе способы, пріобрътенные трудами. Зиму проведетъ онъ въ Венеціи" <sup>209</sup>)...

Замътимъ здъсь кстати, что К. К. Герцъ, родился въ 1820 году, въ купеческой семьъ, учился въ Московской Ком-

мерческой Практической Академіи и образованіе завершил на философскомъ факультет Московскаго Университета, отвуда вышель въ 1844 году <sup>210</sup>).

Испытавъ цензурныя непріятности, В. И. Даль увловака въ это время печатать свои литературныя произведенія; во, уступивъ настоянію Погодина, онъ прислаль ему, для напечатанія въ Москвитянини, составленный имъ Народный мъсячеслов, или житейскія правила, пословицы и поговорки относящіяся до времени дней года. Къ сожальнію, цензура отнеслась весьма строго къ этому труду Даля. Члены Главнаго Управленія Цензуры, разсмотрывь мысячеслов, подали о немъ 9 февраля 1851 года, такое мнівніе:

- $A.\ C.\ Hoposs:$  я полагаль бы исвлючить только тѣ мѣста, воторыя неприличны для церковныхъ празднествъ.
- Л. В. Дубельто: по моему мнѣнію, этотъ Мъсяцеслово не должно печатать, или, по врайней мѣрѣ, исключить зачервнутыя краснымъ варандашемъ строви, по ихъ нелѣпости и неблагопристойности.
- $K.\ C.\ Cepбиновичъ:$  подагаю исключить зачеркнутое краснымъ карандашемъ.
- Г. П. Митусовъ: этотъ Мисяцесловъ наполненъ суевърными изреченіями, которыя могутъ только распространить невъжество.
- М. Н. Мусина-Пушкина: печатать можно, исключивь все, что зачеркнуто или подчеркнуто враснымъ карандашемъ.

Изъ всёхъ членовъ, одинъ только В. В. Скрыпишым высказался въ пользу печатанія Мъсяиеслова, и при этомъ замётилъ: эти старинныя поговорки извёстны всему неграмотному народу Русскому, для чего же скрывать ихъ отъ людей грамотныхъ, которымъ иногда неизвёстны народныя Русскія преданія, поговорки и обычаи. Полагаю, что имъ полезно бы ихъ знать для изученія ихъ историческаго начала".

Когда Даль узналъ объ участи, постигшей его мъскиесловъ, то писалъ Погодину: "Ну, хороши наши таможенные! Нътъ, любезнъйшій Михаилъ Петровичъ, несогласенъ я печатать освопленный *Мъсяцесловъ*, который даже не позволено называть этимъ именемъ". Въ другихъ письмахъ Даля мы, между прочимъ, читаемъ: "У меня лежитъ до сотни повъстушевъ, но пусть гніютъ. Спокойно спать: и не соблазняйте... Времена шатки, береги шапки".

# XLIX.

Описавъ дъятельность писателей, принадлежащихъ по своему направленію въ старой Редавціи Москвитянина, мы приступимъ въ тавъ-называемой молодой Редавціи Москвитянина. Но прежде остановимся на графинъ Е. П. Ростопчиной, субботы которой составляли вавъ бы связь между старою и молодою редавціями. "Вы сами знаете", — писала она Погодину, — "своль усердно дъйствую я своимъ вліяніемъ на молодое наше поволъніе. Много удержано отъ соблазна и увлеченій Панаевско-Краевскихъ, слъдственно, вы напрасно говорите, что всъ васъ оставляють, кавъ бъднаго президента Французской республиви".

Описывая Погодину одну изъ своихъ субботъ, графиня Ростопчина писала (окт. 1851): "Я, разумбется, нападала на тревализма, до котораго доведенъ нашъ въкъ своею болъзненною страстію въ реализму. Жаль, жаль, что васъ не было, чтобъ меня поддерживать вашимъ кроткимъ, но умнымъ словомъ". Въ другомъ письмѣ графини Ростопчиной къ Погодину читаемъ: "Нампонишній разговоръ, для только быль увлекателень занимательностью, но я чувствую въ немъ много важности, значенія и даже-будущности. Подобныя столкновенія мнівній и літь, добросовъстныя, безъ зазрънья, могутъ принести много-много пользы; ректифировать многія заблужденья, перестроить многія неопределенныя, или худо определенныя понятія; это мость соединенья въ умственномъ міръ, желъзная дорога, брошенная межъ утесами и стремнинами надъ пропастями, и по степямъ... Сближение произведетъ довъріе, не смотря на неизбъжное разногласіе—а потомъ, дамье. отъ этого сближенія можно многаго ожидать! — Наше діло только приманить, умиротворить, настроить. Это буйное, вольнодумное покольніе поживеть, пострадаеть, —и само образумится. Покуда должно только придерживать ихъ сколько возможно! А это можно только бесёдами подобными субботней. - Вы помните опять изречение Лонъ Базиля: "Calomniez, il en restera toujours quelque chose"!-- я его переиначиваю, и съ полнымъ убъщеніемъ говорю: смъло и ст любовью повторяйте всегда и вездъ правду, одну святую неизмънную, безстрашную правду, ч въръте, что благія съмена ея не пропадуть, - что хоть нъсколько изъ нихъ взойдутъ вождельннымъ плодомъ, не сегодня такт завтра, не завтра, такт современемь"! Посять васъ шель тольъ объ васъ самихъ, говорили всть много хорошаго, и несогласіе мивній простилось вамъ совершенно за теплоту вашихъ убъжденій, словъ и чувствъ. Это уже прогрессь явный, утвшающій прогрессь! Пускай они вась прежде полюбять, потомъ авось начнутъ и слуппаться"!

Въ апрълъ 1851 года, Москву посътилъ О. И. Сенвовский. "Послъдняя суббота", —писала графиня Ростопчина Погодину, — "была курьезна. Дядя мой, съ Сенвовскимъ вмъстъ, встрътился съ Дмитріевымъ, а присутствовали члены: Глинка и Островскій.

Какая смёсь стиховь и прозы! Различныхъ мнёній и началь! Какъ странно случай сочеталь Мольбы, мистическія слезы И смёхъ комедін живой Съ ея ироніей младой!

Присутствіе М. А. Дмитріева на вечеръ графини Ростопчиной тъмъ болье удивительно, что онъ незадолго предъ тъмъ писалъ Погодину: "Слышалъ между прочимъ о послъдней субботъ у вашей музы графини Ростопчиной. Что это за люди, что это за мнънія, и откуда все это взялось" <sup>211</sup>).

Пользуясь присутствіемъ Сенковскаго въ Москвѣ, графина Ростопчина вручила ему, для напечатанія въ *Библіотекь для* 

Чтенія, свою драму Семейная Тайна, которая вскор'в въ этомъ журналь и явилась въ свътъ 212). Погодину это, разумъется, было непріятно. "Усповойтесь", —писала ему Ростопчина, — "я не разсердилась, да и за что бы?.. Съ Библіотекою у меня ничего не ръшено, но я вздумала исполнить, при случаъ, давнишнее объщаніе, и вмъсть съ тьмъ, такъ какъ вы мнь сказали, что у васъ много матеріаловъ набралось, и мив казалось, что вамъ драма не нравится, я полагала что у васъ для нея не будетъ удобнаго мъста скоро; а я не люблю продерживать вещь конченную, и хочу непремённо, чтобъ Семейная Тайна явилась не далбе іюля. По-автно печатать ни за какін блага въ мір'в не соглашусь! я вижу по всему мн'в свазанному и писанному со всёхъ сторонъ, сколько бёдный мой романъ пострадаль отъ растяжки и раздробленія, и впредь, при печатаніи чего-либо, буду действовать упрямо по своему хотвнью, по авторскому усмотрвнью! Не удастся,пенять стану самой себъ!... Нътъ, не даю вамъ перваго акта! или все, или ничего!-Условія мон изв'єстны. Однимъ словомъ, не цъню себя ниже Тюфяка и Брака по страсти;а буде цензура представить затрудненья, обращусь сама въ Hopoey" ....

Въ другомъ письмъ графиня Ростопчина писала Погодину: "Вы со мною отвровенны, — я тоже буду говорить по душъ, добръйшій Михаилъ Петровичъ: мню гораздо пріямине поддержать Москвитанинъ, чъмъ всякой другой журналь, во-первыхъ, потому, что во многомъ ему сочувствую, вовторыхъ, потому, что я какъ-то съ нимъ ужъ освоилась, въ теченіе нъсколькихъ лътъ, отдавая только ему одному всъ мои произведенья. —Вы принудили меня склониться на просьбы Петербурга, показывая будто вамъ не очень-то нужно меня, и ставя мои произведенья по оцънкъ ниже всего вашего хлама натуральной школы".

Между тъмъ, въ это время графиня Ростопчина написала новый романъ Счастливая Женщина. Это произведение свое она намъревалась также напечатать въ Библіотект для Чтенія.

Получаемый за свои произведенія гонораръ графиня Ростопчина постоянно жертвовала въ пользу Общества Посъщенія Бъдныхъ; а потому, какъ она писала Погодину, почитала себя "не въ правъ украивать изъ Дома бъдныхъ". Вслъдствіе сего Погодинъ не имълъ въ графинъ Ростопчиной даровой сотрудницы; — она даже почитала для себя оскорбленіемъ продавать свои произведенія Погодину дешевле "всъхъ бездарностей, какъ Авдъевыхъ, Станицкихъ и другихъ Некрасовскихъ, не должна и не слъдуетъ":

Какъ бы то ни было, уступивъ просъбъ Погодина, она рвшилась напечатать новое свое произведение въ Москвитянинь за двадцать пять рублей съ листа, "потому", -писала она редактору, -- , что я сама тоже слышала, что ваши листы въ половину меньше Петербургскихъ". Но кромъ денежныхъ разсчетовъ, Ростопчиной пріятно было напечатать свое произведеніе въ Москвитинина, по сочувствію къ направленію этого журнала. "Предложение ваше", -писала она Погодину, -"мий очень пріятно: кромі личных моих дружеских отношеній къ вамъ и Шевыреву, вы знаете, что я сочувствую Москвитянину, и что онъ болбе всвхъ нашихъ Русскихъ журналовъ кажется мив способнымъ сохранить въ нашей бъдной Литературъ неприкосновенность Русскаго слова и эстетическое начало; -- хотя и онъ иногда смахиваетъ на моего врага, реализма, и не совствить почитаеть грамматику, употребляя часто мужескія містоименія они и эти, когда дъло идетъ о женскомъ полъ, или родъ! Потому то я и желала бы видъть Счастлиоую Женщину своръе на его страницахъ, чемъ на всявихъ другихъ, -- но заране говорю, что ваши цензора очень мив не по душв, а что въ Москвв одина только Снегиревъ понимаетъ дело какъ должно и винкаетъ въ смыслъ, не придпраясь къ словамъ"!

Предъ отправленіемъ Счастивой Женщины въ Цензуру, Ростопчина просила Погодина: "объяснить цензору, что весь романъ крайне назидателенъ, нравственъ, мораленъ; въ немъ доказывается. что оню законности счастія не дается ни даже

съ самой высокой и чистой любви". Настоять, чтобы цензоръ " внижнум въ смыслъ целаго, не привязывался въ отрывочным фразама". Вивств съ твиъ, графиня Ростопчина просила Погодина, послать цензору эту записку ея, питая надежду, что "оная его умилостивить". Но записка не "умилостивила" цензора Ржевскаго, и онъ, по мъръ того, какъ знакомился съ романомъ, составляль себъ весьма невыгодное о немъ митніе. "Чёмъ более я читаю романъ графини Ростопчиной", — писаль онъ Погодину, -- , темъ более онъ важется мев сомнительнымъ, въ смыслъ нравственности, и плохимъ въ литературномъ отношеніи. Эти вам'вчанія я повергаю на благоусмотр'вніе ваше. Не найдете ли вы возможнымъ, замёнить его чёмъ-нибудь другимъ. Если же нътъ, то да будетъ. Чтобы не попасть намъ обоимъ въ отвътъ съ этой доморощенной Жоржъ-Зандъ"! Да и самъ Погодинъ записалъ въ своемъ Днеоникъ: "Читалъ корректуру Ростопчиной, — ужасъ несетъ". Все это принудило Погодина требовать отъ графини Ростопчиной изм'вненій въ ея романъ; но Ростопчина не соглашалась. "Что мы съ вами расходимся въ мивніяхъ", - писала она Погодину, - , это меня не удивляеть, но, прежде чёмъ брать мой романъ, вы могли его прочитать, Михаилъ Петровичъ, и теперь еще вольны прекратить печатанье, — но гдв же видано, что авторъ, и безъ того подчиненный цензурь, долженъ еще хлопотать о сочинении съ издателемъ. Я ни слова, ни пол-слова не перемъню. Меня удивляеть даже тонъ вашихъ замвчаній; неужели вы полагаете, что я кому нибудь въ мірѣ дамъ право посягать на мои личныя мививя и убъжденья! Ихъ не раздвлять повволено каждому, --- но, захотъть обращать меня, --- повърьте лишнее, да и поздно. Если вамя не угодно печатать мой романъ такъ, какъ онъ есть, то прошу прекратить тотчасъ его печатанье". Въ другомъ письмъ графиня Ростопчина писала еще настойчивые: "Къ крайнему моему сожальнію, но не даю вамъ романа своего ни за-что на свътъ. Изуродовать такъ, какъ цензоръ его уродуетъ, и въ Петербургв не умудрятся; ничего въ мірѣ не возьму за пожертвованіе вспах мыслей въ разсвазъ, гдъ собственно событи и пьтз. а однъ только мысли составляютъ главное. Кажется, въ двадцать лътъ моего авторства я довольно довазала, что я не безиравственна, не эмансипированна, не противузаконна; стало быть, эти пустыя прадирки къ словамз, не ввирая на смыслз, доказываютъ предубъжденье, а не убъжденье!.. Сожгу всъ свои тетради, но не пожертвую ими глупости и тупости теперешнихъ правил цензуры; прошу васъ, прекратить сейчасъ печатание моей рукописи и возвратить мить ее".

Эта неуступчивость раздражала Погодина, и онъ написаль къ графинъ ръзвое письмо, въ которомъ, между прочимъ, читаемъ: "Если бы ваша повъсть объщала мив и девять тысячь подписчивовъ, то и тогда я не напечаталъ бы ее съ тавиме недоумвніями, зная ихъ заранве". На это графиня Ростопчина отвъчала: "Точно будто я напрашивалась въ вамъ съ своею повъстью, точно будто я сврывала отъ васъ ея духъ, ея содержанье и направленье... Я нападаю на все ложное, на все глупое, на все недостаточное нашего воспитанья, нашею брака, наших entourages, на все, что губить и роняеть нась, обдныхъ веливосебтскихъ жертвъ, истерзавши въ насъ сердце и душу, поколебавши нашъ разумъ и нашу врожденную добродетель; я хочу доказать, какъ трудно намъ противустать всемъ искущеньямъ, противъ которыхъ нётъ у насъ опоры въ этомъ жалкомъ порядкъ вещей, среди коего мы рождаемся и вращаемся. Я хочу доказать, что свёть всегда более чёмь вы половину виновать въ нашихъ проступкахъ, — и что, чтиъ болье въ насъ правды, чистоты, возвышенности, тымъ болье насъ преследують, уничтожають и губять люди, и самыя обстоятельства, ими порождаемыя. Для этого мив необходимо говорить отъ лица автора, и завлюченьями и доводами полкръпить то, что обозначается у меня лишь слегка самымъ разсказомъ. Вы сами обратились во мив съ просьбою отдать Москвитянину мою рукопись. Вы выдь читали романь прежде, чтьмо брать его; у меня цёло ваше письмо, въ которомъ вы разсказываете впечатленье, на васъ имъ произведенное. Что же значать теперешнія ваши нападки, и давно ли издатель вправы требовать от автора, чтобы тот жертвоваль ему своими митьными и выраженьями? Повторяю, ваши возраженья были мить сдёланы не по пріятельски, а въ видё редакторских поправок и требованій, оть того я и отвёчала вамъ на нихъ со всею моею неуступчивостью. И теперь повторяю вамъ, что я, кавъ Самозванецъ у Хомякова, не уступлю вамъ,

Ни мивнія, ни фразы благоввучной, Ниже пол-слова въ повъсти моей!

Чувствую и знаю, что все *нравственно* и чисто въ моемъ разсвазъ, гдъ нарочно избъгнуто всякое слишкомъ точное и нескромное опредъленье настоящих отношеній Бориса и Марины. Вольно же вамъ, какъ старой Московской сплетницъ, доискиваться и допрашиваться чужихъ тайнъ"?..

Всворъ между прециравшимися состоялось примиреніе. "Смѣшной вы человѣвъ", — писала Ростопчина, — "ей-Богу. Въ четыре года воротвости еще не примънились во мнъ, и не привыкли! Развъ вы не знаете, что я никогда не сержусь?.. Говорю ли я, спорю ли, пишу ли, — когда меня заденеть за-живо, и во мнв взволнуется ретивое, -- я просто и бытло выражаюсь, какъ на мысль попало, чтобъ выразить эту мысль полнъе; но, высказавшись, все утихаеть, и во мнв ни твни неудовольствія не остается. В'ёдь вы сами юрячка и непогода, вавъ говорить Максимовичь, следственно, — лучше другихъ должны были меня понимать! Я вамъ отвёчала точно тавъ же, кавъ вы мев писали, какъ антагонисту на поприще литературномъ, какъ оппоненту, котораго громила собственнымъ его оружіемъ! А тонз вашъ былъ совершенно кавъ у проповъдника, вскипъвшаго гнъвомъ благочестія на эретичку; а все еще и теперь не смъете требовать, а слимониваете строчки о платонизми: отвяжитесь, говорять вамъ! не будеть вамъ этой строчки хитросплетенной, чтобъ надуть цензора и умилостивить ханжей! Экой вы лицемъръ, я носмотрю! Говорять вамъ, что любовь Марины и Бориса чиста, потому что

они не обманывали мужа, отступившаго оть своих прав, потому что они любили задушевно и безъ всявихъ разсчетовъ, потому что они уважали другь друга, да мало ли еще почему?.. А что межъ ними происходило еще, вромъ ихъ мобленья, не ваше дъло, да и не мое!.. Вы разувнаете точно будто изъ ревности!.. Вчера мы говорили съ Степаномъ Петровичемъ Шевыревымъ о вашей ислубиной непорочности, воторая обращается въ интолерантизму; положимъ, что вы заслуживаете всевозможныя премін за чистоту, — да изъ этого не следуеть, чтобъ вы имели право бросать вамнемъ въ другихъ, не столько голубино-но болве горлицо-образных. А главное, читайте дальше, и вы усполоитесь! Если ваша цензоръ неуступчивъ, то пришлите мив корректуру осю, я отвезу ее внязю Львову, съ которымъ у меня вчера былъ разговоръ, и который пропустиль недавно одному моему знакомому то, чего не хотъль пропустить весь мудрый Комитеть; — вы точно дитя боитесь чучела въ огородъ!.. Да нътъ, вы просто боитесь за себя ваших ультра православных злословных, о которыхъ вы мнв вогда-то пораскавывали! Не буду, не хочу, не могу мънять ничего, ради вашихъ pruderis! Спроситесь Щевырева, посмотрите, что онъ вамъ сважетъ"!

Въ концъ концовъ Ростопчина сама принялась клопотать предъ цензурою о своемъ романъ. "Цълуйте мои руки, — писала она Погодину, — и не отчаивайтесь! Я слетала къ цензору, объяснилась, разсказала содержаніе слъдующихъ главъромана, убъдила его въ назидательности конца... Вы вътренникъ, слабое созданъе, не умъли взяться за дъло; впередъ слушайтесь же меня!... Что будетъ, то будетъ, Аллахъ великъ, и если онъ присудитъ роковыя точки, вмъсто горькихъ, но нужныхъ истинъ, выстраданныхъ за вспасъ женщинъ въ моей душъ, — то да будутъ точки... Но, — ничего другого присусов.

Навонецъ, въ декабрьскомъ *Москвитянинъ* 1851 года появилась *Счастливая Женщина*, съ объщаніемъ продолженія въ слъдующей внижеъ <sup>214</sup>); но это объщаніе не было исполнено.

Все это навъяло на автора Счастливой Женщины меданхо-

лію. "Вамъ тяжело", — писала Ростопчина Погодину, — "а мнѣ вдвое; сейчасъ объвхала всв оранжереи, чтобъ искать не рюд-кости, не прихоти невозможной, а нѣсколько комнатныхъ растеній, — и не нашла! Хороша столичка, гдѣ цвѣты не уживаются, а цензура процвѣтаетъ!... Упрекайте меня еще въ несправедливости къ вашей Азіи непросвѣщенной!... Ахъ! дайте мнѣ цвѣтовъ, солнца, мысли, жизни!...

Право, право, здёсь застой, глушь, ничтожество и тоска"!

#### L.

Изъ членовъ молодой Редавціи Москвитянина, въ 1851 году, особенную писательскую дѣятельность проявили: Алексѣй Өеофилавтовичъ Писемскій и Борисъ Ниволаевичъ Алмазовъ. Начало 1851 года, А. Ө. Писемскій провелъ въ Москвѣ и вернувшись въ Кострому, гдѣ состоялъ на службѣ, онъ писалъ Погодину (6 марта 1851 г.): "Около трехъ недѣль, какъ я возвратился въ богохранимый градъ Кострому, и до сихъ поръ не усиѣлъ еще поблагодарить васъ за радушный вашъ пріемъ, которымъ я пользовался въ бытность мою въ Москвѣ".

Въ Костромъ, въ свободное отъ служебныхъ занятій время, Писемскій занимался Литературою и писалъ комедію. Ипохондрикъ и романъ Комикъ. "Литературная моя дъятельность", писалъ онъ Погодину, — "уже началась: первое дъйствіе Ипохондрика написано, но онъ впрочемъ отложенъ покудова въ сторону; Комикъ скипитъ, какъ разъ. Кромъ того, хочется послать что нибудь въ Отечественныя Записки. Не знаю, какъ мнъ все это Богъ поможетъ; по 1-е мая мнъ хочется все это кончить, а тамъ на свободъ приняться снова за мою комедію 216).

Отрывовъ изъ своей вомедіи *Ипохондрик*з, Писемсвій напечаталь въ *Раутп* Сушкова <sup>216</sup>). М. А. Дмитріевъ, не смотря на несочувствіе свое въ молодой Редавціи *Москвитянина*, разбирая *Раут*з, отдаль справедливость этому произведенію Писемскаго. "Талантъ",—писаль онъ,— "виденъ и въ небольшомъ отрывкъ. Здъсь и изъ немногихъ явленій уже видна твердая рука, объщающая со временемъ мастера; виденъ свободный шагъ, который не хочетъ идти по избитой тропъ подражателей. Самая мысль—сдълать предметомъ комедіи—ипохондрика, лицо совсъмъ не забавное—есть конечно, мысль новая; а сдълать его смъшнымъ, занимательнымъ съ первой же сцени—ато, конечно, искусство! Мы боимся литературныхъ пророчествъ, которыя ръдко сбываются, и потому не пророчели ничего о талантъ Писемскаго, но имъемъ право многаго ожидать отъ него « мато).

Въ тоже время Писемскій оканчиваль для Отечественных Записок свой романь Москвич вз Гарольдовом плащь, о которомь (27 марта 1851 г.) писаль Погодину: "Мысль его попятна,—это великая личность Печорина, сведенная съ ходуль на землю".

Еще во время пребыванія Писемскаго въ Москві, въ февральской книжкв Москвитянина, началось печатаніе его романа Сергый Петровича Хозарова, брака по страсти. Романъ этотъ быль посвященъ Юрію Никитичу Бартеневу. 10 априля 1851 года, Писемскій писаль Погодину: "Во-первыхъ, Христосъ Воскресе! Романъ мой наконецъ напечатался вт вашемъ журналъ. Какое онъ произвелъ на публику впечата вніе, я не знаю, и получиль только, по случаю его, очень лестное письмо отъ Отечественных Записок, съ большимъ впрочемъ укоромъ, отчего я не послалъ его въ нимъ, такъ какъ прежде объщалъ". Въ томъ же письмъ Писемскій писаль: "Комико вчернъ готовъ, стоитъ только переписатъ в немного исправить. Покорнъйшая просьба моя будеть въ томъ — прислать мив следующие допсти-пять десять руб. сер., по полученій которыхъ, я не замедлю выслать Комика. Я, какъ семьянинъ, по случаю новыхъ экипажей, очень нуждаюсь въ деньгахъ. Условія мон я выполню добросов'єстно... Еще повторию мою просьбу о высылкъ денегъ, которыя только н обо сряють меня въ моихъ трудахъ, такъ какъ богохранимая Кострома занята совершенно другими интересами". Въ слъдующемъ письмъ въ Погодину (съ 27 апръля 1851 г.), Иисемскій продолжаєть: "Еще разъ повторяю, почтеннійшей Михаиль Петровичь, выслать мнъ двъсти пятьдесять руб. сер. — Въ настоящей моей жизни, это почти единственная награда за мои усиленные труды. Славы я почти не чувствую и не испытываю, -- и ободренья ни отъ кого; а кром' того, когда у семьянина нътъ денегъ, такъ неспокоенъ и духъ его, а слъдовательно, и трудиться неудобно". Эти депсти пятьдесять рублей весьма замедлили высылку Комика въ Погодину, ибо Писемскій рішиль, до полученія означенной суммы, не высылать своего произведенія. Началась переписка, обоюдно непріятная. "Двумя моими письмами, просиль вась", —писаль Писемскій (17 мая 1851 г.)— "о высылк' мн слідующих, по условію нашему, двухсоть пятидесяти руб. сер., надіясь на которые, я до сихъ поръ остаюсь въ нужде. Въ последнемъ письм' вашемъ, вы объщали мн' ихъ выслать на той же недълъ. - Приходитъ срокъ высылки моего Комика, который у меня уже готовъ давно. Въ томъ же письмъ вашемъ, вы высказываете на меня нъсколько претензій вашихъ, на которыя впрочемъ я за лучшее считаю объясниться при личномъ свиданіи съ вами, и въ настоящемъ случав скажу только то, что всв предпринятыя мною условія сохраню свято и ненарушимо, а равнымъ образомъ прошу и Москвитянина, не манкировать... Всв условія хороши, если они исполняются обоюдно"...

Между тёмъ, Писемскому пришла счастливая мысль избрать въ посредники между нимъ и Погодинымъ, Аполлона Александровича Майкова, и объ этомъ онъ сообщилъ Погодину. "Рукопись мою", — писалъ онъ (25 мая 1851 г.), — "я переслалъ въ Москву къ 1 числу, которую можетъ доставитъ къ вамъ братъ жены моей, Аполлонъ Александровичъ Майковъ; но прежде полученія ея, вновь покорнѣйше прошу выслать мнѣ, по нашему условію, депсти пятьдесятъ руб. сер., и по полученіи, — слѣдующіе депсти пятьдесятъ. Деньги мнѣ очень нужны; въ ожиданіи будущихъ благъ, я теперь занимаю; у меня родился на дняхъ еще сынъ, наименованный Апол-

лономъ. Пожалуйста, почтеннъйшій Михаилъ Петровичъ, снабдите меня деньгами, а то у меня безъ денегъ пропадаеть совершенно вся литературная дъятельность. — Въ ожиданін присылки вами денегъ, я третью недълю ничего не дълаю".

Вслъдъ за симъ, Погодинъ получаетъ отъ А. А. Майкова следующее письмо: "Не имен чести знать васъ лично и получивъ поручение отъ своего родственнива А. О. Писемсваго, я счель бы за особенное удовольствіе для себя, пріобрісти лично ваше знакомство, но некоторыя обстоятельства лишають меня на нынёшній разъ этого удовольствія — и потому різшаюсь обратиться въ вамъ письменно. Дело въ томъ, что я сейчась получиль отъ Писемскаго рукопись, которую, вакъ вы видите, онъ высылаеть въ сроку (т. е. 1 іюня), по условію, завлюченному съ вами. Рукопись остается пова у меня; самъ же я вду въ деревню въ следующую субботу, 2 іюня, въ 8 час. vтра: -- слѣдовательно, только завтрашній день остается мет для получения вашего ответа и передачи вамъ рукописи, если только съ вашей стороны соблюдено условіе, предложенное вами Писемскому, т. е., высланы впередъ допсти пятьдесять руб. сер. Но такъ какъ письмо Писемсваго отправлено изъ Костромы 25 мая, а деньги еще не были получены, то я считаю въроятнымъ думать, что вышеозначенныя деньги еще не высланы вами Иисемскому. Въ такомъ случать, чтобы объясниться намъ короче и яснъе, я не могу придумать лучшаго способа, какъ просить васъ покорнвище, прислать во мнв (близъ Сухаревой башни, рядомъ съ церковью Спаса во Спаской, домъ г. Майковой) завтра довъреннаго человъка съ двумя стами пятью-десятью руб. сер., которые я беру на свою отвътственность, и получить отъ меня рукопись. Или, если вамъ не угодно будеть такъ поступить, то рукопись отправится со мною въ деревню, и я буду ждать пова Писемсвій увідомить меня, что деньги допсти пятьдесять руб. сер. нув получены, и тогда тотчасъ же вышлю вамъ рукопись. Но. можеть быть, для сокращенія переписки, вы вышлите деньги прямо во мив, по следующему адресу: Владимірской губернін,

въ г. Судогду, Его Благородію Василью Федоровичу Суетину, для доставленія въ С. Авсеново, Его Благородію Аполлону Александровичу Майкову. Во всякомъ случав, предоставляю на ваше полное усмотрвніе способы нашего взаимнаго соглашенія"...

Меры, принятыя Писемскимъ, увенчались успехомъ, и въ іюнь онь писаль Погодину: "Тысячу разъ извиняюсь, что я такъ долго не увъдомлялъ васъ о получени мною двухсото пятидесяти рублей сер., за навовые приношу вамъ чувствитльную мою благодарность; причина впрочемъ не отъ меня: у насъ въ Костром' ограбили почту и потому мы, какъ собаки рысваемъ по губерніи и ловимъ преступниковъ. Я только на дняхъ возвратился въ Кострому. Комика моего, я полагаю, вы уже получили". За твиъ, уже Писемскій спрашиваеть Погодина: "Прочитали ли вы моего Комика, понравился ли онъ вамъ и когда вы его напечатаете"? Въ другомъ письмѣ (17 августа 1851 г.), Иисемскій опять спрашиваеть Погодина: "Когда вы напечатаете Комика"? и вивств съ твиъ пишетъ: "Что подълываютъ нашъ Островскій и рецензенты ваши, т. е., Эдельсонъ, Филипповъ и прочіе. Скажите имъ, чтобы они хоть строчкой письма меня удостоили-я ужъ къ нимъ не пишу, потому что это безполезно" <sup>218</sup>)...

Наконецъ, въ поябрьской книгъ Москвитянина 1851 г. Комикъ былъ напечатанъ <sup>219</sup>).

"Романъ Писемсваго хорошъ"!—писала графиня Ростопчина Погодину,— "выше, по моему, всего, что онъ писалъ". Самъ же авторъ сообщалъ Погодину: "Комикъ мой произвелъ въ Петербургъ фуроръ, по врайней мъръ, такъ пишетъ мнъ Неврасовъ".

На обвиненіе Погодина въ поспѣшности, съ которою Писемскій писаль свои произведенія, послѣдній въ оправданіе свое говориль: "Если бы вы знали какъ трудно и какъ неудобно заниматься беллетристикой мелкому губернскому чиновнику, то вѣроятно не обвинили бы его въ нѣкоторой поспъщности. У васъ тамъ хорошо, все поддаетъ пару, но мнъ... мнъ другое дъло".

#### LI.

Въ октябръ 1851 года, Писемскій снова посьтиль Москву и быль принять въ Московскихъ гостинныхъ съ подобающею его таланту честью. Въ одну изъ середъ, Погодивъ намъревался повести Писемскаго къ А. И. Васильчиковой; но тотъ, побывавъ у Шевырева, писаль Погодину: "Послъ насъ и заъзжалъ къ Степану Петровичу, и онъ миъ сказывалъ, что у Васильчиковыхъ, по средамъ большіе вечера, на которыхъ бываетъ всякаго рода людъ. Если это такъ, то завтра миъ читать у нихъ будетъ неловко, а лучше какъ нибудь въ другой разъ. Вашего посъщенія, впрочемъ, буду ожидать. Пишу это письмо затъмъ, чтобы вы не сдълаль распоряженія касательно извъщенія о нашемъ визить; они, можетъ быть, поделикатничаютъ и изъявятъ согласіе, а читать будетъ неловко".

По полученіи этого письма, Погодинъ обратился въ посреству Петра Алексѣевича Васильчикова, и 30 октября 1851 года, получиль отъ него самый удовлетворительный отвѣтъ: "Я сообщилъ маменькѣ ваше любезное предложеніе, которое доставило ей истинное удовольствіе: она поручила мнѣ поблагодарить васъ отъ души за ваше участіе. Она очень рада, какъ случаю познакомиться съ г. Писемскимъ, такъ и возможности насладиться слушаньемъ его произведенія. Она совершенно предоставляетъ на ваше усмотрѣніе выборь дня для чтенія и надѣется, что этотъ случай доставитъ ей удовольствіе, увидать и васъ у себя".

Само собою разумѣется, Писемскій быль усерднымь посътителемь и Ростопчинскихь субботь.

Въ Москву Писемскій привезъ свою комедію *Ипохондрик*, которую ему "крѣпко" хотѣлось поставить на сцену, и въ отихъ видахъ онъ искалъ знакомства съ А. Н. Верстовскимъ.

Это удалось ему достигнуть чрезъ Погодина и Шевырева. "У Писемскаго большой комическій таланть",—писаль послівдній Погодину,— "надінось, что Верстовскій обрадуется такой комедіи для Московской сцены".

О состоявшемся свиданіи съ Верстовскимъ, Писемсвій (2 ноября 1851 г.) писалъ Погодину: "Сейчасъ я былъ у Верстовскаго, — первое слово его было: а ваша комедія? Потомъ онъ сдѣлалъ мнѣ нѣсколько весьма дѣльныхъ и весьма сценическихъ замѣчаній, изъ которыхъ самое важное объ концѣ. Онъ очень желаетъ, чтобы комедію скорѣе послать въ Петербургъ и совѣтуетъ лучше писанную, потому что это скорѣе, а потому пришлите мнѣ комедію; я ее сейчасъ заставлю переписывать, да нельзя ли мнѣ прислать двухъ или хоть одного писца, — мнѣ кочется переписывать ее въ три руки. Верстовскій хотѣлъ писать къ директору и почти не сомнѣвается въ цензурѣ".

Въ ноябръ 1851 года, Писемскій разстался съ Москвою. "Прощайте", — писаль онъ Погодину, — "дай Богь, поскоръе увидъться, чтобы уже не разставаться".

Жизнь въ Костром'в м'вшала литературнымъ занятіямъ Писемскаго и онъ мечталъ о переселеніи въ Москву. Еще до прівзда туда онъ просиль Погодина и Шевырева похлопотать объ его переводъ въ Москву на службу. "Какъ бы я желалъ", писаль онь, -- , въ вашу Бълокаменную: но служба, отнимающая у меня время и здоровье, связываеть по рукамъ и ногамъ". Возвратившись въ Кострому, Писемскій продолжаль просить Погодина о томъ же. "А. Н. Островскій", -сообщаеть онъ Погодину, -- , писалъ ко мнъ, что очищается мъсто инспектора 1-й Московской Гимназіи, и что С. П. Шевыревъ говорилъ о семъ обстоятельствъ Назимову. Я желаю и нуждаюсь перейти изъ Костромы, по многимъ причинамъ: во-1-хъ, мъняется у насъ губернаторъ, во-2-хъ, говорятъ, упраздняется мое мъсто и меня въ такомъ случав причислять въ департаменту безъ жалованья. Вхавши изъ Москвы, я провалился на Волгв или, лучше сказать, не я, а мой экипажъ; все подмокло, испортилось совершенно, рублей на сто пятьдесять сер. Похлопочите о переходъ моемъ". Въ другомъ письмъ Писемскаго изъ Костромы (21 декабря 1851 г.), читаемъ: "Богу одному извъстно. какъ я во все это время измучился и усталъ. Когда пишу это письмо, у меня умираетъ маленькій мой ребенокъ, но. не смотря на это, я сейчасъ ъду на слъдствіе по смертоубійству, по дълу, въ которомъ долженъ буду неутомимо дъйствовать, сколько по обязанности чиновника, но болъе того, какъ человъкъ. Просто не достаетъ силъ на всъ тъ разнообразныя обязанности, которыми я обставленъ! Облегчить и хоть сколько-нибудь ваша Москва мою участь: неужели она, прокармливающая 700,000 жителей, не дастъ бъдному литератору службы, которая бы дала ему кусокъ хлъба".

Въ то время, когда Инсемскій такъ сильно желаль переселенія въ Москву, Погодину пришла мысль издать собраніе его сочиненій. Изъ письма Погодина по этому предмету мы, между прочимъ, узнаемъ, что между ними вознивла непріятная переписка по финансовымъ недоразум'вніямъ. "Предыдущее письмо", -- говорить Погодинь, -- "написаль я вамь жестоконько, потому что ваше произвело на меня пренепріятное впечатленіе. Еще если бы вы мев написали: мев случилась неожиданная нужда, и я прошу вась, мимо условій, прислать мив etc. А то вы спрашиваете денегь безъ права, и поступаете со мною весьма неделикатно, за мое слишкомъ пріязненное отношение. Но сердце у меня отходчивое, и потому я готовъ прислать вамъ денегъ теперь впередъ. Только прошу прислать мев счеть всёхъ полученій вашихъ, деньгами, внигами, билетами. Изданіе долженъ я начать не медля и потому присылайте исправленій, какихъ хотите, къ Тюфяку, Браку. Ипохондрику. Хочу печатать въ формать Русских Авторов... Какое заглавіе дать: Сочиненія  $A. \, \theta. \, \Pi.$ , или повъсти и пізсы А. Ө П.? Я думаю, въ трехъ частяхъ: 1. Бракъ по страсти. — 2. Ипохондрикъ, Богатый женихъ. — 3. Комикъ, Гаральдъ, Лъшій или вомедійна. Москвитянию пошель лучше, но все еще только семьсоть; прибавление

идетъ ровнымъ шагомъ. Тавъ вотъ и добьюсь до тысячи, и тогда и буду повольные въ своихъ дъйствіяхъ. Ипохондри-комъ довольныхъ больше, чъмъ недовольныхъ. Надо уничтожить дурное впечатлъніе Жениха, и постарайтесь отдълывать вторую часть получше. Я не читалъ его, а по сторонамъ слышалъ. Пишу въ вамъ дурно, чтобъ отомстить за ваше дурное писанье. Повторю вамъ — имъйте терпънье; трудитесь добросовъстно и не пишите писемъ, подобныхъ послъднему. 1851 годъ былъ все-таки для васъ лучше 1850-го; ну, 1852-й — будетъ лучше перваго, и довольно <sup>220</sup>).

### LII.

Появленіе на страницахъ Москвитянина юмористичесвихъ статей Б. Н. Алмазова, подъ псевдонимомъ Эраста Благонравова, И. И. Панаевъ привътствовалъ тавими словами: "Молодан Редакція Москвитянина имъетъ своего фельетониста, въ лицъ г. Эраста Благонравова, напечатавшаго статейку, подъ тавимъ хитрымъ названіемъ: Сонъ и пр. Видно, что эта статейка есть плодъ долгихъ и добросовъстныхъ усилій автора создать что нибудь острое. Я прочелъ ее отъ начала до конца. Въ ней уноминается, между прочимъ, и обо мнъ... Г. Эрастъ Благонравовъ рискуетъ сдълаться моимъ фаворитомъ, если будетъ писать въ этомъ родъ" 221).

До появленія въ свёть этой статьи, Алмазовъ писаль Погодину: "Я чувствую въ себё непреодолимое желаніе ругаться и драться, со всёмъ что есть пришлаго, басурманскаго въ нашей Литературів и нашей жизни. Меня не запугають нивакія нападви моихъ будущихъ противниковъ. Мнё всегда слышится и разжигаетъ меня и развадориваетъ веливое энергическое изреченіе Ломоносова: я на борьбу съ врагами наукъ Россійскихъ жизнъ мою обрекаю. Воть кличъ, по воторому должно воспрянуть младшее поколёніе. Знаю, что ежели я объявлю войну лёвой сторонів и лёвому центру — на меня накинутся всё, и что даже люди, которыхъ я ду-

шевно люблю и которые мив отввиають твмъ же, отвернутся отъ меня... Вы видите, что я не боюсь никого. Но ежели статью мою исковеркаеть и разводянить цензура — и мой первый блинъ выйдеть комомъ, тогда прошу извинить: я ретируюсь съ поля битвы. Какъ мив будеть бороться съ ерамии наукт Россійских, когда мечь мой на первыхъ порахъ притупитъ цензура и первый ударъ его никого не обръжетъ" 222).

Навонеца, въ апръльской внижкъ Москвитянина появилось произведение Алмазова, подъ следующимъ заглавиемъ: Сонг по случаю одной комедіи. Драматическая фантазія, ся отвлеченными разсужденіями, патетическими мъстами, хорами, танцами, торжеством добродьтели, наказаніем порока, бенгальским огнем и великольпным спектаклем 223). Въ статъв этой, по словамъ ея автора, "нетъ ничего лишняго — ничего не сказано спросту — во всякой строкъ есть ппилька для Петербургской Литературы", и что авторъ "всемъ нашимъ западнымъ ученымъ и литераторамъ, бросалъ по перчаткъ", и ему бы "хотълось, чтобъ они ихъ подняли"..... Когда Сонз быль напечатань, Алмазовь обратился въ Погодину "съ покорнъйшею просьбою, совершенно прозаическою. "Пришлите", — писаль онь, — "сдълайте милость, миъ денегь за статью, для поощренія моего таланта. Я бы право не сталь васъ безповоить (я не сребролюбецъ!), но празднивъ на дворъ, будеть гулянье подъ Новинскимъ, надо перчатки и все этакое купить. А то въдь теперь, бъда: статьей моей я нажиль себъ тавихъ враговъ, что теперь, покажись-ка я на гулянье въ старой шляпв и безъ перчатокъ, — такъ тебя просмъють, что совсёмъ погибнешь во цвётё лётъ. Отецъ мнё денегъ не присылаеть, потому что очень старъ... И такъ, припадаю въ стопамъ вашимъ. Въ статъв моей полтора печатных миста мелкой печати. Вторую статью на дняхъ вамъ доставлю 224).

Вторая статья носила заглавіе: *Письмо Эраста Благо*нравова къ редактору Москвитянина, и она тоже была напечатана; а вслъдъ за нею было напечатано *Письмо* отъ неизопьстнаго из редактору Москвитянина, въ воторомъ читаемъ: "М. Г.! Узналъ я отъ Михаила Васильевича, что у васъ въ Москвитянинъ печатается статья, подъ названіемъ Сонз, по случаю одной вомедіи. Я прочель эту гнусную статью, и мит сейчасъ же пришло въ голову, что върно вст подумаютъ, что эту статью написалъ я. И дъйствительно, вст теперь думаютъ, что эту статью написалъ я. Но, ей-Богу, эту статью не я написалъ, а написалъ ее, должно быть, вто нибудь другой, который мит даже совствиъ и не родня. Сдтайте милость, возьмите на себя трудъ объявить встать что эту статью написалъ не я. Кто бы у васъ ни спросилъ о томъ, кто написалъ эту статью, — говорите что не я — такъ таки и сважите: это, молъ, не онъ, — это другой… " 225).

Между тімь, юмористика Алмазова обратила на себя неблаговолительное вниманіе цензуры. "Письмо Благонравова" писаль цензорь Ржевскій Погодину, — "я сейчась подписаль, хотя и удивлялся, почтеннійшій Михаиль Петровичь, что вы согласились пом'єстить его въ журналів. В'єдь туть уже просто брань! Ворь и пьяница повторяются безпрестанно. Пусть бы на Петербургскихъ журналахъ однихъ лежаль укоръ въ употребленіи такихъ выраженій. Алмазова нужно было бы поудержать " 226).

Но Алмазовъ не удерживался, и въ майской внигъ Москвитянина 1851 года напечаталъ продолженіе своего Сна 227). Тогда цензоръ Ржевскій писалъ редавтору Москвитянина уже ръшительно: "Будучи увъренъ, почтеннъйшій Михаилъ Петровичь, что вы сами столько же, сколько и я, желаете, чтобы статьи Москвитянина не подавали поводъ въ замѣчаніямъ и неудовольствіямъ, я буду покорнъйше просить васъ, прочесть со вниманіемъ новую статью г. Алмазова. Не смотря на данную имъ подписку, во второй статъв своей онъ позволилъ себъ нъкоторыя личности, которыя для меня были непонятны, но были очень ясны для людей болъе знакомыхъ съ здъщними литераторами и профессорами. Такъ, напримъръ, въ ней находились ясные намеки на профессора Грановскаго

и проч. Вамъ легче моего будетъ видътъ, есть ли въ новой его статъв что-нибудь, что можетъ относиться исключительно въ одному вавому-нибудь лицу. Послъ статъи о Paymib надо быть поосторожнъе; частыя жалобы на Mockeumnhuha могутъ повредить ему. Успъхъ первой статъи Алмазова, важется, немного всеружилъ ему голову; опасно, чтобы онъ не увлевся и не вздумалъ обозначать y или x яснъе, нежели свольво это позволительно  $^{\alpha}$  228).

Юмористическія произведенія Алмазова произвели переполохъ. Уже по поводу первой части Сиа, Погодинъ вынужденъ былъ печатно высказаться на счетъ значенія этого произведенія своего сотрудника. "На святой неділь довеслись до меня", —писаль Погодинь, — празные толки и даже неудовольствія по поводу статьи Сонз. По-невол'в вспомнишь слова Гоголя: напиши у насъ что-нибудь о такомъ-то колежсвомъ ассесоръ, и тотчасъ всъ колежские ассесоры, со всей Россіи, оскорбятся, отвликнутся и выразять свое неудовольствіе. А между темъ, эти же господа вричать о гласности! Прочитавъ Сонз въ рукописи, признаюсь, я увидель невоторыя свои черты, напримъръ: у меня бывало нъсколько разъ расположение занятий по часамъ, хоть и не исполнялось авкуратно. Я не думаю даже, чтобъ у кого-нибудь изъ занимающихся людей не бывало когда-нибудь подобныхъ табличекъ. Разскажу одинъ анекдотъ изъ своей студенческой или кандидатской жизни: однажды, въ 20-хъ годахъ, прихожу я посла объда къ В. П. Титову. Онъ лежить на диванъ п читаетъ книгу. Что вы читаете? спросиль я его. "Шеллинговъ трансцендентальный идеализмъ. "Послъ-объденное время у меня назначено". -- прибавиль онь, -- "на легвія занятія". Меня тавъ и обдало, хоть я и сврыль свое удивленіе,—н долго послъ, воротясь домой, не могъ я усповонться: воть ученой-то, думаль я, какова голова! Послъ объда, полегче, Шеллинговъ транспендентальный идеализмъ! — А у меня и поутру отъ него лобъ трещитъ! Еще черта: долго, очень долго, не находилъ я никакого удовольствія въ прогулкъ, кавъ г

или у: вниги и вниги, только вмёсто классиковъ Шлецеръ и Карамзинъ. Разсважу еще встати аневдотъ о странностяхъ нашей братьи, въ молодости, точно вавъ въ старости. Одно почтенное семейство, пресвитеріанскаго почти пуризма, просило меня, во время моего профессорства, объ учителъ Руссваго языка, для дочери, семнадцатильтней двицы, очень милой. Я, разумъется, выбралъ самаго надежнаго студента. Студентъ ходиль учить года полтора, и нивогда даже не поднималь глазъ на свою ученицу. Случилось однажды написать ей заданное письмо и представить въ влассъ для исправленія. Студенть начинаеть поправлять. "Да что вы это пишете". свазаль онъ съ досадою, — "я пошла, я гуляла, я читала? Надо написать: я пошель, я гуляль, я читаль. - Ахь, извините, восвликнуль онь, взглянувь на ученицу, которая не могла удержаться отъ смъха, и пробудила его вниманіе: извините, въдь вы женскаго рода"! Однимъ словомъ, по нъскольвимъ примърамъ, которые попались мив на глаза, при просматриваніи Сна, я завлючиль, что вся статья составлена изъ отдёльныхъ черть, принадлежащихъ разнымъ лицамъ и возведенныхъ въ такую степень гиперболы, которая никого уже осворбить не можеть; а между темъ, статья забавна, и я отдаль ее въ типографію, "ничтоже сумняся", твить болве, что въ ту же минуту прочель я следующій отзывь въ одномъ Французскомъ журнале о какой-то книгъ: "le livre après tout est fort curieux: c'est le livre d'un homme d'esprit, qui fait de la philosophie amusante contre le siècle, qui, à force de persifflage, arrive à la verité, mais aussi à force d'exageration, touche au ridicule". Ожидаю самаго Сна, и поступлю такимъ же образомъ Если слухи, дошедшіе до меня, справедливы, то они должны быть отмечены въ Московскихъ запискахъ, въ довазательство, какъ взыскательны и раздражительны всъ наши приходы, крайніе и средніе; а если слухи несправедливы, чего надівось, то мы посмівемся всів вмівстів".

### LIII.

Появленіе въ свъть второй части Сна оправдало слухи, долетавшіе до Погодина, и онъ принужденъ быль вторично высказаться печатно. "О статьяхъ Благонравова", нишетъ Погодинъ, - все еще ходятъ разные толки въ литературных в кружвахъ Московскихъ. Редавція объясния, напечатала первую статью: **эінэнкопо**д почему она ВЪ скажеть, пожалуй, нёсколько словь и о прочихь. торъ хотель, кажется, показать шутя, что всякое мижніе, всякое положеніе, всякое пристрастіе, всякое направленіе, бывъ доведено до врайности, становится смёшнымъ, варрикатурнымъ: въ этомъ смыслъ онъ влагаетъ въ уста любителя Славянскихъ древностей (гдв я нашелъ много своихъ мыслей и выраженій), любителя западныхъ литературъ, филолога и проч., речи, коихъ первая половина правду, а вторая состоить почти изъ нелъпостей. Точно такую же рычь говорить онъ и отъ себя, оканчивая утвержденіями, ни съ чемъ несообразными. Тавихъ утвержденій нивто на свой счеть принять не можеть, -- они выдуманы, -и сердиться, следовательно, за статью такого рода не только странно, но смѣшно. Статьи забавны — чего же более для Смъси? Статьи предостерегають отъ увлеченій, отъ крайностей, отъ утрировокъ, какъ говорится по-варварски, чего же болве для литературной морали" 229).

Какъ ни старался Погодинъ выгородить Благонравова, по самъ Благонравовъ былъ недоволенъ Погодинымъ. "Вы пишете, —писалъ онъ Погодину, — что среди ръчи можно промолеиться, но что написано перомъ, того не вырубинъ топоромъ. Да! это правда, но въ половину, отъ того, что среднръчи можно промолвиться, я и удерживаюсь отъ крупныхъ разговоровъ словесныхъ, чтобы не сказать лишняго; но то, что написано, то удобно вырубается топоромъ цензуры и редакціи. Вы желаете мнъ счастія въ семейной жизни. Я ни-

логда не сомиввался въ вашемъ расположении. Вы говорите, что желаете, чтобъ дети мои не были тавія, воторыя..... Я хорошенько не знаю, каковы будуть мои дети, но знаю тольво, что они будуть похожи на меня.... Я говорю о плотскихх дётяхъ, которыхъ я буду производить безъ помощи дензуры. Я върно не буду въ нихъ такъ несчастливъ, какъ въ моихъ духовныхъ дътяхъ (разумъю мои творенія), которыхъ не признаю законными, ибо ихъ помогаетъ мнъ дълать цензура, насадившая мив рога. Кавъ после такого позора мив не развестись съ музой, которая осквернила мое ложе. Не знаю, съ горя или отъ простуды я боленъ: мнъ душно здёсь: я въ лёсъ хочу! Въ деревню, въ деревню! Я чувствую, что я серьезно боленъ: желчь разлилась; вчера меня рвало желчью. Докторъ не велить никуда выходить! Вотъ до чего довело меня мое краткое пребывание въ здѣшней столипв"!

Не довольствуясь прозою, Алмазовъ напечаталъ въ Москвитянинъ стихотвореніе Эраста Благонравова. Въ угодность цензурѣ, Погодинъ напечаталъ въ искаженномъ видѣ одно изъ этихъ стихотвореній, подъ заглавіемъ Журналистика, въ которомъ авторъ задѣваетъ И. И. Панаева. Въ примѣръ искаженія, Т. И. Филипповъ приводитъ слѣдующій стихъ:

На пирахъ истощенную силу, Вдинем изсущенную грудь;

тогда какъ въ подлинникъ стояло:

Коньякомъ изсушенную грудь...

Это окончательно раздражило Алмазова и онъ написалъ Погодину ръзвое письмо: "Изъ бывшаго моего стихотворенія вывлючено четыре стиха, и такъ ловко, что не выходитъ смысла. Отъ того сія статья потеряла силу. Панаевъ будетъ торжествовать: ему будетъ очень легко глумиться надъ моимъ изуродованнымъ стихотвореніемъ. Впрочемъ, я передъ нимъ стихотворенія этого защищать не стану, оно не мое: оно принадлежитъ вамъ и г. цензору Ржевскому. По настоящему,

вы бы и должны были его защищать, но если поступите иначе, - и, я увъренъ, что въ одномъ изъ слъдующихъ нумеровь вы отречетесь оть всей моей статьи (вы уже это делывали съ прежними моими статьями, презрительно отзываясь о нихъ въ подстрочныхъ и неподстрочныхъ замъчаніяхъ). Но подобныя ваши выходеи меня нисколько не огорчають, потому что не стъсняють. Но огорчаеть меня то, что вы такъ энергически действуете противъ меня за одно съ цензурой. — Цензоръ пропускаеть, а вы не пропускаете. Дѣлайте. какъ знаете! Досадно то, что моя деятельность решительно должна превратиться. Я не могу работать въ вандалахъ, которыя вы съ цензоромъ на меня надъваете... Бросаю Литературу... съ первымъ путемъ вду въ деревню; у меня въ перспективв остается только семейная жизнь. Быль у цензора. На счеть пиджавовъ и фраковъ онъ вельлъ вамъ сказать, что это ваше дъло и предоставляетъ на вашу волю пропустить или нътъ. Онъ единственно потому отметиль враснымъ карандашемъ, что думаль, что вамъ не понравится, ибо вы ему разъ жаловались на Колошина. Но я его убъдилъ: растолковалъ, что нътъ ничего общаго у меня съ Колошинымъ: липа, а я направленіе".

Для усповоенія Алмазова, Погодинъ обратился въ посредничеству Т. И. Филиппова; но Тертій Ивановичъ вполнѣ раздѣляль негодованіе Алмазова и писаль Погодину: "Вы пишете: растолкуйте горячки, это такз должно было. Растолковать это Алмазову нивто изъ насъ не возьмется: мы всѣ, т.-е., я, Островскій и Эдельсонь, крайне недовольны вашимъ поступкомъ и оскорблены не меньше Алмазова. Горячкой нельзя назвать его досаду на ваше распоряженіе; понятно, что человѣвъ, который вступиль въ полемику съ такимъ жаромъ и безкорыстіемъ, и потому съ желаніемъ успѣха своему дѣлу, огорченъ рѣшительнымъ искаженіемъ одной изъ лучшихъ своихъ пародій. Журналистика его потеряла смыслъ, больніемъ вмѣсто коньякомъ — это выше силъ".

Въ то же время высшая цензура не одобрила стихотво-

ренія Алмазова и за перепечатку изв'єстной Колыбельной пъсни Непрасова. Начальнику Московской Пензуры министръ Народнаго Просвъщенія писаль (21-го ноября 1851 года): "Въ № 19 и 20 Москвитянина перепечатано изъ изданнаго, въ 1846 году, г. Неврасовымъ С.-Петербургскаго Сборника стихотвореніе, подъ заглавіемъ: Колыбельная писнь (подражаніе Лермонтову). Стихотвореніе это, по предосудительности своего содержанія, обратило тогда же на себя вниманіе правительства, и вслёдствіе того сдёлань быль, за пропускъ онаго въ Сборникъ, строгій выговоръ. Хотя о семъ обстоятельствъ и не было сообщено Мосвовскому Цензурному Комитету, но не менте того цензоръ Ржевскій не могъ не замътить крайней неприличности содержанія и выраженій упомянутаго стихотворенія, и потому при нынішнихъ, еще болье строгихъ требованіяхъ, цензоръ нивавъ не долженъ быль допустить онаго въ печати. По сему я прошу поворнъйше поставить это на видъ цензору Ржевскому и сдълать ему надлежащее внушение, чтобы онъ быль на будущее время въ исполненію своихъ обязанностей внимательнее".

Обиженный Ржевскій писаль Погодину: "Сегодня въ Комитеть получена бумага, заключающая выговорь меть за пропускъ пародіи Некрасова, и потому, почтеннъйшій Михаиль Петровичь, не излишне было бы намъ съ общаго согласія удвоить предосторожность".

Между твиъ, Шевыревъ былъ очень доволенъ стихотвореніями Алмазова и писалъ Погодину: Москвитянинъ отличается, — подражанія или пародіи очень хороши. Современникъ заръзанъ". Но слъдуетъ замътить, что не всъ сочувствующіе Москвитянину были въ восторгъ отъ юмористическихъ произведеній Алмазова. "На меня", —писалъ А. О. Писемскій Погодину, — "самымъ непріятнымъ образомъ подъйствовалъ вашъ Эрастъ Благонравовъ своимъ тупымъ остроуміемъ, своею претензією на что-то и наконецъ всъмъ своимъ тономъ... Такой серьезный журналъ, какъ Москвитянинъ, не долженъ позволять такъ дурачиться на своихъ страницахъ". Профессоръ И. Н. Березинъ, будучи недоволенъ рецензіей Москвитянина о своихъ Ярлыкахъ, писалъ: "Вчера полученъ здёсь 19-й № Москвитянина, въ которомъ помёщенъ весьма странный разборъ моихъ Ярлыковъ. Если онъ написанъ какимъ-нибудь извёстнымъ вамъ ученымъ, то непонятно, зачёмъ этотъ ученый скрылъ свое имя; если же онъ составленъ какимъ-нибудь Эрастомъ Благонравовымъ, въ чемъ я не сомнёваюсь, то зачёмъ къ незнанію прибавлены небылицы? Съ первыхъ же словъ критикъ показываетъ, что онъ не видалъ моихъ Ярлыковъ".

Весьма не сочувствовалъ юмористическимъ произведеніямъ Алмазова также и Л. В. Григоровичъ, который весьма рёзко выразиль свое мнвніе объ оныхъ въ письмв своемъ къ Погодину: "Зачемъ, скажите, появился этотъ задорный Французикъ Эрасть? Что нашли вы въ немъ хорошаго? Вы знаете. я въдь не принадлежу ни въ какимъ журнальнымъ приходамъ, - и въ этомъ случав могу говорить, какъ постороней. Не знаю, кто этоть Благонравовъ. Если онъ все тотъ же Алмазовъ, — душевно о немъ сожалью, т.-е., объ Алмазовь. Посов'туйте-ка ему прочесть хорошую внигу: homme de province à Paris—Бальзака; вы сдълаете доброе дъло; чтобы увидель, что значить пріучать себя съ осьмнадцати леть огрызаться и начинать литературное поприще съ задворовъ журнальной полемики. Къ тому же, право, статьи эти не соотвътствують строгому тону Москвитянина; онъ ръшительно отнимають у него достоинство. Это все равно что Кремлевскія стіны окленть неблагопристойными картинками".

Неудовольствіе Алмазова на Погодина продолжалось не долго. По врайней м'вр'в въ *Днеонико* посл'вдняго, подъ 1 ноября 1851 г., читаемъ: "Съ Алмазовымъ о журналъ, о партіяхъ и лицахъ. Отмявъ и понравилось (Посланіе) *Къ юношъ* \*).

<sup>\*)</sup> См. Жизнь и Труды М. II. Погодина. Спб. 1894. VIII, 263-282.

### LIV.

Въ 1851 году, въ Москвитянини не было напечатано ни одного художественнаго произведенія А. Н. Осгровскаго. Въ это время онъ писалъ свою знаменитую комедію Бюдная Невъста, о которой говорилъ Погодину: "Я хотълъ показать только всё отношенія, вытекающія изъ характеровъ двухъ лицъ, изображенныхъ мною; а такъ какъ въ моемъ намёреніи не было писать комедію, то я и представилъ ихъ голо, почти безъ обстановки (отъ чего и назвалъ этюдомъ). Если принять въ соображеніе существующую критику, то я поступилъ неосторожно: какъ вещь очень тонкую, имъ не понять ее, и они возьмуть ее со стороны формы, принимая въ основаніе тё шаткія и условныя положенія, которыя выработались при нынёшнемъ литературномъ развратё во Французской и Петербургской Литературё. Не говорю уже о литературныхъ журналахъ".

Творческая работа мѣшала Островскому заниматься въ Москвитянино такими предметами, которые не соотвѣтствовали его призванію. "Писать мнѣ,—сознается онъ Погодину, какія либо другія вещи для Москвитянина, кромѣ художественныхъ, очень тяжело, вслѣдствіе разныхъ сплетней, которыя мы пригрѣли при журналѣ и которыя по-маленьку отодвигають насъ отъ васъ".

Не смотря на это, Островскій до времени не прерываль своихъ сношеній съ Погодинымъ и на требованіе послідняго, чтобы онъ нечаталь свои произведенія только въ Москвитянинь, отвічаль: "Піесь об'вщанныхъ вы напечатали много: Плавтова комедія готова и печатайте ее хоть сейчась; Бюдная Невоста была готова еще літомъ; Сцены изъ Русской жизни я ужъ началь; только Александра Македонскаго вамъ придется подождать. Вы знаете въ какое положеніе я быль поставлень въ началі нынішняго літа критиками, и потому мні хочется выступить съ чімъ-нибудь важнымъ,

совершенно додѣланнымъ. Мелкія вещи я боюсь пускать. Бъдную Невъсту я вамъ доставлю скоро и двѣ или три сцены изъ Русскаго быта. А впрочемъ, все-таки надобно поговорить лично, потому что, какъ я вижу, дѣла начинають запутываться".

Хотя вомедія Островскаго Бидная Невиста и была овончена, но онъ боялся выпускать ее въ свътъ. "Комедія моя позамъшвалась",—писалъ онъ Погодину,— "потому что я слышаль вомедію Писемскаго и нашель нужнымъ свою подкрасить нъсколько, чтобы не краснъть за нее. Меня мучаеть переписка ее, я ужасно боюсь глаза потерять. Я на дняхъ привезу ее къ вамъ почитать, и потолкуемъ объ ней" 200). Отрывокъ изъ Бидной Невисты, Островскій, впрочемъ, ръщился напечатать въ Раути Сушкова 231). Напечатанный отрывокъ, по замъчанію М. А. Дмитріева, "отличается живостію и комизмомъ языка: качества, и всегда придающія большое достоинство всякой комедіи" 232).

Наконецъ, въ декабръ того же 1851 года, на Ростопчинской субботь Островскій рышился прочесть свою Бидную Невъсту и произвель ею на слушателей, въ томъ числе и на Шевырева, сильное впечатленіе. Шевыревъ поделился своими впечатленіями съ Погодинымъ: "Я къ тебе самъ мотълъ писать о томъ пріятномъ впечатлініи, которое произнела на меня новая комедія Островскаго. Я радъ за него н его дарованіе; это произведеніе разсветь всв нельпые слухи. поторые были на его счеть. Мив кажется, многіе характеры жувсь схвачены глубже изъ жизни--и пріятно видеть то, что авторъ идетъ впередъ, и въ пониманіи жизни, и искусства. Это не то, что раки западные: прогрессъ на языкъ, а попятные шаги на двлв". Точно также и графиня Ростопчина писала: *Бидная Невиста*— картинка и этюдъ самаго нъжно-отчетистаго Фламандскаго рода; она произвела на меня такое же впечатленіе, какъ некогда прелестная повесть Сенть-Бева-Критень, въ Revue des Deux Mondes. Характеры просты, обыкновенны даже, но представлены и выдержаны мастерсыт.

опъсушки мила и трогательна до врайности, но, можеть быть, не вдругь и не всё поймуть это произведеніе, которое, впрочемь, займеть свое мёсто.—У Островскаго комизмъ граничить всегда съ драматическимъ элементомъ, а смёхъ переходить въ слезы: хоть тяжело,—но не оставляеть озлобленья"...

Когда слухъ объ успѣхѣ Островскаго достигъ Костромы, то Писемскій, въ самый день Рождества 1851 года, писалъ Погодину: "Сейчасъ получилъ письмо отъ Островскаго... Радуюсь его успѣху и заочно восклицаю: Ура!!! Выдирай паши "!!! 233).

Въ то время, когда Островскій переходиль отъ силы въ силу, въ газеть Касказъ было поміщенно письмо графа В. А. Сологуба о новомъ театрів въ Тифлист. Письмо это обратило вниманіе Погодина, и онъ по этому поводу написаль слідующее: "Мы обрадовались исвренно, встрітивь имя графа Сологуба въ такой дали: намъ грустно было видіть, какъ этотъ таланть, живой, игривый, разнообразный, острый, пріятный, погибаль въ атмосферів видимо для него душной и тягостной; по всімъ его посліднимъ произведеніямъ, или лучше сказать, очеркамъ, ясно было, что тамъ ему не місто, что тамъ онъ могъ только понижаться, а не возвышаться,—и воть за Кавказскія горы біжить онъ, дикій и суровый!... Желаемъ ему отъ души всякаго успівха, освіжиться, обновиться, помолодіть, узнать свое назначеніе и сділать то, что онъ можеть и долженъ сділать".

Изъ письма Погодина мы узнаемъ о произведении другого таланта—князя Г. Г. Гагарина, который, судя по описанію, сотвориль что-то необывновенное, самобытное, изящное: такой театръ, какого нътъ нигдъ.

А играть на театръ нечего! Театръ, 12 апръля, говоритъ газета, "былъ открытъ маскарадомъ, а не драматическимъ представленіемъ, потому что до сего времени нътъ еще въ виду представленій, которыя могли бы согласоваться съ великольпіемъ театра и съ его нравственною цълью".

Надъ этими строками нельзя не задуматься. Эти строки

можно приложить ко многимъ нашимъ явленіямъ, безпрестанно доказывающимъ, что мы забыли нашу старую пословицу о коровъ и подойникъ.

"Что же мы, Русскіе писатели", - говорить графъ Сологубь, -"старшіе братья по просв'ященію, литературные оцекуны врая, лепечущаго первое свое сознательное слово, что дадимъ мы ему въ образецъ, какую высокую цёль укажемъ мы его молодому порыву, какое поученіе, какую отраду почерпнеть онъ въ заботливости объ немъ Русской музы? Неужели, открывъ ему театръ, указавъ ему на новое поле для умственной дъятельности, на новое неизв'естное ему наслаждение, мы научимъ его только способу горько и умно смъяться надъ собою, познавомивъ его съ Ревизороме и Горе от ума, и затемъ, сознаемся откровенно, что больше у насъ почти ничего нътъ, кром'й разв'й перед'йловъ съ Французскаго, да бенефисныхъ ловушевъ? У кого достанетъ духа разочаровывать грубою существенностью младенца, у теплой еще волыбели? Неужели Русская письменность отзовется незнаніемъ, нев'вд'вніемъ, безсиліемъ, вогда всв усердно работають здвсь для блага края "?... Прочитавъ эти строки, невольно вспоминаю еще басню Крылова о дикихъ и домашнихъ козахъ. Не могутъ ли предложить намъ этотъ вопросъ и свои соотечественники? Чъмъ они угощаются? Что играють у насъ въ Москвъ и Петербургь? Жалобы на бъдность нашей драматической литературы, по моему мивнію, совершенно безвременны: не пришло еще время для нея! Кого прикажете выводить ей на сцену? Атридовъ? Они надовли Французамъ, а Ивановъ Васильевичей и Борисовъ Годуновыхъ мудрено. Сочинять и выдумывать Немцевъ, Французовъ, Англичанъ? -- Живыхъ много, да сродниться сь чужими національностями, какт требуется теперь искусствомъ, возможно только геніямъ, которые еще не дали ни одного образца нигдъ. Слъдовательно, нечего и говорить о предметахъ изъ Нѣмецкой, Французской и Англійской исторіи. Остаются такъ-называемыя мѣщанскія трагедін, — но и въ нихъ безпрестанно встрътится писатель съ тавими затрудневіями, которыхъ преодольть нізть силы. Не легче и вомелія. Предметъ вомедіи — порови, недостатви, слабости людскіе. Чьи же порови можеть выставить Русскій комивъ? Дворянства, купечества, чиновничества, военнаго сословія, высшаго сословія? Ничьи нельзя: всв разсердятся и возопіють, — и по причинамъ весьма основательнымъ и убъдительнымъ! Бъдный комикъ не найдеть себъ нигдъ мъста и наживетъ только враговъ. Следовательно, собственнаго театра въ высшемъ смыслъ быть у насъ еще не можетъ; мы не созръли еще для него; нътъ еще настоящей потребности для него; нът; яснаго взгляда на искусство, а крича о театръ. выражая свое желаніе, лжесвидетельствуя о своей любви, мы все еще только подражатели, поемъ съ голоса и перенимаемы только наружное. Въ нашемъ климате можетъ расти капуста, морковь, рівпа, а для винограда, для апельсиновъ, для померанцевъ нужны оранжереи, которыхъ мы не строимъ, ибо нельзя же назвать оранжереями драматическими нъкоторыя наши учрежденія, то-есть, журналы литературные и театральные. Какія же нужны оранжерен? Ну, я назову вамъ, тщательное общее изученіе исторіи, быта, и... вончу общими мъстами. А графъ Сологубъ хлопочетъ о томъ, что играть для Грузинъ? Играйте Французскіе водевили и Французскія драмы, которыми любуемся и мы... да присоедините къ нимъ балеты съ фейерверкомъ, конскими ристаніями и всяческими танцами, а театръ князя Гагарина разошлите по всъмъ иллюстраціямъ, съ Тиммовой включительно " 234).

# LV.

Продолжалъ бъдствовать и продолжалъ трудиться на *Москвитянин* и А. А. Григорьевъ.

Въ апрълъ 1851 года, онъ написалъ Погодину письмо, имъющее автобіографическое значеніе, въ которомъ, между прочимъ, читаемъ: "Часто хотълось бы и то и другое сдъ-

лать, и о томъ и о другомъ написать, — да придешь домой совсёмъ разбитый, такъ что никуда уже не годишься. Конечно, на это можно возразить, что надобно потерпёть, оттерпёться. Да, это такъ! когда оттерпишься, не будешь уже ровно ни къ чему годенъ, упадешь и тёломъ и душею, состаришься прежде времени подъ гнетомъ поденной работы еще болбе подъ гнетомъ тяжелой скорби о томъ, что безпутной молодостью, съ одной стороны, и тяжкою поденщиюм въ зрёломъ возраств, погубилъ много силъ въ самомъ себъ. Безотрадное, безвыходное положеніе — когда трудишься какъ возовая лошадь, не видя ни пользы въ своемъ трудъ, ни даже такого матеріальнаго вознагражденія, которое было бы съ нимъ уравновёшено. И по-неволё приходять подъ часъ въ голову тё-же самыя праздныя мысли, какія приходили герою Мюднаго всадника:

Въдь есть же праздные вънивцы, Ума недальняго—счастанвцы, Которыхъ жизнь куда легка...

Ну, хорошо: добьюсь я въ соровъ или даже тридцать иять лёть такого положенія, когда буду работать меньше, в получать больше, по тому извъстному на Руси правилу, что чемъ место выше, темъ труда и ответственности меньше; да опять повторяю, куда я буду годиться, когда ужъ и тенерь страдаю одышкой и припадками самой черной мипохондріи, въ одну изъ минутъ воторой и пишу я въ вамъ эти малозанимательныя строки. Между темъ, выдвинуться пораньше на болъе ровный путь хоть и трудно, но не невозможно. Связей у меня--- нътъ вовсе. Съ одними, я просто не сошелся, съ другими-разошелся; было время вогда и Грановскій и другіе им'вющіе в'всь и вліяніе люди любили меня, ждали отъ меня чего-то. Въ томъ, что теперь у меня нътъ связей, виноваты на половину дурныя стороны моего харавтера и темныя пятна моей жизни, а на половину-хорошія, т.-е., моя ръшительная неспособность принадлежать въ приходу и влятвенно отречься отъ собственной личности. Им-

тался и я унять себя въ этомъ отношеніи, да видно ужъ нельзя; рано или поздно -- бълое покажется мнъ бълымъ, а не синимъ и не враснымъ, кавимъ ему быть привазано... Съ правою стороною не сходился и никогда и кажется нечего объяснять почему (Подъ правою я разумью l'extreme droite). Между твиъ, особенной неуживчивостью или нетерпимостью я не отличаюсь и весьма способенъ на различныя уступки и примиренія. Всю эту р'вчь я веду къ тому, чтобы выразить по-серьезнъе и по-обстоятельнъе то, о чемъ намекалъ я вамъ какъ то разъ. Такъ или иначе, пособите мив выбиться впередъ, на болъе обезпеченную и спокойную позицію-на какое-нибудь мъсто, которое бы давало мнъ возможность отдаваться тому труду, къ какому я особенно способенъ, труду кабинетному, литературному. У васъ есть связи, есть люди, которые въ состояніи вытащить за уши — не вдругъ и не сейчасъ, конечно, но и не въ пять же лътъ или-храни Боже-въ десять, въ теченіе которыхъ обратишься въ старую тряпку, наживешь; пожалуй, ракъ въ желудев при отсутствін опредёленнаго часа для сна и пищи да при вічныхъ тягостныхъ заботахъ. Вотъ все, что я хотвлъ сказать вамъ-единственному сволько-нибудь сильному человъку, съ которымъ я не разошелся. Разумъется, что я не говорю способствуйте воть сейчась тому-то и тому-то-нъть! я повторяю только усердную просьбу действовать постепенно, но не до той убійственной постепенности, вакая прежде лишитъ человъва всявой энергіи, а потомъ пришлеть кавъ бълкъ возъ оржховъ".

Въ другомъ письмѣ Григорьева (26 ноября 1851 года) читаемъ: "Разнаго рода бѣды сыплются на меня, съ нѣвотораго времени, такъ, что я рѣшительно теряю всякое териѣніе и прихожу въ отчаяніе. Приходится опять васъ тревожить и тревожить не по пустякамъ. Ради Бога, спасайте меня въ настоящую минуту отъ бѣды неминучей. Дѣло вотъ какого рода. По заемному письму, данному мною Зенфтлебену въ сто рублей серебромъ, еще въ 1849 году,

т.-е., когда у меня не было никакихъ средствъ, а между тъмъ, нужно было приврывать свое гръшное тъло, -- я платиль только проценты. Теперь хоть повъситься, а надобно къ четвергу — это крайній изъ крайнихъ сроковъ, — отдать сумму до-полна: иначе грозился отправиться въ попечителю, что, какъ вы сами понять можете, хуже всякаго полицейскаго взысканія. Войдите въ мое положеніе-и прежде упрековь мнъ за безпутное житіе не по средствамъ, возьмите въ разсчеть, что только два года какихъ-нибудь я получаю скольконибудь сносный окладъ, что за два года назадъ шестимъсячная бользнь жены чего-нибудь мив стоила, что у меня однимъ словомъ, множество задово отвратительныхъ, отравляющихъ мою жизнь. Сообразите все это и выручайте меня, какъ выручали вы не разъ гораздо боле неблагонадежныхъ артистовъ. Мысль о томъ, что бы вы могли сомнъваться во мив, въ голову мив не приходитъ. Теперь вы, я полагаю, достаточно меня знаете, чтобы върить миж. Очень можеть статься, что у вась нъть денегь — чему я върю вполнъ. Но случай такой крайній, что я умоляю васъ достать во чтобы то ни стало.... и въ четвергъ, ради Бога".

При такомъ матеріальномъ необезпеченіи трудился Григорьевъ въ *Москвитянинъ*. "Берите меня", —писалъ онъ Погодину, — "такимъ, какимъ я есть — и не ждите ничего, кромъ возовой лошади. Но она все-таки нужна журналу, если журналъ будетъ существовать... Въ настоящую минуту, впрочемъ, и больше кляча, чъмъ лошадь, да вдобавокъ еще разбитан ногами. Не киньте же меня хоть вы, —пригожусь еще".

# LVI.

Къ числу нововведеній, сдѣланныхъ членами молодой Редавціи Москвитянина, принадлежитъ ежемѣсячное Обозръміє Русскихъ журналовъ, которое вели: Григорьевъ, Островскій в Эдельсонъ. Но не всѣ одобряли это нововведеніе. "А знаете ли что", — писалъ Погодину внязь П. А. Вяземскій, — "что Сен-

ковскій правъ. Напрасно удёляете вы въ своемъ журналё опредёленное мёсто разбору журналовъ. При случаё, можно свазать слова два о духё или бездушіи того или другого журнала, но постоянно выносить соръ изъ чужой избы — не слёдуетъ. Вообще, критика должна быть не личная, не частная, а общая, обще-характеристическаго направленія той или другой литературной артели, или того и другого писателя. Стрёляйте, но не по ярлыку на собственное имя. Пуля виноватаго сыщетъ. Простите меня, что и я пускаюсь въ незваную критику. Примите ее въ свидётельство моего усердія и доброжелательства Москвитянину".

Сотруднивъ Москвитянина Б. И. Ордынсвій прямо писаль Погодину; "Я не слышаль еще ни оть одного человька добраго слова обь Обзорах, напечатанныхь въ вашемъ журналь, не потому чтобы Отечественныя Записки и Современний не имъли недостатковъ, но потому, что отзывы Москвитянина объ этихъ журналахъ вышли изъ кружка, связаннаго кумовствомъ и изъ кумовства же, нападающаго на то, на другое, хвалящаго то, другое... Извините меня за откровенность. Будьте увърены, что всъ мои замъчанія проистекли изъ чистаго, искренняго желанія пользы Москвитянину, улучшенію котораго всъ Москвичи, сколько мнъ избавился отъ кумовства, которымъ, къ несчастію, такъ страдаетъ учено-литературное общество Москвы, болье можеть быть, всякаго другою Московскаго общества " 235).

Съ своей стороны, И. И. Панаевъ вдво замътилъ: "Молодая Редавція Москвитянина преимущественно занимается библіографическимъ отдівломъ и подъ небольшими своими рецензіями подписываетъ разныя буквы: Г. О. Е. Эти господа Г. О. Е. съ важностію толкуютъ, какъ будто въ самомъ дівлів о чемъ-то совершенно новомъ и неизвістномъ" 236).

Прівздъ въ Москву Петербургской актрисы Веры Васильевны Самойловой вдохновилъ А. А. Григорьева, и онъ въ Москвитянинь 1851 г. напечаталъ цълый рядъ статей подъ заглавіемъ: Лътопись Московскаго Театра <sup>237</sup>).

Предвидя цензурныя затрудненія, Григорьевъ писаль Погодину: "Извините меня, многоуважаемый Михайло Петровичь, что я рѣшаюсь насъ безповоить просьбою моею во мнѣ относящейся, впрочемъ не денежной. Но прежде всего надобно сказать нѣсколько словъ о дѣлѣ. Посылаемые листви Театральной Лютописи хорошо бы отправить завтра же въ Верстовскому, для посылки директору. Жаль будеть, если статья разобьется больше чѣмъ на два отдѣла.

Познакомившись съ статьею Григорьева, директоръ Московсвихъ театровъ, Александръ Михаиловичъ Гедеоновъ, писалъ Погодину: "Отдавая всегда должную справедливость достоинствамъ и благонам вренности издаваемаго подъ редавцією вашем журнала Москвитянина, и полагая что пом'вщение въ ономъ статей о театръ не будеть превышать правъ предоставленных для сего журнала утвержденною отъ правительства программою, и чтобы сдёлать вамъ угодное, я съ удовольствіемъ приняль бы на себя содействіе въ пропуску для напечатанія присланной при письм'в вашемъ статьи Лютопись Московскаю Театра, если бы статья сія въ отношеніи въ м'естнымъ артистамъ Московскаго театра была написана въ болве умвренномъ духѣ. Отдавая, съ своей стороны, полную справедливость таланту автрисы Самойловой, находящейся нынъ временно въ Москвъ, я со всъмъ тъмъ не считаю умъстнымъ допускать, чтобы временные прівзды въ Москву артистовъ-гостей служили поводомъ въ осворбленію хозяевъ, слишкомъ рёзвими приговорами при сравненіяхъ таланта однихъ предъ другими. вавими наполнена присланная во мяв статья. И потому, при всемъ желаніи моемъ быть вамъ полезнымъ, я, въ сожальнію, не могу съ своей стороны допустить статью къ печати".

Но статьями Григорьева о Самойловой, по-видимому, быль недоволенъ и Островскій. Григорьевъ съ горечью писалъ Погодину: "Разъясните миъ, Бога ради, кто издаетъ Москои-мянинз—вы или компанія?—и право поправдять статью при-

надлежить ли только вамь или всёмь и каждому? А. Н. Островскій хвалился вчера, что поправиль нёсколько выраженій вы моей статьё о Самойловой... Вы знаете, какъ безусловно принимаю я ваши поправки и даже благодарень вамь за это, но позвольте и мнё, хоть я и не геній, имёть сколько-нибудь человоческаго самолюбія. Измёненіе малёйшей іоты въ моей статьё вёмь-либо другимь, кромё вась, редактора журнала и при томь редактора, съ которымь я почти согласень въ основныхъ положеніяхъ, можеть бёсить даже и меня, человёка, какъ вамь не безизвёстно, весьма кроткаго. Не худо бы вспомнить исправляющимь, что я чему-нибудь учился... Потому я прошу вась показать если нужно господамь эту записку"...

Увлеченный автрисою Самойловой, А. А. Григорьевъ озаботился и о томъ, чтобы былъ снятъ портретъ автрисы и приложенъ въ Москоитянину. Въ этомъ дѣлѣ принималъ также участіе и Н. В. Бергъ.— "Недавно", — писалъ онъ Погодину, — "я послалъ въ нашему милому цензору портретъ Самойловой отъ вашего имени, и считаю необходимымъ васъ о томъ извѣстить. Можетъ быть, онъ будетъ вамъ о томъ говорить. Я это сдѣлалъ потому, что жена его желала имѣтъ портретъ Самойловой, а приложенный при Москвитянинъ, ее не удовлетворяетъ. Я и поспѣшилъ ее позабавить. Вообще надо ее расположить въ нашу пользу, о чемъ я хлопочу давно и дѣйствую всѣми средствами. Она женщина очень бойкая и въ домѣ много значитъ" <sup>238</sup>).

Намъ уже извъстно, что знаменитый актеръ Провъ Микайловичъ Садовскій былъ связанъ узами дружбы съ членами молодой Редакціи *Москвитянина*, и они принимали живое участіе во всъхъ его успъхахъ. 26 сентября 1851 года, Московская публика, собравшаяся на его бенефисъ, видъла его въ роли короля Лира.

Но Садовскій, въ этой роли не имѣлъ успѣха. Т. И. Филипповъ, принимая живъйшее участіе въ успѣхѣ знаменитаго артиста, писалъ по поводу упомянутаго бенефиса его, между прочимъ, слъдующее: "Бенефисъ не имълъ

vсивха. Большинство публики осталось рышительно недовольнымъ, рукоплесканія были редки и несмелы; вызывали мало. Изъ сужденій, воторыя случилось намъ слышать въ обществъ, нъкоторыя даже поражають своею строгостью. Что объ этомъ подумать? Въ самомъ ли деле Садовскій играль такъ неудовлетворительно, или въ приговоръ больнинства такъ много несправедливости? По крайнему нашему убъжденію, мы становимся на сторону артиста и позволнемъ себъ, можетъ быть, не совсъмъ скромную мысль, что нгра Садовскаго, хотя и не вполнъ удовлетворительная, всетави удовлетворительные общественной вритиви, и, главное, заслуживаеть несравненно больше участія, нежели осужденія. Къ этой мысли насъ привело соображение всехъ неблагопріятныхъ обстоятельствъ, при которыхъ игралъ Садовскій, а еще болье ть истинно дорогія, столь рыдвія на нашей сцень черты его игры, которыя большинство, удовлетворенное своимъ педовольствомъ, оставило безъ вниманія".

Свою апологію Тертій Ивановичь Филипповъ завлючаеть тавими словами: "Мы зовемъ вниманіе друзей Исвусства въ темъ чертамъ игры Садовскаго, которыя такъ ръдко встречаются. Мы говоримъ про совершенное отсутствіе ложныхъ эффек-Ни одного раза, даже въ самыхъ затруднительныхъ минутахъ, вогда сомнительное молчаніе публиви обдавало, можетъ быть, холодомъ артиста, онъ не опозорилъ своей роли ни однимъ трагическимъ фарсомъ, и предпочелъ честный неуспъхъ ложью купленному успъху. И въ этомъ онъ выразиль крайнее уважение къ искусству, публикъ и своему званію. Кром'в того, мы видели стремленіе изобразить данный авторомъ харавтеръ; нъвоторыя черты Лира были дъйствительно опущены или слабо выражены Садовскимъ. но намъ лично важется, что онъ попалъ на настоящую дорогу, что это направление есть единственно истинное, что играть Лира нельзя иначе, какъ по этой методъ. По нашему мнвнію, при дальнвишемъ проникновеніи своей ролью Садовскій выразить намъ ее съ полной отчетливостью. Выраженная нами надежда, по нашему мивнію, оправдалась значительно уже при второмъ представленіи. Нікоторыя мівста драмы, слабо съигранныя въ первое представленіе, вышли поразительно хороши во второмъ, какъ, напр., судъ надъдочерьми, смерть Лира" 239).

Григорьевъ, будучи недоволенъ поправками, сдёланными въ его театральной летописи Островскимъ, писалъ Погодину: "Мало ли въ чемъ они могутъ быть несогласны со мною? Я вотъ тоже несогласенъ съ статьею Филиппова, но я не присвоилъ себъ права поправить въ ней ни одного слова".

# LVII.

Свазавъ о дъятельности первостепенныхъ сотрудниковъ Москвитини въ 1851 году, помянемъ и о второстепенныхъ.

Въ то время, Л. А. Мей, однимъ своимъ произведениемъ вовлевъ Москвитянина въ цензурное затруднение. Дело дошло даже до Духовной Цензуры. "Изъ прилагаемаго письма протојерея Ө. А. Голубинскаго", —писалъ Погодину А. А. Григорьевъ, -- "вы усмотрите сами печальную необходимость замедлить выходъ 13-го нумера и замёнить стихотворенія Мея другими. Подвергнуть нумеръ, можетъ быть, заарестованію, а ценвора, да еще вдобавовъ такого, каковъ Ржевскій, непремінному строгому выговору, -- или двумя днями запоздать -- туть выбора конечно быть не могло и я ръшился замъстить стихи Мея стихотвореніемъ Фета"... Въ письмъ же протоіерея Ө. А. Голубинскаго (29 іюня 1851 года) въ Погодину, мы читаемъ: "Простите меня, что я не могъ взять на себя одобреніе стиховъ, вами присланныхъ, потому что уже подалъ просьбу объ увольненіи меня отъ должности цензорской. Другіе ценворы не решились одобрить сихъ стиховъ, частію вследствіе новаго синодскаго указа, которымъ, сообразно съ высочайшею волею, предписывается немедленно посылать въ Сунодъ мивніе о содержаніи и о сомнительных в містах вурнальныхъ статей. а потомъ и самыя сіи статьи, вавъ своро оныя получены будуть отпечатанныя, частію же и по своему сужденію. Они соглашаются, что картины, представляемыя адсвимъ фовуснивомъ, изображены свѣжими и живыми врасками, но совсемъ не въ тоне повествования Евангельского. Suus est cuique poëmati sonus, говорить Цицеронъ. Иного читателя могуть прельстить роскошныя изображенія прелестей языческихъ — гетеры-наяды, плясуньи-дріады, баядерь и лаисъ. Правда, чемъ чортъ не тешится? Но не все же его потёхи обнажать предъ читателями православными, темъ паче, что въ Евангеліи сказано объ этомъ весьма кратко: вся царствія міра и славу шхз. Искуситель хитерь: онь н простому Іудеянину не сталь бы представлять, какъ нечто обольстительное, изваннія идоловъ.. Но въ Евангеліи есть увазаніе, что онъ подозр'яваль, не Сынь ли Божій предъ нимъ (аще Сынг еси Божій). При такомъ подозрвніи и самъ обезумъвшій сатана не пустился бы на затьи Капрейскія. Слава царствъ міра не то, что обаннія скульптуры Гречесвой. — А тутъ еще что за слава — въ снъту Съвера? У Шотландцевъ есть басненное преданіе, будто искуситель, повазывая Сыну Божію всё царства вселенной, закрыль пальцемъ Ферерскіе острова: такъ мало привлекательности находять икихъ горахъ и дебряхъ северныхъ самые жители странъ съверныхъ. — Слово: мимо!... не выражаетъ величія в премудрости Спасителя. Въ немъ слышится что-то площалное, похожее на равнодушное выраженіе: проваливай! Митрополить Московскій о подобныхь изображеніяхь такъ отзывается: туть нъть священнаго приличія. Нельзя же, ставши на влирось, запъть: На что ты сердце страстно природой мить дано? Suus est cuique poëmati sonus. По симъ соображеніямъ, я и не ръшился заводить дъло въ цензуръ и представить на разсмотрвніе Сунода панораму искусителя. Если бы не цензура здёшняя, то наверно цензура синодская запретила бы эту статью. Недавно быль изъ Сунода указъ, чтобы въ повъствованіяхъ о вещахъ духовныхъ не позволять

неприличныхъ или шуточныхъ выраженій (это по поводу вниги: *Письма Святогорца*). Въ стихахъ: отойди С(с)атана! нътъ шутовскаго, но есть языческое. И такъ, безопаснъе имъ остаться въ рукописи".

А. Ө. Писемскій совътоваль Погодину привлечь къ Москвитянину Николая Федоровича Щербину. "Къ Редакціи", — писаль Писемскій, — "приспособляйте Щербину. Онъ очень для нея хорошь". За содъйствіемъ въ этомъ Погодинъ обратился къ графинъ Ростопчиной, которая отвъчала: "Съ удовольствіемъ написала бы къ Щербинъ, да не знаю гдъ его найти и т. п.; да въдь онъ продалъ все свое наличное въ Петербургъ; въроятно, у него теперь ничего нътъ новаго" 240).

"По настроенію ума своего", —свидітельствуеть Т. И. Филиповь, — Н. Ө. Щербина не только не сходился съ прочими членами Москвитянина, но, какъ видно изъ нібсколькихъ его эпиграммъ, подвергалъ ихъ жестокому осміннію. Направленіе же Москвитянина Щербина усвоилъ только тогда, когда перейхалъ по обстоятельствамъ изъ Москвы въ Петербургъ — вблизи разсмотрівлъ представителей западнической Русской Литературы и узналъ истинную нравственную имъ ціну".

Не смотря на то, что Пцербина быль обласкань графинею Ростопчною, онъ послаль въ одинъ изъ Петербургскихъ юмористическихъ листковъ каррикатуру, съ изображеніемъ литературнаго вечера Ростопчиной, гдѣ она читаетъ что-то, на одномъ концѣ стола, обложившись книгами. Иные томы лежатъ даже на полу, около кресла: все это предполагается прочесть залномъ, безъ отдыху! Кругомъ наиболѣе извѣстные посѣтители субботъ графини. Все—портреты. Подпись гласитъ: Чтобы чтеніе вполны удалось и никто не ушелъ, не дослушавъ піссы, прийяты надежныя мпры. Этими надежными мпрами были два огромныхъ бульдога, лежащіе у запертыхъ дверей. Самъ Пцербина представленъ былъ на рисункѣ отошедшимъ уже отъ кружка слушателей, благополучно до-

бравшимся до двери и пріотворившемъ самую дверь, но остановленнымъ двумя бульдогами"... <sup>241</sup>).

Не смотря на это, Погодину удалось привлечь Щербину къ Москвитянину, и въ ноябрьской книжкъ этого журнала появились его Греческія стихотворенія.

10 іюня 1851 года, М. Л. Михайловъ писалъ Погодину изъ Нижняго: "Узнавъ отъ Владиміра Ивановича Даля желаніе ваше имѣть что-нибудь мое для помѣщенія въ Москви-тянинь, я спѣшу воспользоваться вашимъ лестнымъ для меня вызовомъ и вмѣстѣ съ этимъ письмомъ посылаю небольшую сцену, принадлежащую къ цѣлому ряду подобныхъ статей, которыя я съ удовольствіемъ готовъ доставлять въ вамъ, по мѣрѣ окончательной ихъ отдѣлки. Въ настоящее время, у меня готова довольно большая повѣсть, которую я желалѣ бы также помѣстить въ вашемъ прекрасномъ журналѣ. (Владиміръ Ивановичъ читалъ ее и можетъ сказать вамъ объ ней свое мнѣніе). Если бы вы согласились дать мнѣ за каждый печатный листъ ея по двадцати пяти рублей. я выслалъ бы ее въ вамъ немедленно".

Но В. И. Даль сдёлаль объ этомъ произведении Михайлова далево не лестный отзывъ... "Когда увижу Михайлова, скажу"; — писаль онь Погодину, — "но, воля ваша, дарованіе его до того грязно, или загрязнилось, что плюнешь по-неволь. Онъ недавно читалъ мнѣ Адама Адамыча своего — дарованьеце есть, но все до того грязно, что съ души претъ слушан". Не смотря однаво на этотъ отзывъ, Погодинъ съ удовольствіемъ напечаталь Адама Адамыча въ Москвитяниню, заплативъ автору, по его назначенію, пятнадцать рубл. сер. съ листа. Когда же, въ ноябрьской внижк'в Москвитянина, появилась эта повъсть, то В. И. Даль писаль Погодину: "Стыдно ему пачкать свой журналь такими вещами, вакъ Адами Адамычи, -- подсказываеть мив жена. А я говорю: на безрыбы и ракъ рыба, а маленькая, рыбка подавно лучше большого таракана. По Сеньк' шапка, по с.... и дочери колпакъ; Сенька и дочка, кто ничему лучшему ходу не

даетъ". Между тъмъ, А. А. Григорьевъ сообщилъ Погодину, что *Новый Поэтъ* (И. И. Панаевъ) расхвалилъ *Адама Адамича*, а здъшніе западники ругали, какъ повъсть непристойную и даже пахабную" <sup>242</sup>).

Дъйствительно, по миънію И. И. Панаева, повъсть Адамъ Адамычъ "принадлежить перу писателя, только что выступающаго на литературное поприще, и обнаруживаеть въ немъ дарованіе несомивнное. Жаль, что въ нъкоторыхъ мъстахъ своей повъсти авторъ уже слишкомъ густо и грубо наложилъ краски и обнаружилъ слишкомъ большое расположение къ Польдекоковскимъ сценамъ " 243).

Извъстный впослъдствіи романисть и главный редакторь Правительственнаго Въстника, Григорій Петровичь Данилевскій, осенью 1851 года, постиль Москву съ слъдующимъ рекомендательнымъ письмомъ Плетнева въ Погодину: "Подателя этого письма, Данилевскаго, рекомендую вашему благорасположенію. Онъ страстно любить Литературу; вышель изъ нашего Университета и состоить на службъ при А. С. Норовъ 244). О. М. Бодянскій познакомиль Данилевскаго съ Гоголемъ 245); но Петербургскій гость, кажется, какъ мы сейчасъ увидимъ, злоупотребиль этимъ знакомствомъ.

Въ овтябрв 1851 года, Гоголь для автеровъ читалъ своего Ревизора. По свидътельству одного изъ слушателей, И. С. Тургенева, "когда Гоголь еще не успълъ прочесть половины перваго авта, кавъ вдругъ дверь шумно растворилась и торопливо, улыбаясь и кивая головою, промчался черезъ всю комнату одинъ еще очень молодой, но уже необывновенно назойливый литераторъ — и, не свазавъ никому ни слова, поспъщилъ занять мъсто въ углу. Гоголь остановился; съ розмаху ударилъ рукой по звонву — и съ сердцемъ замътилъ вошедшему камердинеру: Въдь я велълъ тебъ никого не впускать! Молодой литераторъ слегка пошевелился на стулъ, — а впрочемъ, не смутился нисколько. Гоголь отпилъ немного воды и снова принялся читать: но ужъ это было совсъмъ не то... Неожиданное появленіе литератора, его

разстроило. — Только въ извъстной сценъ, гдъ Хлестаковъ завирается, Гоголь снова ободрился... Но, вообще говоря, чтепіе Ревизора въ тотъ день было, какъ Гоголь самъ выразился, не болъе какъ намекъ, эскизъ; и все по милости непрошеннаго литератора, который простеръ свою нецеремонность до того, что остался послъ всъхъ у поблъднъвшаго усталаго Гоголя и втерся за нимъ въ его кабинетъ <sup>246</sup>).

Москва, по-видимому, произвела на Данилевскаго пріятное впечатленіе. По крайней мере, по возвращеніи въ Петербургъ, вотъ что писалъ онъ Погодину: "Кавъ я ни старался, передъ отъёздомъ изъ Москвы, побывать еще разъ у васъ и проститься съ вами, мнѣ не удалось этого сделать: я собрался въ нъсколько часовъ и ужхалъ по чугункъ. Теперь отъ всей души приношу вамъ благодарность за вашъ истинюотеческій пріемъ и вниманіе въ моимъ молодымъ стремленінмъ на поприще слова. Въ вашихъ словахъ и советахъ мнв слышались слова друга и, такъ сказать, душеприкащива Пушкина и всъхъ его свътлыхъ сопутниковъ.. Напоминаю о себъ въ минуту перваго наслажденія, которое испытываю въ моемъ холодномъ Петербургв при мысли о твхъ немногихъ дняхъ, которые я провель въ обществъ вашемъ и вашихъ достойныхъ знавомыхъ". Въ то же время Данилевскій предложилъ Погодину помъстить въ Москвитанинъ отрывовъ нать его сочиненія печатаемаго въ Отечественных Записках: Казаки и Степи, подъ заглавіямъ Курбатовская въдым (Глинчанская сказка).

Данилевскій быль очень польщень тімь, что его произведеніе появилось такъ скоро въ Москвитянинь; такъ что уже 5 декабря 1851 года онъ получиль возможность писать Погодину: "Съ большимъ убовольствіемъ принята здісь послідняя книжка вашего Москвитянина. Общій приговорь—полная справедливость, дружная благодарность вамъ за ел составъ. Приношу и я вамъ мой поклонъ за поміщеніе сказки моей... П. А. Плетневъ свидітельствуєть вамъ свое

почтеніе, равно вавъ и мой пріятель, а вашъ сотруднивъ Стасюлевичъ".

## LVIII.

Къ высовимъ вачествамъ Погодина, вавъ мы уже неодновратно замъчали, между прочимъ принадлежить его христіансвое чувство, съ которымъ онъ относился и въ малымъ земли. Онъ нивого и нивогда не отталвивалъ отъ себя. Вотъ, напримъръ, его письменный діалогъ съ нъвоею Варварою Лебедевой: "Слава вашихъ веливихъ твореній! .. извъстная цълому міру, — даетъ смълость мнъ, ничтожному созданію въ ономъ, прибъгнуть въ вамъ, кавъ въ повровителю наукъ и просвъщенія. Любовь моя въ занятіямъ литературнымъ столь велика, что я ръшилась безповоить васъ быть моимъ наставникомъ въ оныхъ. О чемъ всеповорнъйше прошу, и надъюсь. что вы не отвергнете моей просьбы: просмотръть мои ничтожныя творенія и дать мнъ совъть въ нихъ полезный".

Погодина: Я радъ очень содъйствовать вамъ, чёмъ могу но я желалъ бы прежде знать, что именно могу я сдёлать, и чего вы ожидаете отъ меня. Благоволите ихъ прислать, и чрезъ недёлю вы получите отвётъ, или здёсь, или чрезъ вонтору Москвитянина, какъ вамъ удобнёе.

*Лебедева*: Я имъю съ собой два мелкія творенія и пишу теперь драму—почему и пришла просить вашего совъта – въ стихахъ, или въ прозъ будетъ лучше ее изобразить?

Погодина: Стихомъ, кажется, вы еще не владъете: мъры почти нътъ нигдъ, — слъдовательно, вамъ неизвъстно стихотвореніе. Лучше испытайте прозу, а меня извините за откровенность, воторой вы спрашиваете. Совътую прежде познавомиться вороче съ классическими писателями.

*Лебедева*: Позвольте представить вамъ прозу, когда могу на этой недълъ́?" <sup>247</sup>).

Почти оставленному своимъ товарищемъ и другомъ Шевыревымъ, Погодину трудно было ладить съ молодою Редакціею Москвитянина. "Самымъ оригинальнымъ изъ нашихъ журва ловъ", — писалъ И. И. Панаевъ, — "я считаю Москвитянию, потому что онъ имъетъ не одну Редавцію, какъ это обывновенно водится, а двъ: молодую и старую, которыя между собою не имъютъ ничего общаго. Если, напримъръ, молодая Редавція хвалитъ какое-нибудь произведеніе, то старая тутъ же сдълаетъ выноску и удивляется, какъ можно хвалить такое произведеніе!.. Не оригинально ли"? 248)

Эта двойственность бросалась въ глаза и другимъ, вполев доброжелательнымъ къ Погодину людямъ. "Не выказывайтесь слишкомъ въ журналъ", — писалъ ему И. Н. Березинъ, — "а старайтесь представить изъ себя кое-что единое съ сотрудниками".

Въ то же время у молодой Редавціи стали вознивать стремленія въ независимости отъ принципала. Тавъ, внязь Владиміръ Львовъ перевелъ сочиненіе Луи Вельйо Самарянку, и свой переводъ отдалъ Погодину, для напечатанія въ Москвитяниню; но молодая Редакція возстала, и Погодинъ получаетъ слёдующее анонимное письмо: "Было бы вамъ нзвёстно, если пом'встится Самаритянка въ томъ безграмотномъ перевод'в, который вид'вли въ ворревтур'в у Колошина, отъ участія въ Москвитяниню отважутся вс'в безъ исвлюченія, нып'в д'вйствующія лица молодого покол'внія". Любопытенъ адресъ: На Д'ввичьемъ пол'в, въ собственномъ дом'в, въ приход'в Апостола (sic) Савбы.

Въ письмѣ своемъ, отъ 24 февраля 1851 г., А. Н. Островскій прямо писалъ Погодину: "Чего я опасался, то и вышло. Когда я сказалъ кой-кому, на чемъ мы порѣшили (т.-е., сказалъ такъ, какъ уговорились), то получилъ вотъ какія возраженія: "Значитъ, это только на нынѣшній годъ! Значитъ, мы должны отдавать статьи все-таки Погодину! Поднять его журналъ! И какую вы роль берете на себя! Онъ можетъ и самъ обратиться ко всѣмъ литераторамъ! Не того мы ждали! Мы сумали, что журналъ будетъ вашъ, а слѣдовательно, и нашъ; крюмѣ трудовъ можно бы рѣшиться на пожертвованія, по

врайней мъръ была бы надежда на вознаграждение! А теперь мы и вы должны служить Погодину. Хорошо еще что я не быль ни у вого изъ значительныхъ дѣятелей, т.-е., ни у Грановскаго, ни у графини Сальясъ, ни у Леонтьева и проч. Каково бы мит было съ ними разговаривать! Что мит делать, научите меня. Напишите мив поскорви отвыть; дело не терпить отлагательства. Последній нашь разговорь, мнё важется, повазаль вамь, вавь готовь я на безкорыстное слуслужение всякому серьезному дёлу. Напишите мив, сдёлайте одолженіе, что мив двлать и что говорить; сдвлайте милость, напишите что нибудь решительное. Вы знаете, въ какомъ душевномъ состояния нахожусь, оно для меня невыносимо". Въ томъ же письмъ Островскій старается выяснить и свое матеріальное положеніе и вообще свои отношенія въ Москви*тянину*. "Напишите мив", —продолжаль онь, — "можете ли вы мив дать 50 руб. въ мъсяцъ, за простое сотрудничество, съ обязательствомъ съ моей стороны, доставить въ продолжение года статей на эту сумму и съ правомъ вромъ того давать статьи и въ другія изданія. Примите въ разсчеть то, что я, но своему характеру, все-таки всёми силами стану стараться для Москвитанина. Если же вы на это не согласны, то напишите, что вы отъ меня хотите, чтобы я зналъ это опредъленно. Извините, что я безпокою васъ; мнв самому, Михайло Петровичь, тяжело". Въ другомъ письмѣ Островскій писаль Погодину: "Прошу васъ, по крайней мъръ не препятствовать тому слуху, что Москвитинина можета быть подъ моимъ распоряженіемъ. Мив ужъ теперь, кромв многихъ ученыхъ статей, объщано три повъсти".

Взглядъ же Погодина на своихъ молодыхъ сотрудниковъ выразился въ слъдущей лаконической записи его Дневники (12 марта 1851 г.): "Вечеромъ сотрудники, которые надоъдаютъ своими претензіями. Надо съ ними покръпче"...

Слухъ о происходившемъ въ Редавціи *Москвитянина* доходилъ и до Западнивовъ. Т. Н. Грановскій писалъ А. А. Краевскому: "О переходѣ *Москвитянина* въ руки Островскаго, вы уже въроятно знаете. Жаль Островскаго, котораго Погодинъ посадитъ черезъ годъ въ яму, какъ несостоятельнаго должника своего, и заставитъ въ ямъ на себя работать. Въ числъ условій, выговоренныхъ Погодинымъ, находится слъдующее: онъ пользуется правомъ въ каждой книжкъ ругать Соловьева, хвалить котораго запрещено формально другимъ сотрудникамъ". Въ другомъ письмъ Грановскаго читаемъ: "А. Погодинъ опять взялъ Москвитянинъ у Островскаго".

Какъ бы то ни было, все это тревожило и огорчало Погодина, и графиня Растопчина, желая его утёшить, писала ему: "А я таки стану вамъ мораль читать на счеть вашего духовнаго изнеможенія въ борьбё противъ легіона. Не стыдно ли вамъ думать о бёгствё съ поля чести, когда быть можетъ близка побёда"?..

Но, Погодинъ, утомленный борьбою съ супротивною силою, писаль внязю П. А. Вяземскому: "Лніе зли суть, но тв дни. на воторыхъ (на дняжь) вы хотели прислать вашу богатую мелость Москвитянину, милостивый государь внязь Петръ Андреевичъ,.... да умилосердятся они! По пяти статей вывидывается изъ книги, и я просто не знаю иногда что делать! п принужденъ выпускать книгу не полную и безобразную. То критики нътъ, то наукъ, то Русской словесности! Следовательно, про запасъ надо имъть всегда по многу. И въ заключеніе всё эти хлопоты, вмёстё съ литературными, надовдають мив столько, что я решаюсь бросить все и засесть за одну Исторію. Насъ единомыслящихъ, консерваторовъ съ прогрессами, очень мало, да и тв большею частію ленивы: Хомявовъ, Киръевскіе, Павловы, и т. д. Шевыревъ занятъ, -- в молодые, очертя голову, и вовсе безъ головы напирають. Вы не знаете всъхъ отношеній учено-литературныхъ, да и нивто ихъ не знаетъ; найдется теперь множество людей, которые рады подошвы выръзать изъ своихъ сапоговъ, лишь бы я пересталь быть редакторомъ Москвитянина и чтобъ Петербургскимъ журналамъ не было оппозиціи, чтобъ всв составляли одно. Тогда и увидять, что начнеть сочиться, а gutta

са vat lapidem non vi, sed saepe cadendo. Правительство наше съ этой стороны совершенно слѣпо, а эта сторона становится важнѣе и важнѣе со всякимъ днемъ. Пособія никавого я не прошу — оборони Боже: это убъетъ журналъ, — но я прошу довѣренности. Пусть разсмотрятъ двадцать пять лѣтъ моей публичной дѣятельности (что я писалъ и издавалъ), да и дадутъ мнѣ сатте blanche. Тогда можно принести пользу и Литературѣ, и общему дѣлу, и содѣйствовать прогрессу разумному — иначе невозможно. Все это вырвалось у меня невзначай въ письмѣ къ вамъ, потому что я знаю вашу искреннюю любовь къ просвѣщенію, а считаю все это гласомъ вопіющаго въ пустынѣ и т. п. 249).

### LIX.

Въ 1834 году, изъ Москвы переселилось въ Петербургъ семейство Майковыхъ, ведущее свой родъ отъ преподобнаго пустынника Нила Сорскаго. Это благодатное семейство, по свидетельству И. А. Гончарова, "кипело жизнію, людьми, приносившими сюда неистощимое содержание изъ сферы мысли, науви, искусствъ. Молодые ученые, музыванты, живописцы, многіе литераторы изъ вруга тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ, всв толпились въ необщирныхъ, неблестящихъ, пріютныхъ залахъ, и всё вмёстё съ хозяевами составляли какую-то братскую семью или школу, гдв всв учились другъ у друга, размѣниваясь занимавшими тогда Русское общество мыслями, новостями начки, искусствъ". Хозяинъ дома, Ниволай Аполлоновичъ Майковъ, "бросившій мечъ для кисти и палитры, радовался до слезъ всякому успъху и всъхъ, не говоря уже о друзьяхъ, въ сферъ интеллевтуальнаго или артистическаго труда, всякому движенію впередъ во всемъ, что доступно было его уму и образованію. Трудно поливе и безупречне, чище прожить жизнь", -- заключаетъ Гончаровъ, --"какъ прожилъ ее Николай Аполлоновичъ Майковъ, сначала въ вачествъ воина, потомъ артиста" 250).

Въ 1851 году, старшій сынъ Николая Аподдоновича и Евгеніи Петровны Майковыхъ, Аполлонъ Николаевичъ, написалъ свое знаменитое произведение Три смерти и посвятиль его отцу своему. Это произведение, въ то время еще не напечатанное, произвело сильное впечатлёніе на Плетнева, в онъ писалъ Жуковскому (1 октября 1851): "Новостей пока нътъ, кромъ стихотвореній Майкова, впрочемъ пока не печатанныхъ, а слышанныхъ мною отъ него по рукописямъ. Это что-то выше, нежели просто зам'вчательное 251). Погодину же Илетневъ писалъ: "На дняхъ Майковъ читалъ мев новыя стихотворенія историческаго содержанія. Воть это что-то по-больше Лермонтова. Если бы живъ былъ Пушкинъ, о! какъ бы кръпко обняль онъ Аполлона по имени и по ремеслу". Вхожій въ домъ Майковыхъ Г. П. Данилевскій, тоже сообщаль Погодину: "Сегодня, то есть, въ среду 26 декабря 1851 г., вечеромъ, ко мив зашли: Майковъ и Полонскій. По средамъ мы собираемся у А. С. Норова, моего неоцененнаго начальника; до срока, когда нужно было иття въ нему, мои гости просидъли у меня нъсколько часовъ-и эти нъсколько часовъ мы посвятили нашей Литературъ. На ръках Вавилонских сидпхом и плакахом... Я читаль монть милымъ пріятелямъ письмо графини Ростопчиной о Выборь смерти Майкова. Добрая графиня не пишеть, были ли вы у нея въ тотъ вечеръ, какъ Мей читалъ у нея эту пьесу. Намъ бы вчень желалось узнать, какъ вамъ понравился Выборе смерти...-Весело думать-и почти не върится-что въ наше время еще являются такія произведенія, какъ Свои моди сочтемся! и Выборъ смерти!

"О печатаніи новыхъ стихотвореній Майкова",— писаль Плетневъ Погодину,— "при нынѣшней цензурѣ, нечего и думать, хотя въ нихъ ничего нѣтъ, кромѣ высокой и прекрасной исторической истины. Я отправилъ ихъ для прочтенія Жуковскому. Жду, что онъ скажетъ. Теперь въ немъ вся наша поэзія и критика" 252). Жуковскій, познакомившись съ произведеніемъ Майкова, писалъ (15 ноября 1851 г.)

Илетневу: "Благодарю васъ за доставление стиховъ Майкова; я прочиталь ихъ съ величайшимъ удовольствіемъ. Майковъ имъеть истинный поэтическій таланть; я не читаль его другихъ произведеній; слышу, что онъ еще молодъ: слъдовательно, предъ нимъ можетъ лежать еще долгій путь. Дай Богъ ему понять свое назначение, дай Богъ ему пріобръсть взглядъ на жизнь съ высокой точки, то-есть, быть темъ поэтомъ, о которомъ я говорю въ моемъ письмъ къ Гоголю, и избъжать того эпикуризма, который заразилъ поэзію и освверниль поэзію нашего времени". Въ другомъ письмѣ къ Шлетневу, отъ 7 девабря 1851 года, Жуковскій пишеть вакъ бы духовное завъщание А. Н. Майкову: "Скажите отъ меня Майвову, что онъ съ своимъ превраснымъ талантомъ можеть начать разрядь новыхь Русскихь талантовь, служащихъ высшей правдъ, а не матеріальной чувстренности; пускай онъ возьметь себв въ образецъ Шекспира, Данте, а изъ древнихъ Гомера и Софовла; пускай напитается Исторіею и знаніемъ природы, и болже всего знаніемъ Руси, той Руси, которую намъ создала ея Исторія, - Руси, богатой будущимъ, не той Гуси, воторую выдумывають намъ поклонники безумныхъ доктринъ нашего времени, но Руси самодержавной. Руси христіанской, и пускай, скопивъ это сокровище знаній, это сокровище матеріаловъ для поэзіи, пускай пронивнеть свою душу святынею Христіанства, безъ которой наши знанія не имфють цели и всякая поэзія не иное что, какъ жалкое сибаритство — русалва, убійственно щекочущая душу. Такое мое завъщание молодому поэту: если онъ съ презръніемъ оттолкиетъ отъ себя тенденціи, оскверняющія поэзію и вообще Литературу нашего времени, то онъ съ своимъ талантомъ совершитъ вполнъ назначение поэта".

Замътимъ, что эти строки написаны Жуковскимъ за четыре мъсяца до его блаженной кончины. О впечатлъніи, произведенномъ на Майкова этими вдохновенными словами, Плетневъ довелъ до свъдънія Жуковскаго: "Майковъ оживотворенъ тъмъ, что вы о немъ ко мнъ писали. Я съ нимъ

прочиталь вмѣстѣ вашего Лебедя, и онъ въ востортѣ отъ него".

Подъ 6 января 1852 года, А. В. Нивитенко записать въ своемъ Дневникъ: "Былъ вечеромъ, вмѣстѣ съ графомъ Д. А. Толстымъ, у прелестной женщины, Вѣры Ивановны Опочинной, рожденной Скобелевой. Въ теченіе вечера было прочитаю произведеніе Майкова Выборз смерти. Чтеніе сопровождалось оживленными преніями и нерѣдко мѣткими замѣчаніями слушательницъ" 263).

Въ 1851 году, у Погодина завязались литературныя сношенія съ Яковомъ Петровичемъ Полонскимъ. Уроженецъ Рязани, питомецъ тамошней Гимназіи, а потомъ Московскаго Университета, изъ котораго онъ вышелъ въ 1844 году. Развитіемъ своего поэтическаго таланта Полонскій, по свидѣтельству Евгенія Бѣлозерскаго, главнымъ образомъ обязанъ знакомству съ П. Я. Чавдаевымъ, М. Ө. Орловымъ и другими крупными представителями тогдашняго Московскаго общества. "Въ то далекое время, передовые представителя общества относились къ молодымъ начинающимъ силамъ замѣчательно чутко и сердечно и съ почти отеческой заботыностью поддерживали молодыхъ писателей, поэтовъ и художниковъ до тѣхъ поръ, пока они прочно не устроивались" 254).

Когда же, 10 апръля 1887 года, Полонскій достигь пятидесятильтія своего авторства, то самъ М. Н. Катковъ сдълаль Я. П. Полонскому такую оцънку: "Горячо привътствую Якова Петровича въ день его юбилея; да будеть этотъ день не завершеніемъ прекраснаго прошлаго, а началомъ новыхъ высшихъ откровеній для испытаннаго жизнію и окръпшаго духомъ таланта.

Для созерцающихъ очей И для внимающаго слуха Доступенъ тайный образъ духа И внятенъ смыслъ его ръчей — Глаголъ, въ пустыни вонющій, Неумолкаемо зовущій! 285).

Л'єтомъ 1851 года, Полонскій посётилъ Москву. 25 іюля того же года, его университетскій товарищъ А. А. Григорьевь

писаль Погодину: "Прівзжаль въ Москву Я. П. Полонскій и читаль намь съ Островскимъ драму Дареджана. Хотя она н запродана уже имъ почти въ Библіотеку для Чтенія, но, какъ мой старый другъ, онъ готовъ продать ее намъ. Вещь не безъ достоинства". Возвратившись въ Петербургъ и въ тщетномъ ожиданіи отв'ята отъ своего стараю друга, Полонскій, 26 декабря 1851 года, решился письменно обратиться въ самому Погодину: "Честь имъю поздравить васъ съ наступающимъ новымъ годомъ. При желаніи вамъ всёхъ благь, сознаюсь, не могу не пожелать того же и журналу, издаваемому подъ вашей редавціей. — Дай Богъ вашему Москвитянину богатёть хорошими статьями, а вамъ богатёть средствами въ его изданію то-есть, несомнюнными вниманіемъ публиви, иначе свазать — подписчивами. Посыдаю вамъ одно изъ монхъ стихотвореній Примадонию, — стихи, навъянные оперой. Напечатайте ихъ — если только, по вашему мненію, они будуть стоить этого. Вашимъ сотрудникамъ-Григорьеву и Островскому, переслалъ я драму мою-Дареджана Имеретинская и имъ сообщиль я мои условія, въ случав, если драма моя будетъ напечатана въ Москви*мянинъ*. — Но не получаю отъ нихъ ровно никакого отвъта. — Мое желанье печатать первый драматическій опыть мой давно-давно простыло. Простыло потому, что первой побудительной причиной послать ее въ вамъ въ Редавцію-было просто страшное безденежье, а вовсе не гордая увъренность въ достоинствахъ моего Закавказскаго произведенія. — Отрицательный отвёть нисколько бы не огорчиль меня, — но я, въ продолженіи двухъ или даже трехъ місяцевь, ждаль отвътной строчки отъ моего стараго товарища-и не дождался. Всепокорнъйше прошу васъ, Михаилъ Петровичъ, будьте такъ добры, скажите Апполону Александровичу Григорьеву, что я прошу его извинить меня-и за мои въ нему письмаи даже за желаніе получить отъ него отв'ять на нихъ. Простите меня за такую просьбу... И если только вы забыли менявспомните вполнъ вамъ преданнаго и готоваго въ услугамъ" 256).

Еще во время студенчества своего, Полонсвій быль извівстень Погодину, вогда тоть жиль въ домів М. О. Орлова и воснитываль его сына. Дареджана же его была напечатана въ Москоимянинъ.

#### LX.

Къ 1851 году, относится сближение Погодина съ Иваномъ Сергъевичемъ Тургеневымъ.

Сближеніе этихъ противуположныхъ величинъ было вратковременно; описанію его мы предпошлемъ біографическія данныя объ И. С. Тургеневъ.

Сынъ богатыхъ помещивовъ, но врагъ врепостного права, Тургеневъ, по окончаніи курса по Филологическому Факультету Петербургского Университета, въ 1837 году, весною 1838 года отправился доучиваться въ Берлинъ. "Стремленіе молодыхъ людей за границу", — писалъ онъ, — "напоминало нсканіе Славянами начальниковъ у заморскихъ Варяговъ. Каждый изъ насъ точно также чувствоваль, что его земля,я говорю не объ Отечествъ вообще, а о нравственномъ в умственномъ достояніи важдаго, велика и обильна, а порядка въ ней нът. Могу свазать о себъ, что лично я весьма ясно сознаваль всв невыгоды подобнаго отторженія оть родной почвы, подобнаго насильственнаго перерыва всёхъ связей н нитей, привръплявшихъ меня въ тому быту, среди котораго я выросъ... но дълать было нечего. Тотъ бытъ, та среда н особенно та полоса ея, если можно такъ выразиться, къ которой я принадлежаль, полоса помпщичья, крппостная, -- не представляли ничего такого, что могло бы удержать мена. Напротивъ, почти все, что я видълъ вокругъ себя, возбуждало во мив чувства смущенія, негодованія-отвращенія наконецъ. Долго волебаться я не могъ. Надо было, либо покориться и смиренно побрести общей колеей, по избитой дорогѣ, либо отвернуться разомъ, оттольнуть отъ себя всталь и вся, даже рискуя потерять многое, что было дорого н близко моему сердцу. Я такъ и сдѣлалъ.... Я бросился внизъ головою въ *Нъмечкое море*, долженствовавшее очистить и возродить меня, и когда я наконецъ вынырнулъ изъ его волнъ,—я все-таки очутился западникомъ, и остался имъ навсегда" <sup>267</sup>).

Тъмъ не менъе, пребывая, въ концъ 1851 года, въ Москвъ, Тургеневъ, 5 декабря, обратился къ Погодину съ слъдующею просьбою: "Я давно имълъ желаніе осмотръть ваше Древлехранилище; можно-ли мнъ это желаніе исполнить завтра поутру? — Я оттого назначаю завтрешній день, что послъ завтра уъзжаю. Если мое посъщеніе васъ не обезпоконть, я очень буду вамъ благодаренъ за позволеніе. Надъюсь, что вы не отважете старинному знакомому 258. Погодинъ конечно исполнилъ желаніе Тургенева, и въ тотъ же день записаль въ своемъ Дневнико: "Тургеневу показывалъ музей, а объ участіи (т.-е., въ Москвитянино) не промолвилъ".

Въ годъ сближенія Погодина съ И. С. Тургеневымъ, т.-е., въ 1851 году, последній напечаталь въ Кометь свое произведение Разговоръ на большой дорогь. Это дало поводъ Погодину печатно выразить свое мнёніе объ этомъ писатель: "Сважу два слова о г. Тургеневь. Первые его опыты въ стихахъ и прозъ были ниже всякой посредственности; восторженныя похвалы рецензентовъ изъ своихъ видовъ, емутолько что вредили въ глазахъ истинныхъ друзей Словесноности. Но въ Записках Охотника обнаружилось въ первый разъ дарованіе, которое нельзя было не признать съ удовольствіемъ. Мы были рады и плодовитой его д'ятельности.... Провинијалка его сносна при Шумскомъ и Самойловой. Всего более мешаеть ему, кажется, языкь, употребляемый какъ будто съ голоса. Можетъ быть, долговременное пребываніе за границею тому причиной. Пожелаемъ, чтобъ онъ жилъ больше въ народъ, и слушалъ чаще его ръчь,--тогда вёрно мы будемъ иметь мастеромъ больше. Разговорг на большой дорогь произвель въ публикъ, кажется, мало дъйствія"...; но Погодину онъ понравился. Въ то же время

въ Москвитянинъ Погодинъ напечаталъ следующее: "Въ литературных кружках Московских, которых у нась чуть не сорокъ, толкують о произведеніяхъ Петербургскихъ литераторовъ, и, между прочими, о Сотрудникаст графа Соллогуба и Провинціалки И. С. Тургенева. Строгіе судья вопіють ужасно противь обоихъ, особенно противь перваго: видять униженіе искусства, запоздалость, безсвязность, натянутость, подражательность Французскимъ фарсамъ, выдумав-. ность, профанацію идей и проч. и проч. Положимъ, что все или почти все правда, но въдь авторы въроятно и сами не придають много цёны своимъ шуткамъ. Вы сметесь въ Французскихъ водевиляхъ, которые бываютъ еще безсвязиве и несбыточное, — такъ не взыскивайте много и съ нашихъ пьесовъ, если онъ васъ разсмъщатъ, а онъ разсмъщатъ навърное, бывъ сыграны хорошо и представляя много случаевъ автерамъ повазать свое искусство. Все-таки, здёсь есть чтонибудь Русское, все-таки напоминаетъ здёсь что нибудь о нашихъ явленіяхъ, все-таки онт написаны хорошимъ язывомъ и заключають несколько забавных востроть. По нашему, гораздо лучше, чтобъ такія оригинальныя пьесы замёнили намъ переводы дюжинныхъ водевилей" 259).

Между тёмъ, Писемскій писалъ Погодину: "Постарайтесь завербовать Тургенева. Это будеть очень полезно для журнала". Одновременно и И. Е. Забёлинъ писалъ Погодину же: "Что касается г. Тургенева, то уважая его таланть и желая всякаго добра и пользы Москвитянину, я не могу не посовётовать на-счеть вашего предложенія ему объ участів, но, къ сожалёнію, и самъ не знаю его адреса. Впрочемъ, онъ хотёль быть здёсь въ генварё". Не долго думая, Погодинъ обратился къ Тургеневу съ предложеніемъ участвовать въ Москвитянинъ. На это предложеніе Тургеневь отвёчаль изъ Петербурга уклончиво: "Я получиль ваше письмо, милостивый государь Михаилъ Петровичъ, и спёту отвёчать вамъ. Предложеніе вате сдёлано мнё въ такихъ дружелюбныхъ выраженіяхъ, что я не могу не бла-

годарить вась за него. Я очень быль бы радъ участвовать въ Москвитянинъ, хотя (следуя той благородной отвровенности, примъръ которой вы мнъ подаете и которая, по вашимъ же словамъ, должна существовать въ особенности между пишущими людьми), я во многомъ расхожусь со мнъніями вашего журнала. Но теперь у меня рішительно ність ничего написаннаго — и даже, признаться вамъ, большой охоты въ писанію въ себ'в я не чувствую. Мн'в какъ-то хочется не отдыхать (отдыхать-то не отъ чего), а помолчать, послушать, поглядёть, поучиться. Настанеть ли за этой эпохой страдательнаго восприниманія новоя эпоха д'ятельности или я окончательно усповоюсь, признавъ, что истощилъ небольшой запась того, что мнв следовало свазать и сделать не знаю. Но во всякомъ случав, теперь я на время выступаю изъ ряда д'вятелей. Могу васъ ув'врить, что я говорю вамъ чистую истину; разсвазы, объявленные въ Современникъ. весьма ничтожны, написаны вое-какъ и всего ихъ два... Мнъ во всявомъ случав пріятно, что между нами началась переписка; надъюсь, что она не прекратится".

Съ Д. В. Григоровичемъ Погодинъ продолжалъ поддерживать дружескія литературныя сношенія. Въ Москвитянинь 1851 года даже появилась его повъсть. Вмъсть съ тьмъ, Погодинъ задумалъ издать полное собраніе его сочиненій, о чемъ свидетельствуетъ нижеследующее письмо Григоровича въ Погодину (отъ 5 февраля 1851 года): "Согласно условію ч заключенному нами, повъсть моя Неудачи, напечатанная въ Отечественных Записках, въ сентябръ 1850 года, должна войти въ составъ полнаго собранія моихъ сочиненій. Она, вакъ вамъ извёстно, пострадала нёсколько отъ цензуры. Мнё не хотвлось оставить ее въ настоящемъ видъ, тъмъ болъе, что, имъя подъ рукою корректуру, -- ровно ничего не стоило подвергнуть ее выправкамъ и переделкамъ, такимъ, разумъется, которыя, способствуя въ выгодъ повъсти, подходили бы во всемъ подъ требованія цензуры. Сколько могу судить, повъсть должна пройти безпрепятственно, ибо теперь въ ней

нътъ ровно ничего такого, что бы хотя сволько-нибудь оскорбило нравственность или вкусъ. Все сглажено, вылощено и прилажено наилучшимъ образомъ. Изъ родного дяди сдълать крестнаго отца и выкинулъ одну ръвкую сцену въ послъдей главъ. Отецъ герой не является на сцену, словомъ все, что прежде было ръзко,—теперь почти уничтожено. Впрочемъ, я и самъ не знаю какъ промахнулся; до сихъ поръ, что я ни печаталъ въ Отечественныхъ Запискахъ, въ Современникъ, проходило, слава Богу, безъ малъйшихъ затрудненій и поправокъ. Посылаю вамъ исправленную рукопись и прошу васъ, почтеннъйшій Михаилъ Петровичъ, включить ее въ первый томъ и, если можно, приступить къ печатанію, чъмъ премного обяжете преданнаго. Вмъсто Неудачь, я назвалъ повъсть Неудавшейся жизнію, надъюсь, что въ этомъ, по крайней мъръ, не найдутъ дурного или подозрительнаго".

Но это предпріятіе Погодина, кажется, не состоялось.

## LXI.

Критива ученыхъ сочиненій въ Москоимяниню была обезпечена участіемъ въ этомъ журналь спеціалистовъ, изъ нихъ самое дъятельное участіе продолжаль принимать М. М. Стасюлевичъ. Въ 1851 году, онъ былъ возведенъ на степень довтора Всеобщей Исторіи, за свою диссертацію Ликуръ Авинскій. 15 апръля 1851 г., онъ писалъ Погодину: "Считаю пріятнымъ долгомъ представить вамъ экземпляръ своего разсужденія на степень доктора: Ликурга Авинскій". Въ другомъ письмъ Стасюлевича читаемъ: "До 1-го апръля, я не могъ и подумать заниматься чёмъ нибудь постороннимъ: печатаніе диссертаціи, т.-е., корректура, приготовленіе въ диспуту, разсылка экземпляровъ и служба отнимали у меня все время. Между тъмъ, я захворалъ; больнымъ явился на диспутъ, и съ 2-го апръля почти до сихъ поръ лежалъ. Сначала мит было запрещено заниматься, но вотъ уже двь недвли, вакъ я опять принялся за работу". Не получая отъ Погодина отвъта, Стасюлевичъ писалъ ему: "Въроятно, вы получили уже мое разсужденіе Ликурга Лоинскій. Я отправиль также экземпляры гг. Леонтьеву, Бабету и др. Мнъ очень было бы пріятно, еслибъ вто нибудь изъ нихъ обратилъ вниманіе на мой трудъ. Замъчанія г. Леонтьева на мою прежнюю диссертацію были немного ръзки, но этому, кажется, причиной были обстоятельства постороннія. Впрочемъ, я намъренъ оставаться върнымъ принятому разъ правилу: говорить правду и не отвъчать на выходки".

Почтенный трудъ Стасюлевича замалчивали. Почитатели Грановскаго не могли простить Стасюлевичу его рецензіи на Аббата Сугерія. "Я до сихъ поръ", —писаль онъ Погодину, — "напрасно ожидаю увидёть въ журналахъ отзывъ о своемъ Ликурию; решительно все молчать, -- даже неть обывновенныхъ, оффиціальных отзывовъ. Впрочемъ, не всявій рівшится на такое самопожертвование порыться со мною въ Греческихъ фрагментахъ и надписяхъ съ тою только цёлью, чтобъ провърить мои изследованія". Въ томъ же письме читаемъ: "Теперь я занимаюсь уже окончательной обработкой новаго сочиненія и приготовленіемъ его къ печати. Предметь его-Защита Кимонова мира. Вопросъ чрезвычайно важный и большого интереса! Одно жаль подумать, что v насъ тавія работы встречаются насмешвами, вавъ мивроскопическія изследованія, намекъ Библіотеки для Чтенія по поводу родословной Ликурга Авинскаго".

Условія, при которыхъ Стасюлевичъ трудился для Москвитянина, были самыя льготныя для Погодина. На предложеніе Погодина гонорара, Стасюлевичъ отвъчаль: "Экземпляръ вашего журнала будеть для меня служить и гонораромъ, потому что въ денежномъ вознагражденіи я не нуждаюсь". О томъ же предметъ мы читаемъ и въ другомъ письмъ Стасюлевича: "Что же касается до гонорара, то я весьма благодаренъ вамъ за предложеніе, но я уже разъ отъ него отказался. Позвольте мнъ быть волонтеромъ; если со временемъ мои обстоятельства перемънятся, то я безъ церемоніи прямо вамъ напишу и буду просить гонорара, но пока а хочу ограничиваться своими маленьвими доходами отъ службы".

Въ 1832 году, М. С. Кутурга, еще будучи въ Дерить, напечаталь свою магистерскую диссертацію De antiquissimis tribubus Atticis carumque cum regni partibus nexu (О древныйшихъ коленахъ Аттическихъ и объ ихъ связи съ областныхъ лѣленіемъ Аттики). Желая помянуть ВЪ Москвитянию 1851 года это сочинение своего наставнива. М. М. Стасюлевичъ писалъ Погодину: "Пользуясь вашимъ лестнымъ приглашеніемъ писать въ вашемъ журналь вритическія статьи по отдълу Всеобщей Исторіи, я обращаюсь опять въ вамъ съ просьбою пом'встить въ Москвитеянинь мою одномъ изъ сочиненій М. С. Куторги. Я изложиль причини въ самой статьъ, которыя меня побудили говорить о сочиненіи, вышедшемъ еще въ 1832 г. Въ свое время наши вритиви не обратили на него вниманія, а теперь нов'ятили отврытія подтвердили изысванія Куторги и придали имъ большое значение въ наукъ. Указать это значение и прв этомъ случат вообще объяснить значеніе ученыхъ трудовъ Куторги, составляеть задачу моей рецензіи. Не имея самъ авторитета, я избъгалъ въ своей рецензіи голословныхъ отзывовъ, заботясь объ одномъ фактическомъ объяснении сочиненія Куторги и предоставляя приговоръ самимъ читателямъ. Мив важется, для молодого рецензента, вакъ я, это самый лучшій методъ. Я держался того же правила и при рецензів на Грановскаго и изложилъ только фактически содержаніе его разсужденія. Не я виновать, если подобный разборь овазался невыгоднымъ для автора. Между тъмъ, меня поняли совершенно иначе, и, по признанію Леонтьева, условились составить умозаключеніе, котораго первыя посылки высказаль Леонтьевъ, а следствія вывель Бабсть. Я не хотель писать отвъта на отвътъ, потому что внимательный читатель найдеть его самъ въ моемъ первомъ Отепта. Но вамъ я чрезвычайно благодаренъ за то, что вы мив дали возможность защищать себя; самъ Леонтьевъ полагаетъ, что могли найтись

люди, которые, по его выраженію, сидять въ моемъ лабиринтъ <sup>260</sup>).

Погодинъ весьма охотно исполнилъ желаніе Стасюлевича и въ ближайшей внижев Москвитянина напечаталь его статью о Куторгъ, въ воторой, между прочимъ, читаемъ: "Восемнадцать леть тому назадь, въ Дерпте вышло сочиненіе, теперь уже изв'єстнаго ученаго историка М. С. Куторги. Спустя шесть лёть, явилось въ печати другое его сочиненіе, которое служило продолжениемъ перваго и вместе съ темъ блестящимъ приложениемъ его специальныхъ изысваний въ объясненію хода политическихъ событій въ Исторін. Греціи до VI стольтія до Р. Х. Мы разумьемь Кольна и сословія Аттическія. Наконецъ, въ недавнее время вышло и последнее его произведеніе: Исторія Авинской республики от убівнія Иппарха до смерти Мильтада. Нельзя не удивляться той строгой логической последовательности, съ которою постепенно развивались ученыя занятія нашего профессора". На эти строви Погодинъ, съ своей стороны, замътилъ: "Мы отдаемъ полную справедливость этой последовательности, но искренно сожалъемъ о продолжительности промежутвовъ: въ двадцать почти леть, четыре диссертаціи; больше, гораздо больше, чаще, гораздо чаще мы желали бы получать отъ даровитаго профессора плоды его трудовъ. Чёмъ больше кому дано даровъ, твиъ больше и ответственности предъ наукою и соотечественниками".

Кром'в сочиненій Куторги, Стасюлевичь разобраль въ Москвипянини и магистерскую диссертацію И. К. Бабста: Государственные мужи Древней Греціи 361). "Какъ будто угадывая", — писаль онъ Погодину, — "ваше жеданье, сталь писать рецензію на разсужденіе Бабста. Въ скоромъ времени вы получите мою работу. Впрочемъ, признаться сказать, я не торопился, на основаніи вашихъ же словъ. Вы объявили въ журналь, что ожидаете рецензію на Государственные люди и проч., и не одну. Я и полагаль, что въ такомъ случав моя медленность не можеть служить пом'яхой. Теперь

у насъ служба кончилась, я могу отдохнуть и заняться болье легкими работами, и именно напишу еще нъсколько критическихъ статей для вашего журнала. Но если вы получите или уже получили хорошія статьи, — то, пожалуйста, печатайте, потому что если въ то же время и я напишу о томъ же предметъ, то нисколько не буду въ убыткъ: я читаю каждую серьезную книгу такъ, какъ будто я пишу на нее рецензію".

Рецензіи Стасюлевича своимъ тономъ нравились Погодину. "Это ихъ лучшая рекомендація",—писалъ рецензенть послъднему, — "надъюсь, что сморо и другіе убъдятся въ моей благонамъренности".

Кром'в рецензій, Стасіолевичь печаталь въ Москвитянини и свои изслідованія въ области Классической Древности. "У меня есть", — писаль онъ Погодину, — "одно сочиненіе почти готовое: объ историческомъ значеніи Аристофановой комедіи Облака. Задача этого сочиненія состоить въ рішенія вопроса: откуда произошло различіє между общественнымъ митьніемъ о Сократть, какъ о человіть, достойномъ уваженія, и между Сократомъ, по представленію Аристофана, который отзывается о немъ, какъ о человіть презрівнюмъ. Если вамъ будеть угодно, то я пришлю вамъ со временемъ и это сочиненіе, потому что къ другимъ журналамъ я не хочу боліте обращаться " 262). Это любопытное изслітдованіе Погодинъ весьма охотно напечаталь въ Москвитянинь" 263).

Въ числъ сотруднивовъ Москвитянина, иногда мы видимъ и Ө. И. Буслаева. Въ бытность свою въ Прагъ, въ 1839 году, Погодинъ встрътился тамъ и сблизился съ богатымъ Малороссійскимъ помъщикомъ и товарищемъ Гоголя по Нъживскому Лицею, Платономъ Яковлевичемъ Лукашевичемъ, которыв, въ 1846 году, напечаталъ сочиненіе, подъ слъдующимъ мудренымъ заглавіемъ: Чаромутіе или священный отонь маговъ, волжност и жрецост. Въ 1851 году, Погодинъ обратился къ Буслаеву съ просьбою, разобрать это сочиненіе. На эту просьбу воспослъдовалъ отвътъ, весьма нелестный для автора. "Только вчера вечеромъ", —писалъ Буслаевъ Погодину, — "по-

лучиль я объ ваши записви вмъстъ — одна отъ 17 января, а другая отъ 11-го февраля \*), и при внигв Лувашевича. Оть чего произошла такая неисправность въ доставкъ, не внаю. О Миклошичь статью для Москвитянина готовлю, и давно бы она была бы уже у васъ, еслибы я не прохворалъ всв святки, и ничего, разумъется, писать не могъ. А потомъ начались левціи, и я, послі болівни, опасался обременять себя двойною работою. Что же касается до Лукашевича, то решительно отказываюсь. Его вниги сумасшедшія: другого приличнъйшаго эпитета не придумаю. Смънться надъ ними не хочу, потому что надъ сумасшествіемъ смінться, и неприлично, и осворбительно въ нравственномъ отношеніи. Говорить ученымъ образомъ — нътъ никакой возможности. Всего лучше посовътоваль бы вамъ все это чаромутіе пройти молчаніемъ. Пусть кричить о немъ, кому это поважется забавнымъ <sup>« 264</sup>).

Въ 1850-мъ году, въ Москвъ вышла замъчательная внига, принадлежащая перу изв'ястнаго Московскаго протојерея Григорія Петровича Смирнова-Платонова: О Преждеосвященной Литургіи. Сочиненіе это обратило на себя вниманіе преосвященнаго Филарета, епископа Харьковскаго, и онъ, 9 января 1851 года, писалъ А. В. Горскому: "Сочиненіе О Преждеосвященной Литургіи- чрезвычайно дільное. Оно и въ здівшнемъ Университетъ весьма понравилось и даже изумило свъдъніями столько ръдкими 265). Рецензія объ этомъ сочиненіи въ Москвитянинъ написана нынъшнимъ протојереемъ Мосвовскаго Казанскаго собора Дмитріемъ Ивановичемъ Кастальскимъ 266), который 1 марта 1851 года писалъ Погодину: "По обстоятельствамъ, я долго ничего не могъ писать для вашего журнала. Теперь собрадся написать вое-что объ одномъ замъчательномъ сочиненіи—О Литургіи Преждеосвященной. Если найдете возможнымъ, то помъстите эту рецензію въ вашемъ журналъ, пожалуй, хоть безъ всяваго вознагражденія

<sup>\*)</sup> Отвътъ Буслаева, отъ 13 февраля 1851 года.

потому что она и не стоить большаго вознагражденія. Если вамъ будеть угодно, то я не откажусь писать по временамъ и еще для вашего журнала".

По части Сельскаго Хозяйства, въ Москвитянинъ подвизался Пензенскій пом'ящикъ Иванъ Васильевичъ Сабуровъ. Изъ своего Дертева, 26 марта 1851 года, онъ писалъ Погодину: "Душевно сожалью, что скорый мой отъвздъ изъ Москвы лишилъ меня чести и удовольствія быть у вась и лично представить вамъ, во-первыхъ, мое уваженіе; во-вторыхъ, желаніе сблизиться съ вами, какъ опытнымъ литераторомъ, отъ котораго я ожидаю участія, наставленія и содійствія. Пеняя на себя за мою неповоротливость, вм'яст'я съ твиъ, твшу себя мыслію, что могу поправить эту ошибку письменно, -- въ чему и приступилъ, вакъ изволите видеть. немедленно по прівздв въ свою нору, гдв имвю обывновеніе, ежегодно, жить весну, лето и осень. Если вамъ угодно будеть писать во мнв. прошу адресовать письма въ Пензу. на мое имя. Весьма желаю споспъществовать вашему полезному и замечательному журналу; и для этого готовъ вамъ высылать статейви моего повроя, но прежде посмотримъ, вавъ публика приметъ тв, что я у васъ оставилъ. Публика была до сихъ поръ во мив благосклонна; чего однавоже нельзя сказать о цензуръ, немилосердно ко мнъ взыскательной " 267).

## LXII.

Однимъ изъ почтенныхъ и постоянныхъ стремленій Погодина было чрезъ Москоитяния знакомить Русскихъ съ Россією, и это ему вполнѣ удалось, такъ что сами Москоскія Въдомости отдавали ему въ этомъ отношеніи справедливость. "Намъ кажется", —писано тамъ, — "особенно счастивою мысль издателя представлять внутреннія извѣстія по городамъ, такъ что читатель имѣетъ такимъ образомъ предъсобою довольно полный обзоръ замѣчательнѣйшихъ современныхъ событій въ Россіи" 268). Самъ же Погодинъ въ первой

внижеть Москвитянина 1851 года заявиль: "Увеличеніе объема журнала даеть намъ возможность значительно расширить отдёль Внутренних Изепстій. Теперь читатели Москвитянина будуть, чрезъ каждыя две недели, иметь предъ собою возможно полный обзоръ всёхъ замёчательныхъ современныхъ событій въ Россіи, особенно относящихся въ наукамъ, искусствамъ, нравамъ и вообще гражданственности. Матеріалы для этого обзора мы будемъ извлекать изъ разныхъ оффиціальныхъ газеть и журналовъ, и изъ сведеній, сообщаемыхъ нашими ворреспондентами, число воторыхъ безпрестанно увеличивается. Какъ ни богаты эти источники, но мы считаемъ не лишнимъ обратиться съ просьбою къ нашимъ читателямъ, во всёмъ образованнымъ людямъ, о сообщенін свёдёній для Внутренних Изопстій. Не нужно, важется, говорить, что въ каждомъ, по-видимому, самомъ незначительномъ городъ, во всякомъ краю Россіи, найдется многое достойное быть описаннымъ, переданнымъ въ общее свъдвніе, и между твиъ мало извъстное или неизвъстное вовсе. Отечественная Исторія, Географія и Статистика ожидають еще многихъ матеріаловъ. Вседневная наша жизнь, окружающіе насъ люди, неужели не представляють ничего замівчательнаго, кромъ, напримъръ, баловъ и разныхъ увеселеній, вромъ манинальнаго времяпрепровожденія, или такъ называемыхъ криминальныхъ происшествій? Мало ли совершается везд'в подвиговъ добра, мало ли проявленій Русскаго духа, о воторыхъ мы слышимъ часто, но читаемъ очень редво... Что же удерживаетъ многихъ отъ обнародованія подобныхъ событій? Да то, что, въ сожальнію, обще большей части изъ насъ, что составляетъ какъ бы одно изъ прирожденныхъ свойствъ нашего народнаго характера-именно безпечность или равнодушіе — причина, какъ видите, нисколько не уважительная. Другіе останавливаются при мысли, какъ они будуть писать о предметь, требующемь, по ихъ мнвнію, умвнья сочинять. Напишите то самое, что говорите и довольно. Сочинять туть ничего не нужно, украшеній не требуется никакихъ: была бы одна истина. Еще разъ повторяемъ усердную нашу просьбу, и заранте усердно благодаримъ тъхъ, кому угодно будетъ принять ее къ свъдънію и исполненію <sup>269</sup>)".

И вотъ, 6 марта 1851 года, А. Ө. Писемскій, изъ Костромы, пишеть Погодину: "14 марта приготовляется огромное событіе въ Костром'ь: отврытіе памятнива царю Миханлу Өедоровичу и поселянину Сусанину, приготовляется большая перемонія. Я вамъ опишу ее ". Но объщанія Писемскій не исполниль, а препровождая Погодину газетную статью (27 марта 1851 г.), писалъ ему: "Посылаю вамъ нашу газетную статью объ отерытіи въ Костром'є памятника; самому мев писать невогда, охотниковъ нашлось и безъ меня меого, да и, пожалуй, будуть изъ одного куста разныя вътви; но главная моя просьба состоить въ томъ, чтобы вы напечатали эту статью и посворбе, т.-е., въ первой выходящей внить; на стряпанье не взыщите, какое есть. О напечатаніи въ самоскоръйшемъ времени въ вашемъ журналъ меня просилъ мой начальникъ, а вы въроятно сами знаете, что значить угодить и не угодить начальнику. Статью эту намърены послать и въ прочіе журналы, но въ вашемъ она, по моему разсчету, должна выдти раньше прочихъ". На просьбу Погодина вербовать корреспондентовъ въ Костром'в, Писемскій отвѣчалъ: "На счетъ корреспонденцій изъ Костромы, въ отношении себя извиняюсь, потому что едва управляюсь и съ моимъ дъломъ, а прочіе — они не могутъ, да и не желаютъ этого делать; во тьме бо ходять "!...

Въ Казани у Погодина былъ надежный корреспонденть. это А. И. Артемьевъ; но въ это время его смѣнилъ профессоръ тамошняго Университета И. Н. Березинъ. "А. И. Артемьевъ", —писалъ онъ (9 декабря 1851 г.) Погодину, — "вѣроятно скоро явится къ вамъ: онъ отправляется въ Петербургъ, въ редакторы Полицейских Въдомостей. По этому случаю, я имѣю честь вамъ предложитъ въ журнальные корреспонденты себя, на самыхъ пріятныхъ условіяхъ: вы мнъ

関係的においるのは財産を存在された。これによっていいというできょう。またいればは世代

будете высылать *Москвитянин*з и вром' того пришлете вс' свои историческія сочиненія и изданія, весьма для меня необходимыя".

И. Н. Березинъ не медлилъ, и вскоръ послъ предложенія посылаеть Погодину Казанскую хронику и при этомъ пишеть: "Прошу печатать ее безъ измъненія и безъ примъчаній Редакціи: это одинъ изъ недостатковъ вашего журнала, который не можетъ нравиться, ни читателямъ, ни авторамъ. Вы печатаете статью и въ то же время видаете въ нее камнями (иногда просто изъ-за угла): отъ этого Москвитянинъ теряетъ совершенно характеръ и даже достоинство; онъ становится музеемъ, а не журналомъ. Безпристрастіе вещь хорошая, но вы ее утрируете въ Москвитянинъ. Штучекъ со мной не дълайте: довольно ужъ и того, что не посылали Москвитянина до сихъ поръ. Забыть такого аккуратнаго сотрудника, какъ я, эта штука послъдняя".

Кіевскимъ корреспондентомъ Москвитянина, былъ извъстный впоследствіи библіографъ Степанъ Ивановичъ Пономаревъ, тогда студентъ Университета св. Владиміра. Въ письмъ его, отъ 17 августа 1851 года, мы находимъ біографическія о немъ свъдънія. "Вамъ угодно было", —писалъ онъ Погодину, до того простереть свое лестное внимание ко мив, что вы хотите знать, что особенно привлекаеть на себя мое вниманіе? куда я себя прочу? Откуда я родомъ? Вы говорите, что знать все это-для вась интересно. Глубово тронутый. съ сердечной признательностью, отвічаю вамъ на ваши дорогіе для меня вопросы! Въ вругу наувъ, слушаемыхъ мною въ Историко-Филологическомъ факультетъ, всего болъе занимаеть меня Словесность; среди проявленія творческой мысли человъка, всего болъе привлекаетъ меня Литература; въ шировой области Литературы, всего болже поглощаетъ мои досуги Журналистика, составляющая самый любимъйшій предметь моихъ добросовъстныхъ трудовъ и самое пріятнъйшее изъ всёхъ удовольствій. Хоть мнё остался только одинъ годъ въ Университетъ, но я все еще не знаю навърно, вуда обратить свои пылкія силы. Учительство издавно составідю главный предметь моихъ стремленій, но домашиія занятія съ дътьми, съ третьяго власса Гимназіи, въ теченіе восым лёть, до того изнурили меня, что я не нахожу въ себь прежней расположенности къ званію педагога. Вы уже догадываетесь, что возложить на себя такъ рано тяжелое ио репетиторства заставила меня бъдность. Я боюсь, позволить ли мев мое положение среди постороннихъ занятій желаню окончить университетскій курсь; а средствъ нанять квартиру и знать себя одного-средствъ этихъ у меня нътъ. Родомъя изъ Конотопа, Черниговской губерніи, сынъ тамошнаго міжанина; теперь имъю только старушку мать, слабую, хромую, добывающую мив средства для воспитанія въ торговлів солью, рыбою, дегтемъ и прочими неизменно модными товарами. При недостаточности состоянія, при опасенін за блистательный конецъ образованія, я решительно не могу предназначить себъ извъстное положение. Милосердый Богъ да управить путь мой! Мнь, впрочемь, уже теперь предлагають мысто бухгалтера въ частномъ домъ съ платою 300 р. с.; оно бы и хорошо, но... для чего же я учился? Неужели такова должна быть моя судьба? Но, впрочемъ, я готовъ на все, что пошлетъ мнѣ Провидѣніе! Свойства молодости — довѣрчивость и откровенность, - побуждають меня къ беседе искренней и долгой, долгой; но боязнь наскучить вамъ, удерживаетъ мои порывы въ почтительныхъ пределахъ. Если позволите — въ другой разъ... я занимаюсь между прочимъ поэзіей"...

Въ Великомъ Новгородъ, корреспондентомъ Погодина былъ Иванъ Купріяновичъ Купріяновъ. "Если желаете", —писалъ онъ Погодину, — "чтобъ я и на будущее время былъ вашинъ корреспондентомъ, то, въ началъ 1852 года, я, кромъ описанія текущихъ новостей, представлю въ вашъ журналъ: 1) обзоръ здъшнихъ Губернскихъ Въдомостей за текущій годъ, 2) иъстныя повърья и преданья; можетъ быть, еще и побываю гдъ-нибудь изъ здъшнихъ окрестностей, такъ представлю ихъ

описаніе. Съ вашей легвой руки и Петербургскіе журналы и газеты приглашають отовсюду корреспондентовь; я получиль письмо оть одного моего знакомаго изъ Петербурга, который приглашаеть меня писать для С.-Петербургских Вполомостей, извѣщая, что гонорарій положить на первый разъ не менѣе двадцати пяти р. сер.; но я думаю остаться върнымъ Москвитянину".

Въ Петербургскіе корреспонденты Москвитянина напрашивался Григорій Петровичь Данилевскій, называвшій себя, въ письм'я къ Погодину, пріятелемя М. М. Стасюлевича, но когда къ посл'яднему Погодинъ обратился съ просьбою отыскать для Москвитянина корреспондента въ Петербург'я, то онъ отв'ячалъ: "Извините, я не могу вамъ отыскать ни кого для описанія Петербургскихъ новостей. Разв'я вы не можете перепечатывать изв'ястія и собирать ихъ въ одно ц'ялое изъ нашихъ двухъ газеть"...

Между тъмъ, самъ Данилевскій писалъ Погодину: "Въ нашей литературной жизни, однаво, по обыкновенію большой застой. Я объщалъ вамъ, черезъ Алмазова, писать письма о здъшней общественной жизни, театрахъ и литературъ,—и исполню свое объщаніе... Я буду вамъ высылать небольшія статьи подъ именемъ Петербургских Салоновъ" 270).

Но самымъ важнымъ корреспондентомъ Москвитвнина былъ П. И. Мельниковъ, изъ Нижняго Новгорода. Онъ сообщалъ свъдънія о Китайской кормовой травъ му-сюй, которую другъ его, извъстный китаистъ В. П. Васильевъ, прислалъ изъ Пекина Нижегородскому помъщику А. Я. Коротаеву. Мельникову же принадлежатъ любопытныя записки о Нижегородской губерніи, въ которыхъ, между прочимъ, сообщается, что у Шереметева сохраняется любопытный историческій памятникъ, доставшійся ему по наслѣдію отъ предвовъ. Это молитвенникъ, подаренный и подписанный Іоанномъ Грознымъ своей невъсткъ, Еленъ Ивановнъ, третьей супругъ царевича Іоанна Іоанновича. Елена Ивановна, изъ рода Шереметевыхъ, въ 1582 году, вышедшая замужъ, вскоръ овдо-

въла, пошла въ монастырь, приняла иночество съ именемъ Леониды, и пережила смутное время самозванцевъ" \*). По поводу этого сообщенія, Погодинъ обращается въ владівльцу "Умоляемъ о снимев. Руки Грознаго мы не знаемъ, да и ни чьей изъ старыхъ царей, кром'в Бориса Годунова, недавно найденной. Почерки царскіе изв'єстны только съ царя Алексвя Михайловича". Кромв того, П. И. Мельниковъ сообщаль свёдёнія о Павловской промышленности. Въ то же время Мельнивовъ писалъ (9 марта 1851) Погодину: "Посылаю вамъ всяваго жита по лопать. Вотъ Павловскія свыдвнія, мною собранныя на міств. Не знаю, есть ди у вась автографъ повойнаго архіеписвопа Іакова, если ніть-воть вамъ письмо его; при семъ же прилагаю и письмо Артемы Волынскаго. Кстати, о преосвященномъ Іаковъ. Недавно познавомился я съ его преемникомъ преосвященнымъ Іереміей; важется, съ этимъ человъкомъ можно будетъ имъть дъло; кажется онъ пойдеть по стопамъ Гакова для Русской Исторін". Въ тоже время (30 апрыля 1851 года), Даль писаль Погодину: "Мельнивовъ замотался по следствіямъ, воторыя . поручаетъ ему министръ; онъ мало гоститъ въ Нижнемъ. А дёла дёлаются здёсь хорошія; напримёрь: богатый муживь Тимовей подозр'вваеть б'ёднаго Василья — изъ сос'ёдней деревни — въ воровствъ; идетъ въ нему міромо съ обыскомъ, ничего не находить, но пьяная его ватага избиваеть всю семью Василья до полусмерти. — Хмёль прошель — какъ быть? — Засёдатель все поправиль: Василій обвинень въ воровствъ, безъ малъйшаго повода и удикъ и отданъ въ солдаты. По следствію Мельникова открывается, что вероятно и кражи-то не было, и Василья подозръвать нътъ повода. Или: четыре вора обокрали церковь; ихъ поймалъ староста съ мужиками на мъстъ и отобралъ деньги и вещи всъ на лицо. За тридцать рублей сер., воры оставлены въ подозрѣніи,

<sup>\*)</sup> См. Родъ Шереметевыхъ, Александра Барсукова, Спб., 1881, кн.  $l_1$  стр. 439 и слъд.

а староста и 11 врестьявъ повлепщивовъ приговорены въ арестантскую роту за разноръчивыя показанія. Или: муживъ прівхаль изъ Семенова въ Нижній на базаръ съ товаромъ; зазъвался, лошади ушли съ санями — онъ бъжитъ слъдомъ, спрашивая встръчныхъ — дальше, дальше, наконецъ добъгаетъ по Волгъ до Макарьева, а лошадямъ слъдъ простылъ. Бъднявъ идетъ въ Земскій Судъ, заявить пропажу. А гдъ у тебя паспортъ? — Какой паспортъ, я прибъжалъ чуть живой съ базару, изъ Нижняго. И его, какъ безъименнаго бродягу, приговариваютъ: заклеймить и отдать въ арестантскую роту. Приговоръ былъ уже утвержденъ, когда я успълъ спасти бъдняка".

Кром'в названныхъ корреспондентовъ, укажемъ и на другихъ, которые усердно сообщали въ *Москвитянинг* изв'естія изъ разныхъ концовъ Русскаго Царства.

Почтенный Иванъ Петровичъ Корниловъ, перейдя, въ 1851 году, на службу въ Москву, прочелъ Погодину нѣсколько любопытнъйшихъ статей о Сибири, о поселенцахъ, объ инородцахъ, объ ихъ образъ жизни, о Барабинской степи. При этомъ Погодинъ выразилъ желаніе, чтобъ эти интересные очерки по-скоръ сообщились публикъ.

Нъвто изъ Вятви писалъ Погодину: "Не угодно ли вамъ заглянуть въ Вятву, да не въ самый городъ, а въ одинъ изъ дальнихъ увздовъ, именно въ жилища Вотявовъ, у которыхъ, разумъется, не найдете нивавого комфорта, но за то встрътите много любопытнаго. "Да зачъмъ же?" — спрашиваете вы. — Затъмъ, что намъ попался хорошій вожатый, и мы съ его словъ и съ вашего позволенія, познакомимъ васъ съ Вотявами".

Петръ Пежемскій, въ формъ письма въ редавтору, сообщаетъ свои замъчанія и наблюденія объ Иркутскъ.

Въ Красноярскъ, дъятельнымъ корреспондентомъ *Москви- тянина* былъ князь Костровъ. Онъ знакомитъ насъ: съ малочисленнымъ и малоизвъстнымъ племенемъ Сибирскихъ инородцевъ Камачинцами, съ Онскими селеніями Енисейской гу-

берніи, съ пъснію про Ставра боярина, записанною вняземъ Костровымъ со словъ одного старива:

Какъ во славномъ было въ городъ во Кіевъ, У ласковаго внязя у Владиміра.

Тутъ же приводится предисловіе, которое не поется, а читается: "Благослови-ка, Господи, старину сказать, старину сказать стару прежнюю да стару дивную".

По поводу мъста нахожденія этой пъсни, Погодинъ спрашиваеть: "Какъ сохранилась эта пъснь въ Восточной Россіи? Спрашивается, почему такія пъсни не сохранились въ Малороссіи". Кромъ того, князь Костровъ сообщалъ также свъдънія: о ссудномъ капиталъ для поселянъ Енисейской губернія, о предълъ земледълія въ той же губерніи, о звъропромышленности въ Туруханскомъ краъ, о курганахъ въ Енисейской губерніи.

Матвъй Ястребовъ, изъ Челябинска, знакомитъ насъ съ Киргизскими шаманами; неизвъстный—съ Волжскими бурла-ками; Иванъ Ивановъ, изъ Ставрополя,—съ Чечнею; А. А. Хованскій, изъ Воронежа, съ тамошними арбузами и сообщаетъ Собраніе Русскихъ пословицъ, поговорокъ и прибаутокъ. Изъ Архангельска, Погодинъ получаетъ біографическія свъдънія о контръ-адмиралъ Павлъ Өедоровичъ Кузмищевъ; изъ Сергіевой Лавры, получаетъ свъдънія о князъ Семенъ Шаховскомъ, сочинителъ канона Тремъ Святителямъ Московскимъ.

Въ Москвитянинъ же, Автономовъ печаталъ свои Путевыя Записки от Баку до С.-Петербурга <sup>271</sup>).

# LXIII.

16 февраля 1851 года, Погодинъ писалъ въ М. А. Максимовичу: "Москвитаниих идетъ скверно, не знаю, что и дълать, и что за причина. Видишь самъ, что онъ улучшается, вск хвалять, а толку нътъ. До сихъ поръ нътъ шестисотъ подписчиковъ, а деньги страшныя выдаются сотрудникамъ."

Въ другомъ письмъ, отъ 29 сентября, читаемъ: "Грустно и тяжело писать въ тебъ это письмо. Обстоятельства мои все хуже и хуже, хоть будущее и свътлъетъ. Журналъ въ нынъшнемъ году шелъ еще слабъе: вмъсто восьмисотъ пятидесяти, не было и семисотъ пятидесяти. Я тянусь, тянусь—и мочи не стаетъ. Разумъется, это уже послъдній опытъ <sup>и 272</sup>.

Навонецъ, въ Диевникъ своемъ, подъ 4 декабря 1851 года, Погодинъ записываетъ: "Записка изъ Конторы, что подписчивовъ только семъ, и пріунылъ. Ну, если подписка окажется недостаточною, и я обанкручусь! Просить помощи—не приведи Богъ"!

Къ причинамъ неуспъха *Москвитянина*, главнъйше можно причислить: неисправный выходъ книжекъ журнала и крайняя небрежность редактора. Эти качества даже воспъты М. А. Дмитріевымъ:

Москвитянину привычно-же Вѣчно къ сроку опоздать! <sup>273</sup>)

Въ другомъ стихотвореніи М. А. Дмитріева, читаемъ:

.....Погодинъ
У Уварова въ гостяхъ!
Воть ужъ съ мъсяцъ какъ разстался
И съ Москвой онъ, и со мной!
Москвитанинъ издавался,
Какъ умъеть, самъ собой!
Онъ привыкъ ужъ!—Соберется,
Въ типографію бредеть,
Къ переплетчику плетется,
Послъ въ лавку поползеть!
Ждетъ, пождетъ его читатель,
Побранитъ, да и домой!
А почтеннъйшій издатель,
Впрочемъ добрый мой пріятель,
Какъ ни выдаль, съ рукъ долой!

Не довольствуясь стихами, Дмитріевъ и въ прозѣ жаловался Погодину: "За Москвитянином два раза ѣздилъ, два раза посылалъ и того четыре. Что опоздалъ, я за это не въ претензіи: самъ знаю иногда причины. Но вотъ въ чемъ. дѣло: отвѣчали, что выйдетъ въ пятницу; а въ середу вы-

дали десять экземпляровъ Свёшникову. Я поёхалъ самъ, и сознаюсь, что задалъ нотацію вашему конторщику, потому что всё получатели должны быть равны: о чемъ онъ и донесеть вамъ, а я предварительно увёдомляю. Знаете ли что они дёлають? Иногда лежать экземпляры, а они не выдають; говорять, что это приготовлено только для знатныхъ лицъ, для Закревскаго и проч. Эти примёры были. Я вамъ не жалуюсь, а пишу для вашего свёдёнія, потому что это неловко и вредно журналу". Заживаясь въ Порёчьё, Погодивъ забывалъ о Москвитяниню, передавши его на попеченіе молодой Редакціи; но А. А. Григорьевъ взывалъ къ нему: "Пріёзжайте ради Бога скорёв. Мы здёсь безъ васъ, какъ овцы безъ пастыря — да и при томъ ни одной овцы не донщешься. Хороши были бы мы редакторами".

Другою причиною неуспъха Москвитянина была его Контора, которая получила печальную извёстность своею влассическою грубостью и неисправностью. Она была груба даже и съ ближайшими сотруднивами Москвитянина. "Я въ вамъ съ жалобою", --писалъ Погодину (6 іюня 1851 г.) А. А. Григорьевъ, — "не за себя, а за Н. В. Берга, на вашего вонторщика. За вакихъ жудиковъ считаетъ онъ насъ, что откавываеть въ десяти целковыхъ, нужныхъ для Мартынова-в туть же при словахъ о бумагв, вынимаеть десять пелковыхъ. Согласитесь, что это крайне неприлично въ отношеній къ намъ, какъ кажется, весьма безкорыстнымъ въ этомъ дълъ. Ради Бога, избавьте насъ отъ отношеній съ подобнымъ субъевтомъ — и всв денежныя дела ведите всегда съ нами лично. Бергъ чрезвычайно осворбился да и былъ правъ. Въ какое положение поставиль бы онъ его въ отношени въ Мартынову и вакое мивніе получиль бы последній о Редакцін журнала, заставляющей два раза приходить за вакими нибудь десятью цълковыми? Хорошо что пришла бумага въ Типографію и что деньги, взятыя на покупку бумаги, моглы быть употреблены на расплату. Извините меня, что я такъ много говорю о дёлё, по-видимому, весьма ничтожномъ: отъ онишности зависить на свътъ многое, если не все. Бергъ, напримъръ, добръйшій и безкорыстнъйшій человъкъ, имълъ право оскорбиться, —оскорбился бы равномърно и я, если бы получилъ подобную оплеуху". Въ другомъ письмъ Григорьева читаемъ: "Зной ли ужасный, вообще ли хандра, которой я страдалъ въ это время, тому причиною — но я былъ въ самомъ вломъ и грустномъ расположение духа и въ особенности злился на нашъ журналъ. Теперь для меня ясно, чего именно не достаетъ. Не достаетъ — порядка. Слыхано ли гдъ-либо, чтобы пропадали неизвъстно куда матеріалы, — а у насъ пропало нъсколько главъ Капперфильда — пропало безъ слъдовъ"!

Писемсвій просиль Контору выслать ему въ Кострому Руководство къ Россійскимъ Законамъ, Рождественскаго; Контора выслала ему совершенно другое. "Съ прошедшею почтою",—писалъ онъ Погодину,— "я получилъ изъ вашей Конторы семьдесятъ р. с. денегъ и связку внигъ, которыя будто-бы тоже отправлены во мнё по приказанію вашему, но мнё этихъ внигъ совершенно нужно не было: мнё выслали: Памятную внижку 51 г., Курсъ Словесности Чистякова, Правтическое Руководство, Хрестоматію Галахова, Обозрёніе Законовъ, Рождественскаго, басни Крылова, сочиненія Марлинскаго, всего на двадцать три руб. сер. Но я рёшительно не нуждаюсь ни въ одной изъ нихъ, начиная съ поэтическихъ сочиненій Марлинскаго до глубокомысленной Хрестоматіи Галахова. Вёроятно, это ошибка".

Вообще, Контора, отталвивая многихъ отъ Москвитянина, чуть не поссорила Погодина съ самимъ А. С. Стурдзою. Воть что по-врайней мъръ читаемъ въ его письмъ: "Не правъ ли я, когда утверждаю, что въ вашей Конторъ порядовъ, исправность — ръдвіе гости.... Признаюсь вамъ чистосердечно, Михаилъ Петровичь, что если я не получу своро оттисковъ, то откажусь навсегда отъ всявихъ отношеній въ вашему журналу. Дурачить добрыхъ людей, и тавъ часто, кавъ Контора Москвитянина изволить, право гръшно. Вы

конечно потеряете не много; за то усповоюсь я, въ правотъ моей совъсти!... Послъдній разъ утруждаю ваше высовородіе моею жалобою: отдъльные оттиски второй статьи моей, вами объщанные, мною не получены, по милости вашего прикащика. Примите мъры, вакія сами заблагоразсудите, къ исполненю даннаго слова, а также къ сохраненію въ цълости книгъ, которыя довърчиво отправилъ я къ вашему Сидорову, положившись на личное ваше ручательство. То, что теперь случилось между нами не въ первый разъ, конечно, послужитъ мнъ впредь наукою. Я не позволю отнынъ морочить себя на старости лътъ".

Классическая же неисправность корректуры Москвитянини, его знаменитыя опечатки, воторыя Погодинъ называль родимыми пятнышками, весьма раздражали авторовъ. Графиня Ростопчина умоляла Погодина, "не менять произвольно слова, что производить страшныя безсмыслицы: это чинять не наборщики, а грамотны и лингвисты, прикомандированные въ Редакціи, ибо наборщикъ не сделаетъ изъ вилми волны, а изъ гиней - гоненій; - тутъ постарались люди ученые! Напримёръ, тъ, вто умъетъ Московскія театральныя хрониви приспособлять къ Флорентійскимъ нравамъ". И. Н. Березинъ дружески советоваль Погодину присматривать за корректурой. "У васъ", —писалъ онъ, — "всегда много опечатовъ. Даже и другіе журналы стали вамъ подражать въ этомъ. Наружность Москвитянина не изящна, шрифты избитые и безобразные: вообще нехудо бы вамъ подражать въ этомъ случав Современнику, самому щегольскому Русскому журналу. А то, что у васъ за свинцовая обертка: въдь это только годится для чаю! М. М. Стасюлевичу приходилось возстановлять свое имя, некажаемое опечаткою. "Исправьте пожалуйста", — просыв онъ Погодина, - "въ заглавномъ листъ журнала букву моего отчества, и при следующихъ моихъ статьяхъ напечатайте вмысто M. H., какъ это печаталось до сихъ поръ, —M. M. На ворректуру жаловался Погодину известный церковный законовъдъ архимандритъ Іоаннъ, впослъдствіи епископъ Смоленскій: "Въ одной изъ посл'вднихъ внижевъ Москоимянина напечатано (на обертив) объявление о выход въ светъ моего Опыта Церковнаго Законовъдпнія. Туть же мнё приписаны вниги, которыхъ авторомъ я не имъю чести быть, какъ-то: Пастырское Богословіе — архимандрита Антонія, и Сельскія бесподы, его же изданія. Бізда конечно не велика, и я не считаю нужнымъ, чтобы въ следующихъ внижвахъ вашего изданія сдёлана была кавая-либо публичная оговорка. Довольно, если новое объявление о техъ же внигахъ будетъ исправнъе въ именахъ авторовъ. Кстати: можетъ быть, вы не отказались бы дать въ своемъ журналѣ мѣсто какому-либо отзыву о моей внигъ. Но я теперь поворнъйше прошу васъ, отложить до времени всявій, хотя бы и самый краткій, отзывъ. Книга моя, хотя и отпечатана. но еще пока остается въ некоторыхъ вышнихъ инстанціяхъ на разсмотреніи. До ръшенія этихъ инстанцій, всякое публично-высказанное мньніе о внигь (темь болье имьющей такое, какь моя, содержаніе), по нынъшнимъ обстоятельствамъ, признается неблаговременнымъ. Это секрето, въдомый только здъсь... Да будутъ же и эти строви-севретомъ между нами".

## LXIV.

Не довольствуясь обыкновенною подпискою, Погодинъ старался распространять свой журналъ чрезъ людей боле или мене ему близкихъ. Эту обязанность онъ возлагалъ, и на А. Ө. Писемскаго, и на графиню Е. П. Ростопчину, и на И. И. Давыдова. "По желанію вашему", — писалъ ему Писемскій изъ Костромы, — "я тотчасъ же началъ распространеніе вашего журнала и уже продалъ за нынёшній (1851) годъ, одинъ экземпляръ, за который я уже получилъ деньги и потому покорнёйше прошу васъ, не подрывая мой кредитъ, по-скорье выслать весь вышедшій Москвитянинз въ г. Буй, Костромской губерніи, Михаилу Павловичу Корсакову. Деньги же я не высылаю, но привезу самъ въ Москву — или, если

хотите, зачту въ свою гонорарію. Нынёшній годъ большого распространенія не надёюсь, потому что прошло боле полугода (впрочемъ, по моему настоянію, еще одинъ экземпляръ выписывается); но другое дёло на будущій годъ, мы вотремъ каждому исправнику, городничимъ и головамъ-то берется сталь вашь старый знакомый, нашь вице-губернаторь, вызы Гагаринъ". Билетами на Москвитянииз Погодинъ засыпаль графиню Е. П. Ростопчину, и она видимо тяготилась этимъ. \_За билеты благодарю", —писала она, — "но у насъ уже таковые имъются, а предлагать ихъ другимъ, не берусь; я почти никого не вижу изъ, съ позволенія сказать, Московскаго большого свёта, и между тёмъ вого вижу, а равно вакъ между тыми кого не вижу, не отыщется ни единаго доброжелателя Искуствъ, желающаго и готоваго имъ повровительствовать. Теперь же они всв посмотрвли царя, сами ему повазались, такъ имъ некогда заняться чёмъ-нибудь другимъ, кроме ихъ глупаго чванства и отвратительной пустоты. — Да и вошельки истощены лотереями и подписвами, и аукціонами для школь, отъ которыхъ, впрочемъ, добытое поступаетъ слишкомъ часто Богъ въсть куда... но только, какъ говорять, вовсе не въ пользу бъдныхъ и неимущихъ... Удалимся от зла, — я это помню, —и удаляюсь все болье и болье оть этого общества, столь мив чуждаго и дикаго"!-- Не болве утвшительныя свыдънія получиль Погодинъ отъ И. И. Давыдова, изъ Петербурга. "Вы знаете", —писаль онь, — "что здёсь любять читать въ клубахъ и кофейняхъ даромъ, поэтому раздача билетовъ весьма затруднительна".

Для большаго успъха Москвитянина, И. К. Купріяновь совътоваль Погодину печатать почаще объявленія съ оглавленіями статей на заднихъ страницахъ газеть, особенно С.-Петербургских Въдомостей и Съверной Пчелы, воторыя имъють общирный вругь читателей; я знаю весьма многихъ, которые тольво и выписывають такіе журналы, которыхъ объявленія примелькались въ ихъ глазамъ, которые думаютъ, что должно быть весьма хорошія и полезныя изданія. Отечественныя

Записки и Современнико весьма много выиграли подобными публикаціями".

Не смотря на неуспъхъ Москвитянина, Погодинъ очень интересовался отзывами публики о своемъ журналв и всвхъ н всяваго допрашиваль объ этомъ. "О Москвитянинт могу свазать", --писалъ В. И. Даль, --, что онъ-вполнъ достоинъ прочихъ собратовъ своихъ: нынёшнія благодатныя обстоятельства выровняли ихъ. Переводами Москвитянинг идетъ даже впередъ Отечественных Записокз. Хвала ему! А между темъ, воля ваша, читать нечего-ни туть, ни тамъ. Повторяю однаво, что нынъ это иначе быть не можетъ. Утъшьтесь. Хоть бы любопытныя этнографическія статьи пом'вщали; Русь описывали бы вдоль и поперекъ; на это, казалось бы, можно найти людей на мёстахъ. Жена желаетъ знать, для чего вы прерываете начатое, напримъръ: Какстона, запнувшись на главъ такой-то? Развъ желаете выждать товарища, который старается догнать васъ, т.-е., Отечественныя Записки? Это охлаждаеть читателей".

"Я удивлялся", —писалъ Погодину Стасюлевичъ, — "читая ваше письмо, гдъ вы говорите о стараніяхъ уронить вашъ журналь. При этомъ я невольно вспомнилъ слова Персія: Рессат et hic, рессат, vitio tamen utitur. At vos, журналисты, чего вы хотите? Я понимаю желаніе злого, вредить съ цълью употребить зло въ свою пользу; но не понимаю желанія вреда, тавъ сказать, желанія безворыстнаго. Они, какъ Гоголя Петрушка, любять върно самый процессъ нанесенія вреда. И какія скандалезныя выходки"!

Въ другомъ письмѣ Стасюлевича читаемъ: "Вы меня просили сообщить вамъ, что говорять въ Петербургѣ о Москвимянинъ. Мнѣ случалось слышать различные отзывы: одни нападають и жалуются на перевѣсъ провинціальныхъ извѣстій, которыя сами по себѣ рѣдко бываютъ интересны—и это самая главная жалоба; другіе возстають противъ стиховъ, третьи выражаютъ свое неудовольствіе на то, что нѣтъ никакой возможности читать повѣстей, не забывая ихъ начала, потому что журналь, выходя двумя внигами, раздробляеть свои статьи и т. д. Но всё согласны въ томъ, что Москвитянинз съ каждымъ годомъ дёлается лучше и лучше, полнёе и полнёе—не по объему, но по составу". И. Н. Березинъ находиль, что въ Москвитянинъ "Изящная Словесность,
за исключеніемъ скучной Счастливой Женщины, отличная.
Наука изъ рукъ вонъ плоха. Матеріалы и грамоты, въ томъ
видё какъ они печатаются, интересны лишь для спеціалистовъ, а Москвитянинъ журналъ литературный". Вмёстё съ
тёмъ Березинъ не могъ не надивиться, "почему", — какъ
писалъ онъ Погодину, — "вашъ журналъ, теперь безспорно
лучшій, не перебьетъ дорогу другимъ"?

Осень 1851 года, М..А. Максимовичъ гостиль въ Черниговскомъ имѣніи своего дяди, И. Ө. Тимковскаго, въ селѣ Турановкѣ, и оттуда (15 октября) писалъ Погодину: "Москвимянинъ за нынѣшній годъ очень хорошъ и весьма журналенъ; а объявленіе о продолженіи даетъ знать мнѣ, что онъ наконецъ сталъ тебѣ и прибыленъ. Этому я сердечно порадовался. Помогай тебѣ Богъ"!

Изъ Костромы А. Ө. Писемскій писалъ Погодину: "На счетъ мивнія о вашемъ журналь, скажу то, что въ обществъ у насъ ни о какомъ журналь не имъютъ никакого мивнія, въ силу того, что думаютъ о совершенно другихъ предметахъ, а журналы получаютъ такъ, для близиру, для тону—и обыкно венно ихъ только перелистываютъ; что касается до меня лично, то нахожу, что критика и библіографія журнала превосходна; беллетристика бъдна — блъдна, впрочемъ лучше, чъмъ въ другихъ журналахъ".

Изъ Великаго же Новгорода, И. К. Купріяновъ сообщаєть: "Мивніе о Москвитянинть въ здішнихъ вругахъ разнообразно: сколько головъ, столько умовъ; общаго только то, что онъ въ нынівшнемъ году нівсколько слабіве, чімъ въ прошломъ; особенно отділь Русской Словесности находять слабымъ; но я увітряю всіхъ, съ кімъ мит приходится иміть объясненіе по этому предмету, что это вина не Редакція, 8 самихъ литераторовъ, которые мало пишутъ въ нынѣшнемъ году. Петербургсвіе журналы представляють по беллетристикъ столько же, какъ и *Москвитянинъ*, если не меньше; стало быть, виновата вся современная Русская Литература".

Навонецъ, Д. В. Григоровичъ, напечатавши въ первомъ нумер'в Москвитянина 1851 г. свой святочный разсказъ Прохожій, 17 іюня 1851 года, изъ своего Тульсваго имінія Дулебино, писалъ Погодину: "На дняхъ еще, почтеннъйшій Михаилъ Петровичъ, я сильно пенялъ на себя за то, что не поспъшиль отвъчать вамь, но теперь радуюсь, что не дълаль этого, и вотъ именно почему: я разумъется не могъ бы сказать вамъ ничего особенно веселаго, тогда вавъ теперь послъ полученія 9 и 10 внижекъ Москвитянина, наговорю вамъ съ три вороба. Прежде всего разскажу вамъ одинъ анекдотъ, который подойдеть къ дёлу впрочемъ: Мужикъ купиль въ Москвъ шапку, вернулся въ деревню и сталъ ругать купца. За что воришь ты его? спросиль сосёдь. - Да какъ-же, - такой онъ сякой, - продаль за целковый шапку, въ ней весу всего полфунта, а Филатъ купиль такую же шапку за тотъ же цёлковый на нашемъ базаръ, въсомъ въ три фунта, -- какъ же не ругать ихъ, --- ну, не разбойники ли въ Москвъ живутъ! Такъ же здраво, или почти такъ же, разсуждаетъ и наша иногородная публика о журналахъ. Я чуть не вскрикнуль отъ радости, увидавъ почтенную наружность Москвипянина, не уступающую и даже превышающую толщиною Отечественныя Записки и Современникъ. Наружное это сходство, повърьте, послужить только въ пользу Москвитянина; на счеть же подписки, - я твердо увърень, что пойдеть хорошо; не вижу, да и нътъ никакого повода предполагать прогивное. Вспомните-ка, что Краевскій четыре года не виділь ни малъйшаго успъха, все шло во сто разъ хуже Москои*тянина*; онъ продолжалъ улучшать журналъ, — выдержалъ, а въ томъ-то и вся штука. Дай только Богь, чтобъ Москвитянинг не измениль ни подъ какимъ видомъ настоящей своей формы. Умёнье сохранить сановитую, постоянно спо-

войную наружность во всёхъ случаяхъ жизни, повёрые, столько же нужно людямъ, сколько журналамъ. Это лучшее средство возбуждать въ себъ вредитъ. Доложу вамъ, что отдълъ вритиви, полемиви и библіографіи, -- отличный въ Москвитянини и во всякомъ случай выдержанъ несравненно благороднве, чвиъ въ Отечественных Записках и Соеременники, которые поступають въ этомъ случай какъ швольниви. Москвитянину остается только озадачить публику вакимъ нибудь произведеніемъ капитальнымъ, въ родъ, напримъръ, Тюфяка, — печатать мёсяца три въ-ряду, — и я предреваю ему върный успъхъ. Сонз весьма остроуменъ, -- жаль только, что длиненъ немного и сказывается оскорбленнымъ самолюбіемъ; вто писаль его, не знаю; знаю только, что эта статья возбудить жесточайшія насмішки на Островскаго, таланть котораю я глубоко уважаю. А впрочемъ, онъ, я думаю, не пользеть за словомъ въ карманъ и самъ хорошо отгрызется. Къ величайшему сожальнію, въ настоящую минуту, не могу дать вамъ ни единой строчки; у меня даже всв дни распредвлени..... .....Провздомъ въ Петербургъ, не смотря на то, что пробуду въ Москвъ день, - явлюсь къ вамъ и потолкуемъ о томъ, что бы вамъ написать такое въ Москвитинию, для котораго готовъ я работать...... Прощайте, Михаилъ Петровичъ. 10 августа или оволо буду у васъ. Въ ожиданіи, заочно, жиу вамъ руку и желаю отъ души быть здорову... Если Островскій въ Москвъ, кланяйтесь ему отъ меня".

"Меня удивляетъ", — писалъ И. И. Давыдовъ Погодину, — отчего многіе Московскіе ученые избъгаютъ Москошпянина и пишутъ здъсь; безъ нихъ нашимъ (т.-е. Петербургскимъ) журналамъ было бы подчасъ плохо." Въ другомъ же письмъ его читаемъ: "Москошпянинъ хорошъ и безукоризненъ. Мало вамъ помогаютъ Московскіе ученые. Видно, преферансъ и кулебяка лучше славы литературной" 275).

## LXV.

1-го сентября 1851 года, въ селъ Мануиловъ, Ямбургскаго уъзда, С.-Петербургской губерніи, скончалась супруга Исторіографа, Екатерина Андреевна Карамзина.

11-го сентября того же года, Плетневъ писалъ Жувовскому: "Я спешу вамъ передать одно нерадостное известіе, но темъ не менъе умилительное и, могу свазать, отрадное для насъ всёхъ. Вчера всё мы, живущіе и случившіеся въ Петербурге, друзья Карамзина, друзья Жуковскаго и друзья Пушкина, подъ ту же надпись: Блажени чистіи сердием, которая такъ мирила насъ съ волненіями жизни и ограждала отъ всего недостойнаго, -- подъ ту же надпись положили тёло преврасно совершившей путь свой подруги нашего Карамзина, Катерины Андреевны... Въ эти минуты я не переставалъ думать о васъ и общей судьбъ нашей, которая столько благородныхъ сердецъ въ одну эпоху соединяла на пути къ одной прекрасной цели... Мало осталось насъ-и те разделены пространствомъ ... На это Жуковскій отвічаль: "Благодарю за то, что вы своимъ нисьмомъ мив дали такъ живо присутствовать на этомъ торжествъ погребенія... Какой новый ударъ для бъднаго Вяземсваго! Надо благодарить Бога, что это случилось послъ его отъвзда; въ Петербургв ударъ этотъ слишкомъ бы сильно отозвался въ его разстроенномъ сердцъ. Онъ теперь въ Парижѣ" 276).

Подробности объ этомъ событіи, Погодинъ узналъ отъ К. С. Сербиновича, который, 12 ноября того же года, писалъ ему: "Не повѣрите, какъ и мнѣ было грустно, что не могъ вполнѣ насладиться бесѣдою вашею. Срокъ моему отпуску истекалъ: надлежало спѣшить. Но къ печальной церемоніи я не поспѣлъ, и даже не подозрѣвалъ, что буду встрѣченъ такою горестною вѣстію — о кончинѣ супруги моего перваго благодѣтеля. Не засталъ уже никого изъ семейства ихъ. Теперь только всѣ опять съѣхались, и я узналъ, какъ тихо, какъ безбо-

лъзненно кончила покойница свое прекрасное земное поприще. Она проводила лето у дочери своей, внягини Е. Н. Мещерской, нъ деревив Ямбургскаго увзда; съ нею и другія двв дочери, съ воторыми почти не разлучалась въ жизни; въ последніе же два дни ее особенно утвшилъ прівздъ старшаго сина, Андрея Николаевича. 1 сентября, рано поутру, послё соверпенно повойной ночи, горничная, спавшая въ ея комнать, разбудила ее вривомъ во снъ. Еватерина Андреевна, чтобъ ее усповоить, съла на вресло, вздремнула, и всъ сначала думали, что она спить. Лицо ея было спокойно, светло и прекрасно. Какая-то неземная торжественность изображалась на его правильныхъ чертахъ: оно даже помолодело. Такому явленію не подивится тоть, кто зналь ся жизнь, душу, пранила. Супруга добръйшаго изъ людей, возвышеннъйшаго по чувствамъ, сама одарена была темъ, за что онъ желалъ ее имъть другомъ сердца своего и находилъ съ нею счастіе. Уже и этого довольно, чтобъ оценить ея свойства. Умъ, благородство духа, правдолюбіе, свромность, христіанское смиреніе, набожность, въра, - все это съ годами являлось въ ней еще въ болъе священномъ видъ. По мнъ, въ эти годы нельзя было даже довольно насмотрёться на нее, тёмъ больше, что нельзя было и не понимать, что она уже гость въ этомъ міръ. Какъ велика эта потеря для детей, ее обожавшихъ! Она же такъ прекрасно исполнила въ отношении къ нимъ весь долгъ, вавъщанный супругомъ: воспитала и почти всъхъ пристроила, п влила въ сердца ихъ такую взаимную другъ въ другу любовь, которая составляеть величайшее счастіе этого прекраснаго семейства. Теперь оказалось, что у нея много лътъ быль аневризмъ, но доктора этого не объявляли.

Можете себѣ представить, сволько потеряль и я, ровно тридцать три года имѣвъ счастіе пользоваться ея добрыть и во множествѣ случаевъ жизни самымъ благодѣтельнымъ для меня расположеніемъ".

Осторожный Сербиновичъ къ этому письму прибавиль елъдующія строки: "Свъдънія о послъднихъ минутахъ жизни Екатерины Андреевны сообщаю только къ *соъдънію* вашему".

Остававшаяся въ живыхъ сестра друга Карамзина, И. И. Дмитріева, Наталія Ивановна, въ октябрѣ того же 1851 года, писала Погодину: "Въ память моего брата вы и ко мнѣ расположены, какъ будто достойной онаго, и почтили меня съ почтеннымъ молодымъ Карамзинымъ визитомъ въ Симбирскѣ; это пріятнѣйшее удовольствіе и до днесь у меня въ памяти. Я очень съ сожалѣніемъ читала въ газетахъ о кончинѣ почтеннѣйшей Екатерины Андреевны, на сей путь всѣмъ неизбѣжный. Буди Его Святая воля" 277).

Одновременно съ вончиною супруги творца Исторіи Государства Россійскаго, вышель первый томъ Исторіи Россіи
молодого профессора Московскаго Университета С. М. Соловьева. Въ Московскихъ Въдомостяхъ было объявлено:
"Историческая жизнь нашего отечества имёла своимъ великимъ результатомъ нынёшнее Царство Русское, съ его незыблемыми началами, съ его могуществомъ, съ его прекрасными залогами для будущаго. Съ каждымъ днемъ растетъ
интересъ къ этой богатой результатами прошедшей жизни
Русскаго народа; съ каждымъ днемъ открываются новые
источники для ея изученія, и даровитые дёятели неутомимо
и плодотворно работаютъ на этомъ поприщѣ.

Имя Соловьева извъстно всякому интересующемуся Русскою Исторією. Онъ по праву занимаєть одно изъ почетнъйшихъ мъсть у насъ между дъятелями науки. Въ короткое
время онъ успъль уже ознаменовать себя столько же обильными, сколько даровитыми и плодотворными трудами. Съ
особеннымъ удовольствіемъ спъшимъ извъстить читателей,
что нашъ неутомимо дъятельный ученый выпустиль уже въ
свъть первый томъ этого труда: Исторія Россіи съ древныйшисть временъ.

Въ этомъ первомъ томъ, Исторія доведена до кончины великаго внязя Ярослава".

Колоссальный трудъ С. М. Соловьева, коего начало было

тавъ доброжелательно встръчено Московскими Впосмостями. кавъ извъстно, прерванъ былъ лишь кончиною автора на двадцать девятомъ томъ, и давно оцъненъ всъми по своему достоинству; а потому смъемъ думать, что великая заслуга Соловьева нисколько не умалится, если, мы ради исторической правды, приводя благопріятныя о немъ сужденія нашихъ ученыхъ, не свроемъ и тъ отзывы, которые въ свое время высказывались не въ пользу этого труда.

Мы уже знаемъ, что С. М. Соловьевъ съ первыхъ печатныхъ своихъ трудовъ разошелся во взглядахъ съ Погодинымъ, а потому со стороны Погодина и его друзей, Исторія Россіи съ древнъйшихъ временъ не могла встрътить сочувственнаго отношенія, подобно тому, какъ и труды Погодина въ лагеръ западниковъ не находили справедливой оцънки.

"Давно, еще до полученія васедры", —пов'єствуєть С. М. Соловьевъ, — "у меня возникла мысль написать Исторію Россіи. После полученія ванедры, дело представлялось возможнимь и необходимымъ. Пособій не было. Карамзинъ устарвлъ въ глазахъ всёхъ; надобно было для составленія курса заниматься по источнивамъ; но почему же этотъ самый курсъ. обработанный по источникамъ, не можеть быть переданъ публивъ, жаждущей имъть Русскую Исторію полную и написанную, какъ писались исторіи государствъ въ Западной Европъ.... Я ръшился на такой трудъ и началъ съ начала; ибо предшествовавшіе труды не удовлетворяли"... Далье, С. М. Соловьевъ говоритъ: "Успъхъ двухъ моихъ диссертацій смутиль, поворобиль; сильно обрадовались, вогда Погодинъ началъ полемизировать противъ нихъ, но все не было дружнаго ожесточеннаго нападенія: молодой профессоръ написаль двъ диссертаціи, пописываеть въ журналахъ-этимъ. пожалуй, все и кончится. И вдругъ, дерзкій издаеть Исторію Pocciu—первый томъ, значить будуть и другіе тома! Дерзкій, которому исполнилось только тридцать леть, въ Карамзины лівзеть, хочеть быть господствующимь авторитетомы! Этого

нельзя было перенести равнодушно. Но, разумфется, прежде всъхъ не могъ перенести этого равнодушно Погодинъ. Просидълъ двадцать слишкомъ лътъ на канедръ, пріобрълъ авторитеть перваго знатока Русской Исторіи, а на пов'єрку что сделаль? Написаль две диссертаціи о Варягах и Несторъ. А этотъ молокососъ не только въ два года своего профессорства написаль двё диссертаціи, но теперь приступилъ къ изданію обширной Исторіи, хочеть быть Карамвинымъ. Что же ему, Погодину, въ гробъ что-ль ложиться? Лучше въ гробъ, чвиъ стушеваться предъ вакимъ нибудь Соловьевымъ. Одна надежда, что дерзкое предпріятіе рухнеть, какъ рухнула Исторія Русскаго Народа Полевого; но надобно усворить это паденіе, ополчиться и разнести по вамешвамъ зданіе при самомъ его началь, разнести фундаментъ. Сотрудниковъ много. Съ шипъніемъ, съ пъною у рта собирается около почтеннъйшаго Михаила Петровича, ставшимъ чрезвычайно популярнымъ, дружина — походъ объявленъ. Москвитянинг отврыль свои страницы ругательнымъ статьямъ противъ меня" 278).

Теперь обратимся въ лагерю Погодинской "дружины" и прислушаемся въ ея говору. "Видъли Исторію Соловьева"? спрашиваль Погодина Н. Ф. Павловъ, — "говорять въ одинъ день разошлось 400 экземпляровъ. Такъ по крайней мере проповъдують друзья". Извъстный оріенталисть, П. С. Савельевь, отнесся въ труду Соловьева съ мервантильной точки зренія: его поразила цёна перваго тома. Два рубля пятьдесять копъекъ за пятнадцать печатныхъ листовъ! писалъ онъ Погодину. Въ другомъ же письмъ своемъ, Савельевъ, не повидая своей прежней низменной точки зрвнія, развиваеть свою мысль подробнъе: "Исторіи С. Соловьева досталось отъ всъхъ журналовъ всёхъ партій. Воть что значить желать угодить и нашимъ и вашимъ! Это кажется чистая спекуляція: пускай, моль, бранять, а тысячи двё экземпляровь, по два съ полтиною серебромъ, можетъ расходиться, да притомъ можно выпускать по тому или по два въ годъ. Я, съ своей стороны, не вижу иной цёли новой Исторіи Россіи: она ни ученая, ни учебная, ни художественная, ни популярная. Что же она такое? По поводу ея хотёлъ-было написать нёсколько замёчаній: о восточныхъ источникахъ, о Массудё, о Хореё, о происхожденіи Венгровъ, о Черкесскихъ преданьяхъ и проч. Объ этомъ могу сказать кое-что новое и небезполезное. Жалёю, что не могу заняться этимъ теперь, потому что заваленъ другою работой. Но обёщаю это Москвитянину".

Еще болъе несправедливые отзывы о первой внигъ Исторіи Россіи мы встрівчаемъ въ письмів въ Погодину будущаго министра Народнаго Просвещенія и оберъ-провурора Св. Сунода, графа Л. А. Толстаго: "Что вы подвлываете? Читаете Исторію Соловьева? Я по крайней мірь сижу теперь за ней, и убіждаюсь, что еще не пришло время писать нашу Исторію такъ, какъ онъ было замахнулся; отъ васъ всв ожидають критики общирной, основательной и безпристрастной, а есть надъ чёмъ позаняться! Родовой быть плохо выдерживаеть на себъ зданіе нашей Исторіи, да и язывъ-то не совстви историческій. Помнится, что учитель Латинскаго языка въ Лицев, когда пересматривалъ наши несвладныя на немъ писанія, говариваль: "Ежели бы Цицеронъ воскресь и услышаль эту латынь, побиль бы вась палкою"! Думаю, что Карамзинь исполниль бы это надъ г. Соловьевымъ. А между темъ, выходъ Исторіи Соловьева совпаль со смертію всёми сожалъемой жены Карамзина, одного изъ обломвовъ Александровскаго царствованія! Да не узрить въ этомъ вашь многопрофессоръ какого либо гласа съ Неба, нарекающаго его преемникомъ Карамзина! Никогда не читалъ чего-либо нелъпъе, пошлъе и натянутъе какъ объяснение вліянія нашей почвы на нашу исторію! Это просто уморительно. Извините, за выражение этихъ живыхъ впечатлений, которыя совсёмъ некстати вырвались здёсь сами собою".

Любопытно встрътить такое суждение со стороны ученаго, который въ то время самъ занимался географическими и статистическими изысканиями. Объяснение этой странности заключается, какъ намъ кажется, въ вышеприведенныхъ словахъ самого С. М. Соловьева: "Дерзкій, въ Карамзины ліззетъ"!

# LXVI.

Самъ Погодинъ на первыхъ порахъ отнесся къ труду своего противника весьма сдержанно. Онъ даже печатно заявиль, что не читаль перваго тома Исторіи Россіи съ древнъйших временз "и читать ее не будеть". Но это заявленіе, какъ мы сейчасъ увидимъ, было несправедливо. Рецензію на первый томъ Погодинъ поручилъ написать И. Д. Бъляеву. О своихъ отношеніяхъ въ этому вритиву самъ С. М. Соловьевъ писалъ въ своихъ Запискахи: "Бъляеву я до техъ поръ доставляль урови, но онъ теперь нашель гораздо пріятнъе и выгоднъе для себя примвнуть въ вружку, могшему много сдёлать для него, благодаря повровительству Блудова. Бёляевъ дёйствительно награжденъ былъ щедро по Архиву Юстиціи, гдё служиль, и потомъ, по настоянію Погодина и Шевырева предъ Назимовымъ, попалъ въ профессора Московскаго Университета, по ванедр'в Исторіи Русскаго Права. Бъляевъ, по своей способности борзописанія, взялъ на себя задачу по восточвамъ разобрать Исторію Россіи, не оставить ни одной строчки безъ возраженія".

Сохранилось весьма любопытное письмо И. Д. Бѣляева къ Погодину, изъ вотораго, между прочимъ, мы и увидимъ, что Погодинъ, вопреки своему печатному заявленію, весьма внимательно прочиталъ первый томъ Исторіи Россіи съ древнийшихъ временъ. "Исторіи Россіи", — писалъ Бѣляевъ Погодину, — "я никогда не обѣщалъ вамъ возвратить; а говорилъ, что она мнѣ нужна, и что вы можете имѣть другой экземпляръ. А безъ выраженія удивительно я опять не могу обойтись; неужели вы столько не увѣрены во мнѣ, что опасаетесь, что я во зло употреблю ваши отмѣтки на поляхъ. Во первыхъ, книгу эту у меня никто бы не увидалъ, и во

вторыхъ, ваши отмътки, писанныя карандашемъ, легко унитожить. Но объ этомъ истиню непріятномъ для меня дыть. пора и кончить. Впрочемъ, надъюсь, что не оставите снабить меня хоть другимъ экземпляромъ той же Исторіи Соловьева. Я вашей последней записки въ конце не разобраль; вы кажется, желаете пом'ястить въ рецензіи свое зам'ячаніе, воторое вамъ и возвращаю. Моего совъта нътъ на такое помъщение. Въ замъчании проглядываетъ какое-то раздражение; а для васъ здёсь лучше быть въ стороне, иначе Петербургскіе журналы насолять вамъ до нельзя и постараются поддержать этимъ внигу въ глазахъ публики; я самъ бы могъ въ рецензіи написать бол'ве р'взкостей, но удержался, дабы не дать повода толковать журналистамъ о пристрастіи. А ежели Соловьевъ будетъ вызывать своими ответами, то . . . . . . . . . . . . . . . въ ръзкихъ выводахъ на свъжую воду у меня не будеть недостатка. Прошу вась не печатать замічанія, н прошу собственно для васъ; ибо здёсь ни для меня, ни для рецензіи нъть и ни прибыли и ни убытку; ибо рецензія, какъ вы знаете должна печататься безо моего имени". Возвращая Погодину экземпляръ первой книги Исторіи Россіи, Бъляевъ, между прочимъ, писалъ: "Неужели рецензія не стоить н экземпляра"! <sup>279</sup>).

Такимъ образомъ, въ *Москвитянинъ* явилась рецензів И. Д. Бъляева на первую книгу *Исторіи Россіи*, дъйствительно, безъ подписи имени рецензента <sup>280</sup>). Рецензія эта снискала похвалу И. И. Давыдова, который писалъ Погодину: "Рецензія *Исторіи* Соловьева дъльная и благородная. Встить чрезвычайно нравится <sup>281</sup>). Но та же рецензія весьма не понравилась *Московскимъ Въдомостамъ* и вовлекла рецензента *Москвитянина* въ пучину полемики <sup>282</sup>).

Не довольствуясь рецензією, Бѣляєвъ напечаталь въ Москвитянинъ, сврывшись, впрочемъ, подъ литерою Z, весьма ѣдкое письмо противъ Исторіи Россіи, въ которомъ читаємъ: "Въ Москвитянинъ разобраны подробно всѣ главныя положенія Соловьева, и показана ихъ несостоятельность до оче-

вилности. Въ Библіотект для Чтенія выставлены отношенія его Исторіи Россіи въ современному состоянію науки, доказана ея запоздалость, равно какъ и незнакомство съ новыми вопросами и требованіями Исторіи.... Но еслибъ у насъ былъ спеціальный журналъ для разбора подобныхъ внигъ, то нужно было бы написать третью статью объ этой компиляціи съ разборомъ частностей, и представить ошибви и странности всякой страницы, подобныя следующимъ: есть одно древнее свидетельство, въ коемъ сказано о Словянах: "По святвиъ крещеніи, Перуна отринуша, а по Христа Бога яшася". А Соловьевь вивсто Христа Бога ввдумаль прочесть Хорса Бога, да и давай строить систему о повлоненіи солнцу, вижсто повлоненія молніи. - Не говоримъ о томъ, что еслибъ авторъ прочиталъ хоть одну старую рукопись, или посмотрёль внимательно на одинь старый образъ, то увъдълъ бы, что слово Христосъ вездъ пишется двумя буквами съ титломъ; но самый синтаксическій составъ ръчи могъ бы показать ему, что здёсь о Хорсв не можетъ быть слова: "Славяне, по святомъ врещеніи, Перуна отринули, а во Христу Богу обратились, но и нынь по украйнамъ молятся ему провлятому богу Перуну, и Хорсу, и Мокоши, и Вилу, и то творять тайно". Смысль простой и ясный! Какой же смысль будеть въ следующей речи: Перуна Славяне отринули, а въ Хорсу обратились, но и нынъ молятся Перуну и Хорсу и Мовошу!! Къ чему было бы но? А что свазать о системъ, основанной на такомъ чтеніи"!.....

Обвиненіе это очень забавно, такъ какъ нѣтъ никакой возможности предположить, чтобы Соловьевъ не зналъ какъ подъ титломъ пишется Христосъ и чтобы онъ не умѣлъ разбирать древнихъ рукописей \*).

"Погодинъ и дружина его", — повъствуетъ С. М. Соловьевъ, — "могли разсчитывать на успъхъ: постояннымъ ругательствомъ, исходящимъ отъ людей, считающихся спеціалистами,

<sup>\*)</sup> См. Жизнь и Труды М. П. Погодина. Спб. 1895, ІХ, 117.

ошеломить Русскую публику, остановить успъхъ вниги, ходъ ея, раздражить и утомить автора, который, видя себя окруженнымъ врагами и не видя ни откуда помощи, откажется оть безполезной борьбы. Дъйствительно, я пережилъ тяжелое время зимою 1851—1852 года; я счелъ нужнымъ отписываться, трудъ страшно непріятный— трудъ защиты и трудъ одинокій. Но сила Божія въ немощи совершается; никогда не приходила мнъ въ голову мыслъ отказаться отъ своего труда, и въ это печальное для меня время я приготовилъ второй томъ Исторіи Россіи"...

Но авторъ Исторіи Россіи не быль "одиновъ" и въ то время, вогда съ Погодинской стороны сыпались на твореніе его всевозможныя обвиненія. Въ это самое время, кром'в его друга Кавелина, написавшаго блистательную и вполнъ сочувственную рецензію, выступиль въ защиту любимый ученикъ Погодина, Н. В. Калачовъ, который съ присущимъ ему безпристрастіемъ, изучивъ внимательно первый томъ Исторіи Россіи, пришелъ въ следующему завлюченію: "Читатели видъли, что начиная съ предисловія до послъдней главы его, мы во многомъ несогласны съ авторомъ... Г. Соловьевъ, сивша изданіемъ въ свёть перваго тома своего прекраснаго и обширнаго труда, не довольно глубоко вникаль въ источники, которыми пользовался, не довольно тщательно перечитываль ихъ и часто даже оставляль безъ вниманія, какъ самые матеріалы, тавъ и относящіяся въ нимъ изследованія, воторыя могли бы послужить ему главнымъ пособіемъ при разработв основныхъ источниковъ его повъствованія и выводовъ. Въ этомъ отношении Исторія его важется несравненно наже Исторіи Карамзина и ни въ какомъ случать не можеть для спеціальных занятій замёнить ее, а тёмъ менёе источники, на которыхъ основывается самъ авторъ. Но вмѣстѣ съ этимъ общимъ упрекомъ, мы были бы весьма несправедливы, если бы не отдали ему должной благодарности за несомивнную пользу, вакую онъ принесъ всему ученому и читающему міру своимъ изданіемъ. Польза эта завлючается не тольво въ томъ,

что онъ доставиль случай любителямъ Отечественной Исторіи прочесть въ прекрасномъ, живомъ, часто даже увлекательномъ и вмёстё съ тёмъ простомъ разсказть, событія глубокой старины... \*), но, кажется намъ, въ томъ, что онъ предлагаеть въ своемъ разсказъ не отрывочныя, хотя бы болъе или менъе занимательныя картины, а Исторію въ полномъ значенім этого слова, указывая всюду на связь событій, вакъ ближайшихъ между собою, такъ и болве отдаленныхъ одно отъ другого, вникая въ ихъ значение и смыслъ и объясняя ихъ изъ духа понятій того времени, къ которымъ они относятся. Пусть невоторые изъ его вритивовъ вменяють ему въ явный недостатовъ такое стремленіе въ событіяхъ политическаго міра находить разумное начало, подъ вліяніемъ котораго они совершились, и такимъ началомъ объяснять то или другое событіе; но мы твердо увітрены, что безъ этого основанія, безъ животворной идеи, которая въ самомъ повъствованіи пронивала бы изображаемыя въ немъ историческія данныя, они останутся лишь сухимъ, безсвязнымъ и скучнымъ перечнемъ событій, не дадуть читателю яснаго, живого понятія объ эпохів, не заставять биться его сердце сочувствіемъ въ ея интересамъ и лишь составять матеріаль, быть можеть полезный, но не то, чёмъ должна быть Исторія того или другого народа, или даже историческая картина того или другого времени. Вотъ почему мы думаемъ, что г. Соловьевъ, понявъ это назначение и обязанность своего труда, и умъвъ, благодаря своему прекрасному таланту, въ значительной степени удовлетворить такому требованію, заслуживаеть полную и искреннюю признательность многочисленныхъ его читателей. Вотъ почему-прибавимъ еще слово отъ себя — послъ всъхъ разсмотрънныхъ нами достоинствъ новаго сочиненія г. Соловьева, намъ важется весьма стран-

<sup>\*)</sup> Любопытно сопоставить этоть отзывь объ языкѣ автора Исторіи Россіи съ приведеннымъ выше отзывомъ о томъ же предметѣ графа Д. А. Толстого.

нымъ отзывъ одного рецензента этого сочиненія, который, признавая его не заслуживающимъ никакого вниманія, вмѣстѣ съ тѣмъ откровенно сознается, что не читалъ и не намѣренъ читать трудовъ г. Соловьева. Полагаемъ, что потеря отъ того будеть конечно не на сторонѣ г. Соловьева".

Къ разбору Калачова, С. М. Соловьевъ отнесся съ полнымъ вниманіемъ, призналь его "добросовъстнымъ" и заявиль, что "съ такимъ рецензентомъ, какъ Калачовъ, пріятно и полезно вести ученый споръ". Но вмъстъ съ тъмъ Соловьевъ счелъ необходимымъ заметить Калачову следующее: .Г. Калачовъ не обратилъ вниманія, что наша внига есть Исторія Россіи, исторія политическая; следовательно, Славянсвія древности, минологія, исторія права, должны входить въ нее отчасти, а не вполнъ... Если я иногла позволяю себъ входить здёсь въ подробности и изслёдованія, то это вслёдствіе недостатка и недостатковъ спеціальныхъ сочиненій, вследствіе недостатва разделенія занятій; нельзя одному слелать всего того, что въ другихъ странахъ делается совокупными усиліями ученыхъ. Неужели г. Калачовъ думаетъ, что Нъмецкій ученый, начавшій писать Исторію какого нибудь Германскаго народа, долженъ вполнъ включить въ начальные томы своего труда Гриммовы — минологію, исторію языва в юридическія древности? Если же г. Калачовъ этого не думаетъ, то на какомъ основаніи онъ упрекаетъ меня за недостатокъ полноты и подробностей при описаніи языческаго быта Славянъ?... На какомъ основании онъ требуетъ, чтобъ я привель всв указанія на этоть быть изъ церковныхъ устаизъ актовъ и юридическихъ сборниковъ западныхъ Славянъ, тогда какъ мнъ должно было выставить только главныя черты быта восточныхъ Славянъ, а дъло рецензента было обсудить, точно ли выставлены мною главныя черты и върны ли выводы... Спеціалисть забываеть, что въ разбираемой книгъ описание языческого быта Славянъ должно занимать нъсколько страницъ — не болъе; овъ хочетъ найти въ ней подробности, мелочи, полное разръщеніе вопросовъ, которые его преимущественно занимаютъ, и если не находить въ политической исторіи того, что долженъ исвать въ исторіи права, или въ древностяхъ, или въ миоологіи, то спъшить произнести приговорь, что авторъ не довольно глубоко вникаль въ источники, не довольно тщательно исчерпываль ихъ. Г. Калачовъ замъчаетъ, что моя внига для спеціалистовъ не замівнить источниковъ; но развів онъ не знаетъ, что историческое сочинение тогда только замвияетъ источники, когда эти источники погибли. У насъ долгое время принуждены были пользоваться Исторією Карамзина вмісто источниковъ, потому что последніе не были изданы, мало доступны; но теперь, слава Богу, необходимость пользоваться примъчаніями Карамзина, какъ источниками, день ото дня исчезаеть, и надо надвяться, скоро совсвыь исчезнеть. Великая заслуга Карамзина относительно полноты примъчаній условливалась недостаткомъ времени, въ которое появилась книга, но теперь историвъ не имъетъ нужды выписывать вполнъ всъ авты и всъ извъстія, ибо они важдому доступны".

Съ своей стороны и Погодинъ, по поводу рецензіи Калачова, писаль: "Въ последнихъ нумерахъ Московских Въдомостей напечатана большая рецензія Калачова на Исторію Россіи Соловьева. Заключенія Калачова почти совершенно сходятся съ моими заключеніями, печатаемыми нісколько лътъ тому назадъ, и въ послъднее время. Рецензія Калачова, равно какъ и рецензія Кавелина, представляють даже доказательство моихъ наблюденій психологическихъ. Но неужели нътъ нивакого различія между моими рецензіями и рецензіями Калачова? Есть-вотъ оно: его рецензіи пересыпаны розами (роза-слабый цвётъ!), -а мои полынью. Какъ нашлась у меня полынь для этого употребленія, толковать здёсь не мъсто, но я могу сказать только то, что эта полынь гораздо горче мив самому, чвиъ кому нибудь другому. Я не з буду отвъчать на послъднюю статью Московских Видомостей, прошу извиненія даже у рецензента Москвитянина, что не напечатаю окончанія его статьи на тамошнюю антикритику,

надо же пожалёть публику и прекратить этотъ шумъ из пустяков, какъ говорить Шекспиръ; — вотъ вдали грозять еще гг. Буслаевъ съ элементами всёхъ изыковъ, со всёми этимологіями, со всёми азбуками и лексиконами, — Аоанасьевъ, въ сонмё духовъ добрыхъ и злыхъ, чистыхъ и нечистыхъ, со всёми орудіями жертвоприношеній, со свитою всёхъ животныхъ зооморфическихъ. Цёлая экспедиція! Довольно, господа, пощадите"!

Погодинъ, съ своей стороны, не только желалъ прекращенія ученой полемики, онъ даже простиралъ руку примиренія своему врагу, о чемъ свидѣтельствуетъ нижеслѣдующее письмо С. М. Соловьева: "Вы, вѣроятно, очень хорошо помните, что два раза подавалъ я вамъ руку на миръ, и не я послѣ того начиналъ дѣло вражды; теперь въ третій разъ вы сами подаете мнѣ руку: будьте увѣрены, что съ радостію, отъ чистаго сердца принимаю ее и въ третій разъ, приму и седмерицею семьдесятъ, по извѣстной вамъ заповѣди".

"Изъ членовъ царской фамиліи", — повъствуетъ С. М. Соловьевъ, — "въ 1851 году не было въ Москвъ великаго княза Константина Николаевича. Вскоръ послъ отъъзда царскаго изъ Москвы, я получилъ письмо отъ секретаря великаго князя, Головнина, въ которомъ онъ пишетъ, что генералъ Муравьевъ указалъ великому князю на мою книгу; великів князь прочелъ ее съ большимъ удовольствіемъ и проситъ присылать къ нему слъдующіе томы, даже за границу, куда онъ отправляется " 283).

## LXVII.

Погодинъ, уклонясь отъ дальнъйшей полемики съ Соловьевымъ по поводу перваго тома его Исторіи Россіи, тъмъ не менъе продолжалъ бороться съ проповъдуемымъ Соловьевымъ родовымъ бытомъ. Такъ, по поводу рецензіи Мстиславскаго на сочиненіе Пахмана О судебныхъ доказательствахъ по древнему праву, Погодинъ замътилъ: "Намъ особенно

пріятно, что занимающієся Русскою Исторією начинають наконець обнаруживать ясно свое мнівніе о призраках родоваю быта и его насильственных приложеніяхь. До сих порымы слышали только гг. Аксакова, Біляева, Шепинга. Теперь подали голось Лешковь и Мстиславскій. Катковь вы Московских Вюдомостях отозвался очень глухо. Будемы надівяться, что и всів скоро увидять вы такы называемомы родовоми быть одинь только звукь, пустое слово, а не историческій ключь. Но жаль, что нівсколько молодых ученых перепортили свои труды ни за что, ни про что".

Въ 1851 году, въ *Кометт*, учено-литературномъ альманахѣ, изданномъ Ниволаемъ Щепвинымъ, въ Москвѣ, было апечатано изслѣдованіе С. М. Соловьева о Родовыхъ княжескихъ отношеніяхъ у Западныхъ Славянъ <sup>284</sup>).

Противъ этой статьи Погодинъ въ Москвитянинъ нанечаталъ статью безъимянную и отъ себя замътилъ: "Мы выразили уже наше удовольствіе, что туманъ родовыхъ отношеній, пущенный неопытностію, а распространенный малосвъдущею и своекорыстною журналистикою, давно разсъянный въ глазахъ знающихъ людей,—нашелъ уже многихъ судей въ печати, изъ которыхъ иные зашли даже слишкомъ далеко, отвергая безусловно всякое родовое отношеніе. Нынъ, помъщая еще одну дъльную статью, пожалъемъ только, что она является безъ имени".

Появленіе въ Владимірских Губернских Видомостях 1851 года отрывва изъ Дозорной Писцовой книги города Галича 1609—1610 п. дало поводъ Погодину еще разъвыразить свое неодобреніе исторической школь, къ которой принадлежаль авторъ Исторіи Россіи. "У насъ", — писаль Погодинъ, — "возникла школа, поставившая себъ цълію доказывать, что Русская Исторія начинается съ Петра І-го, что до него не существовало ничего, кромъ родового быта. Одинъ утверждаль, что не было торговли, другой отрицаль всякое образованіе, третій не допускаль никакой личности. Москвитянино старался указывать постоянно на всь эти заблужде-

нія, но онъ не могъ спорить иногда, потому что не было въ печати техъ свидетельствъ, кои должно бъ было привести въ улику. Такъ, одинъ изъ адептовъ школы силился доказать, что благотворительность если и быда у насъ, то совершенно частная. Указываемъ ему теперь на отрывки изъ Дозорной писцовой вниги города Галича, после Литовскаго разоренія въ 1609 и 1610 г. Тамъ онъ увидить, до вавихъ размёровъ доходила эта частная благотворительность, даже въ такомъ незначущемъ (сравнительно съ другими) городъ, какъ Галичъ. Затемъ Погодинъ приводить выписку изъ упомянутой Дозорной книги: "За острогомъ, межъ Шатини и Галибины улицъ, храмъ приходскій во имя Царь-Константинъ... Да у того-жъ храму..... семь избушевъ, а въ нихъ живутъ пономарь, да шесть человъвъ нищихъ; питаются отъ цервви по приходнымъ людямъ... Да на посадъ.... храмъ во имя Рождество Христово... у того храму.... шесть избушевъ; а въ нихъ живутъ пономарь, да проскурница, да четыре человъва нищихъ, а вормятся по приходнымъ людямъ..... У Рыбнаго ряду приходскій храмъ во имя Богоявленіе Христово... да у того жъ храму пять избушевъ.... а живуть въ нихъ нищіе, а питаются отъ церкви приходными людьми. Въ Рыбной же слободив храмъ во имя святые нарицаемые Пятницы... да у того же храму пять избущекъ.... а въ нихъ живутъ нищіе, а питаются отъ церкви приходными людьми... Нищихъ въ вельяхъ около перквей на посадъ, всего 68 келій. А Государева тягла и оброку тв нищіе съ техъ велій, и съ посадскими людьми, не платять же " 285).

Лично, самъ Погодинъ, въ это время, былъ погруженъ въ Древнюю Русскую Исторію. Шевыревъ, желая навъстить его, живущаго на Дъвичьемъ полъ, 13 апръля 1851 года, писалъ ему: "Что твои ръки и потоки? Есть ли проъздъ? Но боюсь и нарушить твое уединеніе, чтобы удъльные внязья не разсердились".

Вслѣдъ за симъ, Шевыревъ извѣщаетъ Погодина: "Хоть ты и надоѣлъ мнѣ скучной перепиской и самыми гордыми

уроками смиренія, но все не могу не раздѣлить съ тобою первымъ радостной вѣсти, сейчасъ только полученной мною. Коссовичъ въ Лондонѣ въ Британскомъ музеѣ открылъ очень древній списовъ Несторовой лѣтописи, писанный уставомъ и съ юсами" 286).

Съ своей стороны, Погодинъ не замедлилъ это сообщение довести до всеобщаго свъдънія: "Извъстный сансвритологъ К. А. Коссовичъ, отправившійся въ Англію съ машиною А. С. Хомякова, нашелъ въ Британскомъ музеъ списовъ Несторовой лътописи, очень древній. Любопытнъе всего, какое у него продолженіе, т.-е., Кіевское, Волынское, Суздальское или иное. О, еслибъ продолженіе это было обширнье тъхъ, кои дошли до насъ, въ сокращенных спискахъ Ипатьевскомъ и Лаврентьевскомъ! Съ нетерпъніемъ надо ожидать подробнъйшихъ извъстій,—и если окажется чтонибудь важное, тогда прощай Москвимянинз".

Уже напечатавши это сообщеніе, Погодинъ обратился въ Шевыреву за подтвержденіемъ этого извъстія; но послъдній отвъчаль: "Коссовичъ ничего болье не пишетъ кромъ того, что я тебъ передаль. Объщаетъ дальнъйшія подробности. Даже не пишетъ, пергаминный ли списовъ. Въдь у Татищева сказано, что долженъ быть списовъ въ Англіи". Но повидимому отъ Коссовича не послъдовало нивакихъ дальнъйшихъ сообщеній и досель подтвержденія его открытію не имъется.

Въ то же время Погодинъ преподаетъ молодымъ изследователямъ такое наставленіе: "Въ цитатахъ летописей происходятъ у насъ безпрестанно смешныя явленія для знающихъ: одинъ ссылается на полное собраніе летописей, какъ будто бъ можно было ссылаться, напримеръ, на какую-нибудь целую Литературу; другой на Нестора — о происшествіи XII века; третій толкуетъ, что въ какой-то Ипатьевской летописи сказано то-то, а въ Лаврентьевской — вотъ что. Чемъ дело проще, темъ досаднее его искусственное, произвольное замешательство. Мне случалось часто въ Изслюдованіяхъ

объяснять всё эти недоразумёнія, но повтореніе все-тави нужно.

Древнъйшая, общая лътопись наша есть *Несторова*. Списки ея: Лаврентьевскій, Ипатьевскій, Кенигсбергскій.

Посл'в Нестора л'єтопись его была продолжаема въ Кіев'є. Это *Кіевская* л'єтопись. А списовъ ея главный—Ипатьевскій (съ Хл'єбниковскимъ и Ермолаевскимъ).

Своя лѣтопись ведена была въ Новѣгородѣ—*Новюрод-ская*. Списки академическій и проч.

На Волыни-Волынская. Списовъ тотъ же, Ипатьевскій.

Во Владимирѣ—Суздальская, а списки Лаврентьевскій и Кенигсбергскій. Воть и вся премудрость! Для чего бы вазалось туть хитрить и умничать тѣмъ, которые понимають дѣло, а мудрено ли узнать тѣмъ, которые не понимають ".

Занимаясь біографіями древнихъ удѣльныхъ внязей, Погодинъ въ то же время продолжаль печатать въ Москвитянина обработанные отрывки изъ своей Древней Русской Исторіи. Такъ, въ теченіе 1851 года, въ Москвитянина были напечатаны: Князь Мстиславз Галицкій и Владиміръ Мономахз 187).

"Вашъ Мстиславъ Галицкій несравненно лучше Андрея Боголюбскаго", — писалъ Погодину М. А. Дмитріевъ, — "живъе, картиннъе и теплъе. Только мнъ жаль, извините откровенность профана, что вы безъ нужды употребляете слова и выраженія старины, которыя и не понятны обыкновеннымъ читателямъ, да и имъютъ однозначущее на языкъ новомъ 288).

Среди своихъ занятій Древнею Русскою Исторією, Погодину удалось въ Иностранныхъ газетахъ прочесть письмо маршала Бюжо о происшествіяхъ февральскихъ. Письмо это очень заняло Погодина, и онъ по поводу его, зам'втилъ: Бюжо "одно изъ первыхъ д'вйствующихъ лицъ въ центр'в событій, челов'вкъ правдивый (хоть и любилъ похвастаться), даетъ отчетъ о собственныхъ своихъ д'вйствіяхъ другу, не для печати, — казалось: письмо обладаетъ вс'вми условіями достов'єрности. А н'втъ! пятьдесятъ возраженій со вс'вхъ сторонъ,

и то не такъ, и это! ошибки, пропуски, излишки чуть ли не во всякой строкъ. Извольте же върить свидътельствамъ, а я именно теперь пишу изслъдованіе о княженіи великаго князя Ярополка Володимировича, и добираюся, "про что заратишася Ольговичи", въ 1135 году! Нътъ, частной истины въ исторіи искать нечего: тамъ истина только общая, понятая или непонятая. При этомъ нельзя не вспомнить о вопросъ графа С. С. Уварова: достовърнъе ли становится Исторія"? 289).

2 февраля 1851 года, А. А. Кунивъ писалъ Погодину: "По случаю приближенія тысячельтія существованія Россійской имперіи, настоить надобность отечественнымъ историвамъ опредълить, сколько возможно, эпоху, съ которой должно считать существованіе имперіи и которую Кругъ относить въ 852 году. Такъ какъ основаніе предположенія этого ученаго не признано вполнѣ достовѣрнымъ, то Куникъ, до объявленія своего мнѣнія объ этомъ предметѣ, счелъ полезнымъ перепечатать главу изъ нумизматическаго сочиненія и главу изъ Византійской Хронологіи Круга, заключающую въ себѣ изысканія о началѣ Русскаго лѣточисленія и присоединить къ этому многочисленныя прибавленія, сдѣланныя имъ въ экземплярѣ его сочиненія " 200).

Въ то время когда Кунивъ дълалъ это воззваніе, "патентованный хронологъ П. В. Хавскій, "недовольный ,—по выраженію Погодина,— "опустошеніемъ Хронологіи, учинилъ нашествіе на Генеалогію , въ Споерной Пчель: уничтожилъ существованіе в. кн. Всеволода, называя св. князя Михаила Черниговскаго правнукомъ Олеговымъ, а не праправнукомъ. Въ то же время Хавскій спрашивалъ печатно: въ какомъ родствъ находился Игорь Святославичъ (герой извъстнаго Слова) въ св. князю Игорю Олеговичу? По поводу подобныхъ вопросовъ Погодинъ сдълалъ ъдкое замъчаніе: "Италіанскій статистикъ Джіойя по грамотности оффиціальныхъ бумагъ въ государствъ, судитъ отчасти объ его степени образованія вообще; худо было бы намъ, еслибы по степени журнальныхъ познаній нашихъ объ отечественной Исторіи, стали судить

о нашемъ образованіи! Можно им'єть разныя системы, хотя бы и нел'єпыя, можно им'єть разные взгляды, положимъ, самые странные, — это встрічается въ Литературії всіхъ исторій, но азбуки исторической нельзя не знать, нельзя предлагать торжественно вопросовъ, принадлежащихъ къ первымъ началамъ Исторіи... Можно спорить, наприм'єръ: откуда пришелъ Рюрикъ, но нельзя не знать, что по л'єтописи ему насл'єдоваль Олегъ. Нельзя спрашивать публично, въ газеті литературной, "въ какомъ родстві находился Игорь Святославичь (герой изв'єстнаго Слова) къ святому Игорю Олеговичу".

Одновременно съ этимъ "опустошеніемъ", производимымъ Хавскимъ въ Генеалогіи, Головинъ издалъ Родословную роспись потомкого Великаю Князя Рюрика. "Какъ не радоваться в не благодарить", -- восклицаетъ по этому поводу Погодинъ; но при этомъ говорить: "Напрасно только авторъ сравниваеть свою роспись съ росписями Карамзина и Строева, и называеть свою полнъйшею. Карамзинъ и Строевъ представиля росписи внязей владетельныхъ, а онъ внесъ и служащихъ. Лишніе внязья тв, которыхъ не имвли въ виду Карамзивъ и Строевъ. Но что касается до владътельныхъ внязей, то въ Росписи Головина они тъ же, что у Карамзина и Строева". Вмёстё съ тёмъ, Погодинъ замёчаетъ: "Гдё не найдется матеріаловъ для Исторіи! Въ военномъ приказъ, отъ 21 февраля 1851 года, попалось мит на глаза имя князя Звенигородского. И такъ, отрасль князей Звенигородскихъ здравствуетъ! Въ 1835 году, въ спискахъ одной Кіевской Гимназіи я видыль имя князя Шуйскаго. Навонецъ, взглянувъ недавно на ворота одного дома на Басманной улицъ, я прочелъ имя княгини Елецкой. Вотъ вавъ отыскивается наша аристовратія...

Въ это время одинъ Швейцарецъ Блумеръ объявиль. что онъ въ продолжение шестнадцати лътъ трудился надъ родословнымъ деревомъ древней фамили Чуди изъ Гларуса, по достовърнъйшимъ извъстимъ и оффициальнымъ источнивамъ. По словамъ Блумера, "ни одинъ изъ Швейцарскихъ родовъ, а еще менъе вняжескихъ домовъ, не въ состояни

представить столь древнюю, такими достовърными и офиціальными документами доказанную и совершенно непрерывную родословную, какъ эта благородная фамилія. Члены ея идуть съ 870 г., въ непрерывной послъдовательности, а въ 960 г. одинъ получилъ отъ императора Людовика III грамоту на дворянство, сохранившуюся въ подлинникъ. Фамилія Чуди, которая впродолженіе почти четырехъ стольтій управляла (до 1256 г.) округомъ Гларусъ, считаетъ посреди себя столь многихъ отличныхъ мужей, храбрыхъ военачальниковъ, знаменитыхъ ученыхъ, помъщиковъ, земскихъ начальниковъ, рыцарей орденовъ, генераловъ, посланниковъ, духовныхъ сановниковъ обоихъ исповъданій, — что ея исторія имъеть полиое право на участіе друзей исторіи".

Прочитавъ это заявленіе, Погодинъ замѣтилъ: "все это преврасно, но меня интересуетъ больше всего самое имя Тсhudi, Чуди, безъ сомнѣнія, не Швейцарское, не Нѣмецкое, ибо начинается звуками Тсh, которыхъ нѣтъ въ Нѣмецкомъ языкѣ. Родоначальникъ вѣрно былъ выходцемъ изъ нашихъ странъ. Непремѣнно напишу къ Блумеру письмо, и спрошу у него, какія есть у нихъ догадки о происхожденіи фамиліи Чуди, и встати увѣдомляю о Чудинѣ, который участвовалъ въ Правдю сыновъ Ярославовыхъ, и сталъ подлѣ Изяслава, во время Кіевскаго мятежа <sup>291</sup>) ".

## LXVIII.

Судьбы Великаго Новгорода постоянно интересовала Погодина. Въ 1851 году, вышло замъчательное сочинение Красова О мъстоположении Древняю Новгорода.

Весьма естественно Погодинъ заинтересовался и сочиненіемъ, и авторомъ, и чрезъ И. К. Купріянова получаетъ о немъ слідующія свідінія: "Красовъ служить въ здішней (Новгородской) Гимназіи учителемъ Исторіи и сочиненіе свое написалъ для нолученія степени магистра Русской Исторіи. Попечитель прочить его въ Петербургъ на первую вакансію по классу Исторіи. У Красова заготовлено нѣсколько добросовѣстныхъ статей по Русской Исторіи, которыя онъ намѣревъ помѣститъ въ Отечественныхъ Запискахъ, дишь только успѣетъ защитить свою диссертацію, для чего онъ и отправился на дняхъ въ Петербургъ". Препровождая же свою рецензію на сочиненіе Красова, Купріяновъ писалъ Погодину: "Эта статья противорѣчитъ нѣсколько помѣщенной въ Москвитянинъ рецензіи на Исторію Соловьева, съ которымъ я невольно сошелся во мнѣніи о покореніи Новгорода, но я не думаю, чтобъ это обстоятельство послужило моей статьѣ въ вину, потому что я дошелъ до тѣхъ же результатовъ, какъ Соловьевь, совершенно инымъ путемъ". Эта рецензія Купріянова была напечатана въ Москвитянинъ 292).

Въ то же время Красовъ напечаталь въ Новгородских Губериских Вподомостях свое изследование о числе вонцовы вы древнемъ Новъгородъ. Статья эта тоже заинтересовала Погодина и онъ писалъ: "Подобными изслъдованіями всего успъшнъе, разумъстся, могутъ заниматься мъстные ученые и любители". Но мъстный ученый и любитель, сличая разныя показанія о вонцахъ, говоритъ: "При сличеніи описи съ летописями легво можно завлючить, что тв улицы, которыя опись повазываеть въ Гончарскомъ концѣ, помѣщаются лѣтописцемъ въ Людинъ. Слъдовательно, должно заключать, что первоначально эти мъста назывались или Людинымъ или Гончарскимъ конпомъ, и что во всякомъ случав местность носила разное названіе. Въ Нарядной описи, Гончарскій вонецъ называется превнимъ, тогда какъ Людинъ новымъ; принявъ истину, мы необходимо должны подорвать довъренность льтописи, именно, -- должны будемъ думать, что летописцы говорили несправедливо, пом'вщая какую-нибудь улицу въ такомъ концѣ, котораго названіе произошло впослѣдствіи времени".

Но это разсужденіе м'встнаго ученаго и любителя не поправилось Погодину, и онъ прочель ему слідующую потацію: "Воть то-то и есть, что мы, не уразумівая что-либо въ древнихъ свид'ьтельствахъ, не должны, не должны.

не должны тотчась усоминьваться въ ихъ достовърности, а искать средствъ понять оныя, потому что, понявши вакъ слъдуеть, мы всегда почти убъждаемся въ достовърности, а не наоборотъ. У насъ была цълая школа, приходившая къ заблужденіямъ именно этой ошибкой въ процессъ разсужденія. Хорошо, что авторъ не подвергся этому гръху, но лучше, еслибъ онъ не употреблялъ и выраженія "подорвать достовърность лътописей" 293).

Ревностный собиратель Нижегородских древностей іеромонахъ Макарій, впоследствін архіепископъ Донской, по смерти преосвященнаго Іакова быль переведень изъ Нижняго въ Пермь, на должность инспектора тамошней Семинарін; онъ и въ отдаленной Перми не оставиль своихъ благородныхъ стремленій въ изученію Руссвихъ древностей. 23 овтября 1851 года, Маварій обратился въ Погодину съ слёдующимъ офиціальнымъ представленіемъ: "Господину дійствительному члену императорскаго Московскаго Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ, Михаилу Петровичу Погодину. Отъ члена Общества инспектора Пермской Семинаріи профессора і ромонаха Макарія. Честь им'єю ув'єдомить ваше высокородіе, что я, по случаю моего перемъщенія, съ 18 августа живу уже не въ Нижнемъ, а въ Перми. Приступая къ занятію Исторією и Древностями новаго края, я успълъ уже составить и препроводить въ Археологическое Общество двѣ записки: а) о древнемъ посохв, извъстномъ подъ именемъ посоха св. Стефана Пермсваго, и б) о памятнивахъ церковной древности. въ Далматовскомъ Успенскомъ монастыръ. А третью записку о замівчательном влиців, по сопровождавшим вего обстоятельствамъ, препровождаю въ вамъ. Если записка можетъ быть помъщена во Временникъ, то прошу передать ее въ Историческое Общество. Если же тамъ не можетъ, то распорядитесь ею, какъ знаете. Во всякомъ случать, да не погибнеть первый плодъ Пермскихъ трудовъ моихъ въ вашей столицъ! Матеріалы для описанія Пермской епархіи въ историкоархеологическомъ отношеніи по-немногу мною собираются.

Изъ печатныхъ пособій подъ руками у меня только давнишнее описаніе Пермской губерніи Попова. Прошу васъ помочь мив, если можете, прислать на время или навсегда за деньги труды Берха по части Пермской губерніи: а) его путешествіе, б) грамоты и в) Соливамскій лётописецъ, еще сочиненіе Словцева о Сибири въ 1838 году и другія книги, какін вы сочтете нужными для описанія Пермскаго крал. Особенно нёть ли чего у васъ о распространеніи христіанской вёры въ Пермской губерніи, о св. Стефанів и его преемникахъ. Здёсь нётъ, ни рукописнаго житія Стефанова, составленнаго ученикомъ преп. Сергія Епифаніемъ, ни даже той книжки Москоитянина за 1847 годъ, гдё пом'єщено посланіе св. Стефана Пермскаго къ Димитрію Іоанновичу Донскому <sup>294</sup>).

Въ 1850 году, сопутникъ Погодина, П. И. Саввантовъ \*), напечаталь въ Петербургъ Грамматику Зырянскаго языка и Зырянско-Русской и Русско-Зырянской словарь. "Какъ ботаникъ", — читаемъ мы въ Москвитянинъ, — "съ одинавовыть вниманіемъ наблюдаетъ развитіе дуба и гриба, съ равною любовію смотрить на благоуханную розу и колючую крапиву,такъ и филологъ съ одинаковою любознательностію изучасть языкъ богатый, мощный, который раздается въ устахъ нъсколькихъ милліоновъ, и языкъ б'ёдный, служащій для выраженія скудныхъ понятій вакого нибудь племени, уменьшающагося съ важдымъ годомъ". Далъе, рецензентъ говоритъ: "Зыряне живуть въ смежныхъ увядахъ губерній Вологодской. Пермской и Архангельской. Святый Стефанъ считается просвътителемъ Перми. Онъ изобрълъ азбуку для Зырянъ, -- в теперь, чрезъ пятьсотъ летъ, Зыряне получаютъ граммативу и словарь... Саввантовъ, извёстный въ нашей Литературь историческими трудами по части Іерархіи", своею Грамматиною и Словареми языка Зырянскаго, составленными "Съ

<sup>\*)</sup> Скончался 12 іюля 1895 года, въ монастырскомъ домѣ, облязь Александроненскія Лавры и погребенъ на Волковомъ кладбищѣ, 15 іюля.

чрезвычайною тщательностью и полнотою, и вмёстё съ тёмъ сообразно современнымъ требованіямъ науки", положилъ "прочное основаніе лингвистической обработве" языка Зырянскаго <sup>295</sup>).

Самъ же творецъ Грамматики и Словаря языка Зырянскаго, 5 марта 1851 года, писалъ Погодину: "Не забыли-ль вы меня такъ же, какъ забылъ меня Москвитянинз? Очень жалью, если забыли. Чтобъ напомнить вамъ о своемъ существованіи на б'ёломъ свёт'ё, посылаю вамъ при семъ свои издёлія, въ концё минувшаго года вышедшія изъ-подъ станковъ типографическихъ. Работалъ добросовъстно; а достигъ ли той цели, какую имель въ виду — покажеть время. Наконепъ-то мы можемъ разбирать и Зырянское древлецисание: я сделаль опыть — потрудитесь сравнить две нижнія строки того листка, на которомъ помъщено Пермское или древнее Зырянское письмо, съ выноскою на VI страницъ предисловія въ Грамматикъ, и вы увидите, что первый опыть миъ удался, вавъ нельзя лучше. Судя по слухамъ, въ вашемъ Обществъ Исторіи должны быть вниги Зырянсвія, или по крайней мірів вниги съ Зырянскими приписвами, которыя не разобраны за потерею Зырянской азбуки. Я нашель эту потерю и ныев же отправляю въ Общество свои издёлія. Если въ Обществъ найдутся Зырянофилы, то мнв хотвлось бы, чтобъ они сравнили тъ вниги или приписви съ помъщенными въ моей Граммативъ азбувами и съ моимъ Словаремъ-не откроютъ ли они такимъ образомъ чего нибудь добраго?" Въ томъ же письмъ Саввантовъ спрашиваетъ Погодина: "...А что дёлать мнъ съ Вологодскою епархіею и губерніею? Пора бы пустить ихъ въ ходъ, да не умбю приняться за это дбло. Что вы скажете? Живу по прежнему и служу-увы! въ той же Семинарін; сижу ех officio надъ священными глаголами и Эллинсвою мудростію, а не надъ тімь, чімь бы хотілось заняться...

Въ 1851 году, П. И. Мельниковъ рекомендовалъ Погодину Василія Павловича Васильева, какъ ученаго, у котораго

можно позаимствовать важныя сведенія для Исторіи Монгольскаго періода Русской Исторіи. При этомъ Мельнивовь просить "приголубить" Васильева, "завербовать его въ свой приходъ, покуда онъ еще не попалъ ни къ кому". "У него",пишетъ Мельниковъ, -- "множество запасовъ, но не поповскихъ (разумъю духовную миссію), а ученыхъ въ настоящемъ смысів слова со взглядомъ разностороннимъ. Повъръте мнъ, что этотъ новый синологь не въ версту будеть знаменитому Іакиноу Бичурину. Что онъ говорилъ объ Амуръ, о нашихъ отношеніяхъ, о Англійской войнъ — все это садись да прямо въ внигу. Какъ историку, скажу вамъ одно: въ Китайскихъ летописяхъ есть упоминаніе, что Батый двінадцать тысячь Русскихъ семействъ выслалъ въ Китай. Въ одной изъ отдаленныхъ провинцій есть племя, совершено окитаившееся, но сохранившее одно отъ своихъ предковъ -- это Русскую печь. совершенно какъ у нашихъ крестьянъ въ избъ. Печь эта зовется пе-чи Въ горахъ близъ Тибета есть родоначальники Нъмцевъ-множество Нъмецкихъ словъ: der, die, das и пр. Самое преврънное племя Китая, по словамъ Васильева. Онъ получиль ванедру Китайскаго и Манджурскаго язывовь въ Казанскомъ Университетъ. Если вы его о чемъ спросите, ручаюсь какъ за себя, онъ будеть весь къ вашимъ услугамъ".

#### LXIX.

9 февраля 1851 года, М. М. Стасюлевичъ писаль Погодину: "Вчера въ нашемъ Университетъ былъ актъ. Я васъ извъщаю о немъ по случаю одной диссертаціи, интересной и для васъ. Тема для историко-филологическаго факультета на прошедшій годъ была изъ Русской Исторіи: о причинахъ возвышенія Московскаго Княжества. Диссертацій было подано четыре. Изъ нихъ одна получила золотую медаль и будетъ напечатана на счетъ Университета. Сколько я могъ судить по рецензін Устрялова, читанной на актъ, авторъ диссертаціи, разобравъ подробно мнѣнія Карамзина. Каченовскаго, Полевого, Со-

ловьева, остановился на вашемъ мнѣніи; а ваша статья о приращеніи Москвы по своей идеѣ служила ему главною опорою. По отзыву Устрялова, вся диссертація отличается критическимъ направленіемъ и при томъ добросовѣстнымъ; особенно замѣчательно изложеніе царствованія Даніила Александровича".

Диссертація эта принадлежить перу Владиміра Ивановича Вешнякова, нын'в члена Государственнаго Сов'ета.

Авторъ не замедлилъ представить свою диссертацію Погодину при следующемъ письме (2 іюня 1851 г.): "Позвольте мне имъть честь представить вамъ свое разсуждение: О причинахъ возвышенія Московскаго Княжества. Для меня это долгъ твиъ болбе пріятный, что я знаю, съ какимъ благосклоннымъ вниманіемъ вы смотрите на всякій трудъ по части Русской Исторіи студента, еще мало опытнаго въ этомъ дёлё; знаю, что самыя интересныя свои изслёдованія вы посвятили студентамъ. Это подаетъ мив надежду, что мой опыть найдеть въ васъ судью, хотя и безпристрастнаго, но снисходительнаго въ неопытности юноши; ибо вотъ все, что я могу сказать въ защиту тъхъ недостатковъ, которые вы замътите въ моей диссертаціи. Смію увірить вась только вь одномь, что она писана съ любовью въ предмету и съ полнымъ убъжденіемъ, о правильности котораго предоставляю судить людямъ, болже знающимъ это дёло, чёмъ камералисть 3-го курса".

Получивъ отъ Погодина ободрительное письмо, Вешняковъ писалъ ему: "На дняхъ только узналъ я отъ Стасюлевича, что вы возвратились въ Москву, и потому спѣшу поблагодарить васъ за ваше благосклонное ко мнѣ вниманіе. Я имѣлъ честь получить ваше письмо еще въ іюлѣ мѣсяцѣ чрезъ Стасюлевича, но не отвѣчалъ вамъ тотчасъ, зная о вашемъ отсутствіи изъ Москвы и не желая, чтобы письмо мое къ вамъ какъ нибудь затерялось. Благодарю васъ за ваше лестное поощреніе моего незрѣлаго и слабаго труда, равно какъ и за готовность вашу подкрѣплять меня вашими опытными совѣтами. Къ величайтей досадѣ моей, я не могу сообщить вамъ теперь ни о ка-

кихъ занятіяхъ по Русской Исторіи, потому что въ нывъшнемъ году долженъ хлопотать единственно о выпусвыхъ экзаменахъ, которые сравнительно съ предыдущими гораздо труднѣе; но какъ только я вырвусь на свободу, тотчасъ за Русскую Исторію! И прежде всего я думаю заняться, по совѣту Устрялова, разработкой мѣстничества, какъ предмета наименѣе изслѣдованнаго и разъясненнаго. Трудность этого вопроса меня не такъ пугаетъ; ибо я знаю, что ни вы, ня Устряловъ не откажете мнѣ въ совѣтѣ.

Теперь я всегда съ любопытствомъ отврываю каждый новый нумеръ Москвитянина, надъясь найти въ немъ какую нибудь замътку о моей диссертаціи. Мнъ чрезвычайно интересно знать, нашли ли вы въ ней тъ качества, которыя думали открыть, перелистывая только ее, или окончательное мнъніе ваше, по прочтеніи ея, менъе благопріятно для мена. Въ томъ и другомъ случать я готовъ выслушать вашъ приговоръ безпрекословно, и всякое замъчаніе ваше, какъ бы оно ни было строго, будетъ принято мною съ благодарностью; ибо я очень хорошо знаю, что, только слъдуя указаніямъ истинныхъ знатоковъ предмета, и можно освободиться отъ тъхъ недостатковъ и промаховъ, которые всегда неразлучны съ первыми трудами неопытной юности 296.

Сколько намъ извъстно, рецензіи на сочиненіе Вешнакова въ Москвитянинъ не появлялось. По поводу замъчаній 
объ этомъ сочиненіи, напечатанныхъ въ Съверной Пчель, 
Погодинъ писалъ: "Въ Съверной Пчель, среди замъчаній о 
разсужденіи Вешнякова (О причинахъ возвышенія Московскаю 
Княжества), Московскіе князья объявлены "старшинами въ 
родъ потомства Рюрикова". Смъю увърить достопочтеннъвшаго Фаддъя Венедиктовича, что Московскіе князья были 
не только не старшими, даже и не средними, а самыми младшими въ родъ потомства Рюрикова. Еще болъе: они были 
младшими не только въ потомствъ Рюрика, но даже и въ 
потомствъ втораго родоначальника ихъ, Ярослава Всеволодовича. А именно: отъ старшаго брата Ярославова—Констан-

тина происходять князья Ростовскіе, Углицкіе и проч. Отъ старшаго сына Ярославова—Андрея, произошли князья Суздальскіе и Нижегородскіе. Нечего говорить о старшинств' предъ ними князей Рязанскихъ, Смоленскихъ, Галицкихъ. И изъ сыновей Невскаго, Московскіе происходять отъ меньшаго, Даніила. И даже сыновья Даніиловы—Георгій и Іоаннъ Калита искали себ' великаго княженія предъ старшимъ своимъ дядей, Михаиломъ Ярославичемъ Тверскимъ, вопреки понятію о старшинств' Слідовательно, для исторіи первыхъ князей Московскихъ можно взять девизомъ Евангельское слово о посліднихъ, которые будуть первыми; а идея Булгарина, впрочемъ совершенно справедливая, не им' в зд'єсь приложенія".

Погодинъ всегда отдавалъ должную справедливость трудамъ внязя М. А. Оболенскаго, который, по словамъ его, достойно шелъ по слъдамъ своихъ знаменитыхъ предшественниковъ въ ученомъ управленіи Московскимъ Архивомъ Коллегіи Иностранныхъ Дълъ.

Въ 1851 году, вниманіе Погодина обратила, изданная княземъ Оболенскимъ Соборная грамота Духовенства Православной Восточной Церкви, утверждающая санг царя за великимъ княземъ Іоанномъ IV Васильевичемъ, 1561 года. На это изданіе онъ предложилъ съ своей стороны нѣсколько замѣчаній.

"По свидътельству отечественныхъ источниковъ", — говоритъ издатель, — "Іоаннъ, достигнувъ семнадцатилътняго возраста, пожелалъ вънчаться на царство". Пора, пора намъ оставить эти формы лътописныхъ выраженій и отыскивать настоящій смыслъ: молодому Іоанну, безъ всякаго приготовительнаго воспитанія, проведшему свое время Богъ знаетъ какъ, не могла придти въ голову подобная мысль; мысль принадлежитъ, безъ сомнънія, митрополиту Макарію. Макарій, вънчавъ на царство Іоанна, сочелъ за нужное, заблагоразсудилъ, спросить благословенія и отъ Восточной Церкви. Отъ имени царя отправлялось къ патріархамъ по-

сольство, и привезло въ 1561 году грамоту, вслѣдствіе соборнаго опредѣленія. Грамота эта была извѣстна Карамзину в Строеву, но не вполнѣ. За изданіе ея, за приложеніе отрыввовь изъ статейнаго списка, за описаніе титулярниковъ, мы должны благодарить, но издатель входить въ новое изслѣдованіе о присылкѣ регалій Мономаху, о коихъ говорится де, одинаково въ Греческой грамотѣ и лѣтописи Русской. "Такое согласіе преданій, находимыхъ у двухъ народовъ, которые раздѣлены территоріею (!), не могло быть случайнымъ оно должно основываться на дѣйствительномъ событіи. Соображеніе различныхъ обстоятельствъ... какъ нельзя болѣе подтверждаетъ наше положеніе". А мы думаемъ совсѣмъ напротивъ.

Сперва издатель разсуждаеть, къ какому Владимиру присланы регаліи, и объясняеть, что не къ Святославичу и не къ Ярославичу. Это пріемъ критики старой, вовсе лишній: въ документь, какомъ бы то нибыло, названъ Всеволодовичь,—такъ къ чему толковать туть о прочихъ Владимирахъ?

"Мы знаемъ", — говоритъ авторъ, — "годъ смерти Владимира Всеволодовича: онъ скончался 19 мая, 1125 года, семидесяти трехъ лътъ. Отсюда слъдуетъ, что годомъ его рожденія былъ 1052 годъ".

Разсчета никакого дѣлать ненужно, ибо годъ рожденія Мономахова у Нестора положительно записанъ: въ лѣто 6561 — 1053: отъ Всеволода родися сынъ, и нарече имя ему Володимеръ, отъ царицѣ Гревынѣ.

"Весьма естественно, что императоръ (Константинъ Мономахъ † 1054), не оставляя послъ себя потомства по мужескому кольну, желаль передать, и дъйствительно передаль царское достоинство, вмъстъ съ регаліями, своему малютвъ внуку, какъ великое наслъдіе въ своемъ родъ. А потому нъть никакого основанія сомнъваться въ томъ, что въ послъдніе годы своей жизни императоръ Константинъ нарочно отправляль въ Россію патріарха Антіохійскаго и митрополита Эфесскаго, которые вънчали царемъ его малольтняго внука

Владимира Всеволодовича и передали въ родъ этого князя царственныя регаліи".

Отвъчаемъ: императоръ Константинъ могъ завъщать новорожденному своему внуку Греческую имперію, а о Русскомъ царствъ онъ и думать не могъ, всего менте распоряжаться: внукъ его былъ сынъ третьяго удъльнаго князя, которому самому было очень далеко до Кіевскаго стола, отцу и двумъ старшимъ братьямъ со многими сыновьями живымъ сущимъ.

. Согласіе Греческой грамоты съ Русскими изв'єстіями ничего не значить по моему мнінію: въ грамоті Греческой вітроятно были прописаны обстоятельства, указанныя въ Русской.

Что говорить еще въ примъчаніяхъ авторъ о Мономахъ, то принадлежить въ ложному роду изслъдованій, противъ вотораго говорено въ Москвитянинъ часто: отъ чего не воспоминаетъ о регаліяхъ Мономахъ въ Духовной, отъ чего не описана присылка въ Греческихъ лътописяхъ — все это гаданія лишнія. Любопытнъе было бы изслъдовать, когда въ намъ попало извъстіе о присылкъ регалій: сочинилось ли оно при Грозномъ, или было прежде его? Мы находимъ оное въ спискъ такъ называемомъ Воскресенскомъ — предметъ будущихъ изслъдованій, по новымъ даннымъ.

Изданіе слишкомъ великолѣпно, и на пробѣлахъ можно бы помъстить много добраго <sup>« 297</sup>).

Собираніе Древлехранилища давало случай Погодину входить въ сношенія и съ простыми, ревнителями Отечественной старины, исимъющими ученаго ценза. Къ ихъ историческому міросозерцанію онъ не относился съ высоты своей учености, а напротивъ, прислушивался въ нему внимательно и поучался.

4-е іюня 1851 года, Погодинъ получаетъ нижеслѣдующее соборное посланіе, подписанное Василіемъ Курсаковымъ и Иларіономъ Смирновымъ. Текстъ этого письма мы приводимъ съ дипломатическою точностью: "Ваше высокородіе, многоуважаемый нашъ Михаилъ Петровичъ. Простите наше неразуміе—съ какимъ мы осмѣливаемся въ вамъ писать сіи строки. Хотя мы и неразумны, но и не прельщены философією и тщетною лестію, по преданію человіческому и по стихіямъ міра, но поучаемъ себя, самихъ во псалміхъ и піснехъ и пініяхъ духовныхъ, а потому то это самое и заставляетъ насъ и влагаетъ ревность въ славі Бога всемогущаго, и любовь въ отечеству, чтобъ утруждать васъ и зная при томъ что вы все и вся знаете, и имісте у себя неоціненные сокровища, драгоцінные православному истинному Русскому сердцу. Какъ мы сказали что не иное что вакъ ревность по Богі и любовь къ отечеству заставляетъ насъ утруждать васъ.

Вчера, то-есть, въ воскресеніе, 3-го сего іюня—истиннаго времени— православнаго счисленія, мы были въ дружеской бесть, гдт говорено было, что будто поданъ проектъ къ его сіятельству Моск. военн. генер. губерн. графу Арсенію Андреевичу Закревскому, о приличномъ украшеніи священнаго Лобнаго мъста, и о уничтоженіи около него нечистоты.

А о значени сего священнаго памятника въ религюзномъ и историческомъ отношеніяхъ утруждали будто бы ваше превосходительство, чтобъ вы изволили потрудиться сдёлать описаніе. Есть ли то и другое (дай Господи! чтобъ было это такъ) справедливо, то просимъ васъ не оставить добраго сего начинанія усердствующихъ, и не замедлить вашею выпискою о этомъ важномъ предметъ. Дълайте дондеже день есть говоритъ Спаситель, то есть пока продолжается наша жизнь, пріидетъ нощь еже никтоже можетъ дълати то есть смерть. Мы знаемъ, что вамъ все извъстно. какъ мощи Св. Димитрія царевича стояли на Лобномъ мъстъ, въ Москву принесенныя изъ Углича.

И какъ, по освобожденіи Москвы отъ Поляковъ, 22 октября 1613, на Лобномъ мѣстѣ было молебствіе съ Казанскою иконою Пресв: Богородицы, и какъ по избраніи на царство Михаила Романова, на Лобномъ мѣстѣ, Аврамій Палицынъ возвъстилъ народу о избраніи его, и множество другихъ событій совершившихся на Лобномъ мѣстѣ.

Ни въ одномъ описаніи мы не нашли важнаго обстоятельства того, отъ котораго можеть быть последовало и устроеніе Лобнаго мъста, и во время крестныхъ хожденій молебное пъніе на ономъ, а именно какъ пишется въ внигъ Степенной, и въ описанін Троицкаго Сергіева Монастыря что: "когда въ 1521 г. было нашествіе на Россію Керимъ Гирея, было видініе престарёлой, благочестивой жизни и лишенной зрёнія иновинъ Вознесенсваго монастыря, со многими другими благочестивыми женами. Оглашенная необывновеннымъ шумомъ, она увидъла что во Фроловскія, нын'в Спасскія, врата идеть сониъ святолъпныхъ мужей, шествіе имъло видъ врестнаго хода; между ними находились: св. Петръ, Алексій, Іона митр: Мосв: и Леонтій Ростовскій чудот: съ чудотворною иконою Владимірскія Божія Матери. По выход'в во Фроловскіе врата, встрвчены были съ Ильинскаго торга двумя св: старцами; одинъ изъ нихъ былъ св. Сергій Рад: чюдот: а другой св: Варлаамъ Хутын: чудотворецъ. Святые подвижники стали умолять отходящихъ, зачемъ выходятъ и оставляютъ градъ? Тіи ответствовали, что по волѣ Бога за нечестіе города. Потомъ Сергій и Варлаамъ съ святители стали совершать совокупленную молитву и оградивъ градъ врестомъ четверочастно съ важденіемъ и окропленіемъ св: водою, всв возвратились во градъ. И Москва спасена! Иновиня во увърение бывшаго чуднаго видънія прозръла. Не это ли самое чудо послужило въ основанію Лобнаго міста? и не съ того ли самаго времени изображены на Спасскихъ вратахъ на чудотворной иконъ Спасителя, Сергій и Варлаамъ въ моленіи кольнопреклонными? И не на томъ ли самомъ мъсть великіе подвижники явились. гдъ стоить Лобное мъсто? Кавъ сказано въ Степенной книпъ. "съ Ильинскаго торга?" Насъ заставляетъ все это думать такъ, какъ одно съ другимъ почти соединено вмъстъ. Хорошо, весьма хорошо это изображено въ церькви Владимірскія Богородицы что у Нивольскихъ воротъ На западной ствив, шествіе этаго видвнія. Мы же единеми усты и единъмъ сердцемъ да славимъ св: въливольное имя отца и сына

и св: духа. Даждь Господи, да совершится ето предпріятіе! Чего мы не терпъливо желаемъ видъть въ память грядущему помомству. При чемъ и остаемая вашего превосходительства покорнъйшими слугами Васими Курсановъ и Имаріонъ Смирнофъ. Іюня 4-го дня 1851 (Мартовскаго года 4-го мъсяца; Сентябрьскаго года 10-го мъсяца; январскаго года 6-го мъсяца) истиннаго православнаго, а не 16-го дня еретическаго Григоріанскаго, воторыя празднуетъ Пасху вмъстъ съ жидами.

Михаилъ Петровичь! Вы принадлежите въ вышнему образованному сословію, а потому мы и утруждаемъ васъ, кавъ близкаго въ сановникамъ и властямъ столицы, и просить васъ, кавъ истиннаго сына церкви: внушить имъ и съ вашей стороны о украшеніи этого священнаго памятника, кавъ недавно возобновленъ памятникъ и гражданина Минина и князя Пожарскаго и желательно бы видъть на немъ, то-естъ, на наружности кругомъ написанныя масляными красками иконнымъ Греческимъ письмомъ событія вышеописанныя и прочія совершившіяся здёсь съ подписями чудеса кавія вы представить заблагоразсудите, чёмъ современниковъ и потомство, облагодѣтельствовали бы и оставили въ душахъ ихъ вѣчную вамъ благодарность. Тогда всёмъ и каждому извѣстно было бы что такое значить Лобное мѣсто, какъ въ религіожномъ такъ историческомъ его значеніи".

Приведенное посланіе показываеть, на сколько быль извѣстенъ Погодинъ въ Московскомъ народѣ и съ какимъ довѣріемъ относился онъ къ нему.

Изъ Варшавы, отъ П. А. Муханова, Погодинъ получаеть любопытныя свёдёнія о Ростригё. "Въ Краковей", — писаль онъ, — "отысканъ любопытный манускрицтъ: Исторія Краковскихъ іезуитовъ 1579—1630 гг. Въ ономъ авторъ іезуитъ Іоіеlewicki разсказываетъ пребываніе въ Кракове Димитрія, по собраннымъ на мёсте свёдёніямъ, а также пребываніе Димитрія самозванца въ Россіи по свёдёніямъ, полученнымъ авторомъ отъ іезуита Sawickiego, который былъ священникомъ капланомъ при Марине Мнишекъ. Между прочимъ сказано: "Какой-то юноша Дмитрів,

выдающій себя за сына царя Ивана, прибыль изъ Москвы въ Кіевъ, оттуда пробравшійся въ Кравовъ и когда тамъ жилъ притянули его ісзуиты на лоно Римско-Католической церкви и все по волѣ аллаха. Почеркъ рукописи современный, писано по-латыни; перевожу—и въроятно напечатаю".

А. А. Куникъ рекомендовалъ Погодину владъльца альбома Олеарія Везенмейера. "Позвольте мив", —писаль Кунивъ, представить вашему дружескому вниманію доктора медицины, Везенмейера, который владееть древнимъ альбомомъ Олеарія. Везенмейеръ вполнъ заслуживающій уваженія человъкъ" 298). Познакомившись съ этимъ достопамятнымъ альбомомъ; Погодинъ писалъ: "Прежде всего и долженъ свазать читателямъ нъсколько словъ объ альбомъ Олеарія... Какъ! объ альбомъ Олеарія? У Олеарія быль альбомь? Да, да, у Олеарія быль альбомъ, у того Олеарія, который находился въ посольствъ въ царю Михаилу Өеодоровичу, постилъ Персію и оставиль намь любопытнъйшее описаніе своего путешествія. Я видълъ самъ этотъ альбомъ. Довторъ Везениейеръ, проъзжавшій черезъ Москву въ Саратовъ, показаль мив его... Я задрожаль, увидя драгоценность, началь перелистывать-и повъяло на меня Русской стариною съ завътныхъ страницъ. Путешественнивъ просилъ, видно, всёхъ начальнивовъ въ странахъ, чрезъ вои проважалъ онъ, писать ему на память что-нибудь въ альбомв. Здесь встречаются отрывки Немецкіе, Шведскіе, Персидскіе, Турецкіе и Русскіе. Что же заключается въ Русскихъ? Стихи изъ псалмовъ и другія изреченія Свящевнаго Писанія. Я воображаю себъ, что Русскій воевода или дьякъ, получивъ странное для него предложеніе, усомнился: на что Немцу его рука или память, неть ли здесь подлогу какого, чтобъ не попасть подъ ответственность, въ опалу! Подумалъ Русскій человікь, да и подмахнуль: Блаженъ мужъ, иже не иде на совъть, и тому подобное, -- и всетаки утаилъ свое имя, ибо гдъ рука де, тамъ и голова. Только двое дьяковъ были по-бойчве, въ Казани и Астрахани, Кирилловъ и Осиповъ, которые подписались подъ те-

встами. Вечеромъ, я не могъ нивавъ утерпъть и написалъ посланіе въ почтенному доктору, прося его уступить мий жу примъчательность, на какихъ угодно условіяхъ, но, уви, получилъ въ отвътъ, что онъ далъ слово привезть ее назадъ въ Отечество, на берега Невара, где получилъ ее въ наследство отъ потомковъ Олеарія. Кстати, бесёдуя съ проёзжавших довторомъ объ его ученыхъ занятіяхъ на берегахъ Волги, объ его знакомствахъ съ собратами по ремеслу, не могъ я не замътить различія между иностранными и нашими провинціальным врачами, которые, при всёхъ своихъ достоинствахъ, много еще должны уступать первымъ, касательно общаго образованія; в общее образование одно могло бы усладить много ихъ скучныхъ часовъ и въ семействъ и въ обществъ, и принести имъ даже вещественную пользу. Не говорю о распространеніи свыдьній о Россіи и проч.--Гдъ же и какъ получать имъ общес образованіе, чтобъ выдерживать состязаніе вообще съ иностранцами? Объ этомъ поговоримъ когда-нибудь послъ".

#### LXX.

Извъстно, что Погодинъ благоговълъ передъ Петромъ Веливимъ. Всявая черта изъ его жизни была для него драгоцъна. Въ Москвитяния 1851 года, была напечатана статья о ботивъ Петра Великаго 299). По поводу этой статьи, Борисовъ изъ Переяславля Залъсскаго писалъ Погодину. "Я очень сожалълъ, что въ той статъв не упомянуто было о томъ, что Лефортъ, участвовавшій въ построеніи первенца Русскаго флота, пожалованъ былъ генералъ-адмираломъ и въ тотъ же день, 1691 года, мая 1 дня, учрежденъ соборный врестный ходъ на Клещино озеро. При врестномъ ходъ, Великій Петръ былъ на этомъ ботивъ и производилъ пальбу изъ пушевъ, а Гордонъ, стоявши съ пъхотою на берегу, стрълялъ изъ ружей. Крестный ходъ до сихъ поръ существуетъ въ шестое воскресеніе послъ Пасхи. Есть однаво преданіе, что врестный ходъ существовалъ и прежде, но только изъ тъхъ цер-

ввей, воторыя стоять на берегахъ рѣви Трубежа. Петръ же Великій учредиль соборное шествіе и по совершеніи Божественной Литургіи на набережной Четыредесятской церви, все духовенство садится въ полномъ облаченіи въ лодви и, при достиженіи средины озера, служить молебень. На дняхъ я собираюсь въ городъ, въ Өедоровскій монастырь. Тамъ объщали мнѣ повазать велью, въ которой жила будто бы нянюшва Петра І. Есть, говорять, въ монастыръ объ этомъ и довументы. Ежели я найду что-нибудь интересное. то не премину васъ увѣдомить".

Въ письмъ, отъ 9 августа 1851 года, А. А. Кунивъ, между прочимъ, сообщаетъ Погодину, что "отчасти для здоровья, отчасти исполняя дружеское приглашеніе, онъ вздиль этимъ летомъ два раза въ старую Финляндію (въ Выборгскую губ.), гдф, у пробста Гиппинга, нашелъ почти уже совсвиъ обработанное имъ на Шведскомъ языкв сочинение о Шведскомъ городъ и връпости Ньеншанцъ. Сочинение это, по мнвнію Куника, проливаеть много света на Шведскую политиву, на Шведо-Русскую торговлю до Петра, на стремленіе Густава-Адольфа обращать Русскихъ въ протестантизмъ и т. п. Городъ Ньеншанцъ имълъ 1700 жителей, около 500 домовъ, въ немъ были: Шведская, Нёмецкая и Русская церкви. Русскій священникъ зависиль отъ протестантскаго суперинтендента въ Нарвв. Куникъ уговорилъ Гиппинга издать это сочинение на Русскомъ языкъ, полагая, что оно имфетъ большое значеніе и тосную связь съ исторіей основанія Петербурга, о которомъ у насъ существують досель только смутныя представленія " 300).

Въ числъ разныхъ бумагъ XVIII въка, И. Е. Забълину встрътился проектъ завоеванія Америки, поданный Петру Великому. "Къ сожальнію",—замьчаетъ Забълинъ,—"имя автора неизвъстно; но, въроятно, онъ былъ Голландецъ, потому что оригиналъ, съ котораго въ то время сдъланъ переводъ, писанъ на Голландскомъ языкъ. Времени, когда былъ поданъ переводъ, мы также на знаемъ; можно, впрочемъ, до-

гадываться, что это было незадолго до кончины Петра. Вмъстъ съ проектомъ представлена была карта, но она не сохраниласъ". И. Е. Забълинъ сообщилъ этотъ проектъ, переведенный на Русскій языкъ Петромъ Ларіоновымъ, Погодину, который и напечаталъ его въ Москвитянинъ.

Почтенный начальникъ Московскаго Архива Министерства Юстиціи П. И. Ивановъ доставилъ Погодину, для напечатанія въ Москвитяниять, просьбу Тредьяковскаго въ Сенатъ. По этому поводу, Погодинъ высказалъ весьма замъчательныя мысли объ этомъ писателъ. "О Тредьяковскомъ", —писалъ онъ, — "собралось у меня теперъ множество матеріаловъ, — на цълую книгу, —кои будутъ ожидать добросовъстнаго дъятеля. Пора реставрировать это лицо, изуродованное невъжествомъ, легкомысліемъ, опрометчивостью. Тредьяковскій точно былъ страненъ, смѣшенъ, съ нѣкоторыхъ сторонъ, за то съ другихъ, опускаемыхъ совершенно изъ виду, онъ достоинъ нашего уваженія и благодарности, какъ первый труженикъ и страдалецъ Русской Литературы".

Въ любопытной стать во Московскомъ Каменномъ мость, И. М. Снегирева, помъщенной въ Полицейских Впоомостях, сказано между прочимъ, что Москва обязана своимъ устроеніемъ графу Брюсу, преемнику графа Чернышова. Но Погодинъ съ этимъ не соглашается. "Едва ли это такъ",замъчаетъ онъ, — "Москва обязана своимъ устроеніемъ графу Захару Григорьевичу Чернышову, котораго общее преданіе почитаетъ знаменитъйшимъ градоначальникомъ, и причисляетъ къ сонму государственныхъ первоклассныхъ людей Екатеринина въка. Отъ многихъ современниковъ слышалъ я следующій анекдоть, кажется, и напечатанный гдв-то: на одномь почетномъ объдъ, графъ Брюсъ отозвался кавъ-то неуважительно о некоторыхъ распоряженияхъ своего предшественника. Митрополить Платонъ, тамъ присутствовавшій, прерваль его тотчась съ свойственною ему откровенностью в живостью. "Я совътоваль бы вамъ, — сказаль онъ, — отзываться осторожные о такихъ людяхъ, какъ графъ Захаръ Григорыевичъ. Они родятся в'вками. Вотъ мы съ вами, такъ родимся безпрестанно: то Платонъ, то Брюсъ, то Платонъ, то Брюсъ <sup>« 301</sup>).

Съ 1851 года, графъ Д. А. Толстой началъ трудиться надъ Исторією католичества въ Россіи. За источниками онъ обратился въ Погодину, и 7-го августа того же года, онъ писаль ему: "Позвольте напомнить вамь, многоуважаемый Михаилъ Петровичъ, ваше объщаніе: сообщить мив, что вы знаете и им'вете св'яд'вній о ватоличеств'в въ Россіи; прошу васъ объ этомъ не для себя и не для ученыхъ только занятій, а потому что свёдёнія, ежели бы я могь получить ихъ въ скоромъ времени, были бы полезны для самого дъла. Это заставляеть меня надъяться, что вы не отважете мнъ въ этой просьбъ; ежели бы потребовалось что переписать или выписать, то прошу заплатить за меня, повърнвши въ вредить. Въ настоящую минуту, мнъ въ особенности нужно все, что только сколько-нибудь можетъ васаться до попытокъ введенія католичества собственно вз Россіи; западными губерніями я занимаюсь основательно и им'єю довольно матеріаловъ. Чувствую, что не им'єю нивакого права просить вась о томъ, что долженъ бы быль сделать самъ, но не могу теперь вывхать изъ Петербурга ни на недвлю; а между твиъ, самое малъйшее свъдвніе, намевъ, мысль, которые вы мив передали бы теперь по этому предмету, были бы чрезвычайно полезны, и въ особенности ежели бы это могло сдълаться посворве. Ежели вы хотите быть любезнымъ до вонца, какъ говорять Французы, то напомните, следайте одолжение, Степану Петровичу Шевыреву, что онъ мнъ объщался прислать, что ему случиться найти о католичествъ; теперь это было бы чрезвычайно кстати".

Въ другомъ письмъ своемъ графъ Толстой настаиваетъ на своей просьбъ. "Послъ многовратныхъ просьбъ моихъ",— писалъ онъ,— "выраженныхъ неопредъленно, въ общихъ словахъ, позвольте принести частную, но положительную: не можете ли вы поручить кому-нибудь списать для меня находящееся въ рукописномъ Патерикъ Царскаго, посланіе

Өеодосія въ великому князю Изяславу о Варяжской въръ, а Патерика, который есть у васъ, повърнеше тавже и изъ мив въ кредитъ, что будетъ стоить переписка. Искреню уважаю вась и люблю, но не могу скрыть отъ вась, не вижу, чтобы вы были слишвомъ сообщительны, когда дыо коснется до вашей библіотеки. Ув'врьте, прошу, и удостовърьте въ противномъ". Наконецъ, выручивъ изъ неловкаго положенія одного изъ агентовъ Погодина, графъ Толстой писаль последнему, что онь это сделаль "какъ истый чиновникъ-не за даромъ, а за взятку, которая должна состоять въ исполненіи вашего об'вщанія: сообщить мн'в все, что есть у васъ въ библіотекъ неизвъстнаго еще по Исторіи католичества въ Россіи, или гдв подъ руку попадется посланія ли папскія, упоминанія о католическихъ церквахъ или священникахъ въ Россіи, попытки еще необнародованныя провести въ намъ ватолицизмъ и т. п. Не будьте егоистомъ, почтеннъйшій Михаилъ Петровичь, и не откажите содъйствовать въ дълъ, которое, увъряю, клонится въ общей пользь, помъръ того, вавъ я могу по моимъ способностямъ и способамъ".

Извъстный юристь П. Д. Калмыковъ, напечатавъ въ 1851 году свое сочинение о литературной собственности, отправиль экземплярь онаго къ Погодину, при следующемъ письмъ: "Честь имъю представить вамъ мое разсуждение о литературной собственности вообще и въ особенности объ исторіи правъ сочинителей въ Россіи. Если оно обратить на себя ваше благосилонное вниманіе, то вы, безъ сомнівнія, не откажете удостоить меня вашими замічаніями, указаніями, наставленіями на счеть предмета, такъ тёсно свизаннаго съ Древностями и Исторією нашего Отечества. Я привыкъ уважать въ васъ ревностнаго, благороднаго ратоборца за истину историческую, - потому можете себъ представить, какъ драгоцинень будеть для меня вашь безпристрастный отзывь о моемъ опытъ. Представляемое вамъ произведение мое есть собственно отрывокъ изъ введенія историческаго въ составляемой мною монографіи о литературной собственностя: не

смотря на малый свой объемъ, оно стоило миѣ довольно значительной работы, и съ позволительною для всякаго труженика увъренностью могу сказать, что я трудился ревностно и добросовъстно".

Желаніе П. Д. Калмывова было исполнено. Въ Москвитяниню появилась одобрительная рецензія на его трудъ; но, въ заключеніи оной, Погодинъ замѣтилъ, что авторъ "при своихъ познаніяхъ и талантахъ избралъ предметъ столь тощій и Нѣмецвій".

До Погодина дошель слухь, что Плетневъ пишетъ Исторію Русской Литературы; и слухъ этотъ, въ сожальщю, оказался невърнымъ. "Вамъ насказали на меня,"—писалъ Плетневъ,— "будто я пишу характеристики знаменитыхъ современниковъ. Сами разсудите, въ такую ли эпоху мы живемъ, чтобы приниматься за столь щекотливый трудъ. Цензура не допускаетъ и самыхъ невинныхъ представленій воображенія. Чтожъ будетъ съ изображеніемъ дъйствительности? Развѣ напечатать, какъ покойный Полевой, —формулярные списки современниковъ, обогативъ ихъ выписками изъ Родословныхъ Щербатова? Игра не стоитъ свѣчъ".

# LXXI.

Въ концъ 1851 года, великій князь Константинъ Николаевичъ, по поводу бользни великой княгини Александры Іосифовны, долженъ былъ, по предписанію врачей, вхать въ Венецію, и тамъ прожить зиму. Передъ отъвздомъ, онъ писалъ Жуковскому: "Господь Богъ одарилъ насъ послъднее время такимъ счастіемъ, что я чувствъ не найду, чтобъ выразить всю мою благодарность... Жена моя—сущій ангель... и въ этой ангельской семьъ, далеко отъ большого свъта и его козней, мирно текутъ дни наши въ безмятежномъ счастіи. Теперь все это должно прекратиться, и мы ъдемъ на чужбину на долгое время. Это ужасно грустно! Въ тоже время, не желая прерывать духовной связи съ Отечествомъ,

великій внязь поручиль своему секретарю, А. В. Головину, написать Погодину следующее письмо: "По приказанію государя веливаго внязя Константина Ниволаевича, имбю честь препроводить въ вамъ экземпдяръ составленныхъ особниъ Комитетомъ, подъ предсъдательствомъ его императорскаго высочества, проектовъ III и IV раздъловъ Морского устава. Изъ объяснительныхъ записовъ въ симъ проектамъ вы увидите цвль учрежденія Комитета и степень участія въ трудахъ онаго его высочества. Прилагаемые проекты разослани для разсмотренія гг. адмираломъ и лучшимъ морскимъ офицерамъ и будутъ исправлены на основаніи ихъ замічаній. Его высочество приказаль доставить вамъ экземпляръ онихъ, въ доказательство своего уваженія къ постояннымъ трудамъ вашимъ для изученія Отечества. Отправляясь, въ половинь овтября, по требованію врачей, въ Венецію, веливій внязь просить васъ увъдомлять его высочество, по временамъ, подробно о вашихъ Московскихъ ученыхъ и литературныхъ вовостяхъ и въ особенности по предмету изученія Русскихъ Древностей. Его высочество желаль бы между прочить получить подробныя извёстія объ открытыхъ въ послёднее время древивишихъ спискахъ Нестора. Сверхъ того, великій внязь желаль бы получить Москвитянина за весь нынешній годъ и получать этотъ журналь въ теченіе всего будущаго года. Отдавая мнѣ изложенныя приказанія, его высочество изволиль выразиться, что всякое извъстие о томъ, что дълается для блага Россіи утъшительно для Русскаго, и тым болье вдали от Отечества. Пакеты на имя его высочества не угодно ли будетъ вамъ адресовать: "въ собственныя руки", чрезъ Инспекторскій Департаментъ Морского Министерства. Исполнивъ привазаніе его высочества, я прошу васъ принять собственно отъ меня препровождаемый при семъ экземпляръ новаго изданія Записокъ покойнаго батюшки съ его портретомъ и біографією. Сочиненіе это переведено на всь Европейскіе языки и им'ёло въ одной Англіи дв'ёнадцать изланій".

Погодинъ былъ весьма польщенъ этимъ порученіемъ и не замедлилъ исполнить волю великаго внязя. "Порученіе вашего императорскаго высочества", —писаль онь, — "обрадовало меня какъ нельзя болве, показывая ясно ваше живое участіе въ ходё отечественнаго образованія, столько любезнаго. дорогого для всякаго Русскаго, который преданъ своему Отечеству, ревнуеть истинной его славв и желаеть ему прочнаго блага. Спъту начать исполнение вашей августъйшей воли, по врайнему своему разумёнію. Самымъ важнымъ явленіемъ въ области науки, въ последнее время, была Исторія Русских Гражданских Законов, Петербургского профессора Невомина, въ коей заключается полное, отчетливое, толковое описаніе законовъ, по ихъ предметамъ, въ хронологическомъ порядкъ, со множествомъ объяснительныхъ примъчаній. Если эту достойную книгу нельзя назвать вы высшемъ смыслъ Исторією, за отсутствіемъ внутренней органической связи между собранными ея бытями (я терпеть не могу слово факть). то, по крайней мірь, она предлагаеть прочный фундаменть для будущей науки. Кром'в историвовъ, она должна принести еще болье пользы юристамъ и правтикамъ. Вторая новость относится также въ Праву: это Опыта о церковнома законовъдъніи архимандрита Іоанна, отъ котораго не откажется, можеть быть, не только чаша наука, но и Европейская. Близкое знакомство съ источнивами, многосторонній взглядъ и ясное изложение дела составляють достоинства этой замечательной вниги, которой вышло теперь только начало. Подобныя сочиненія -- общественное пріобретеніе, народный капиталь, коимъ можеть безданно-безпошлинно пользоваться всякій желающій, находя въ нихъ. въ случав нужды, замвну цвлаго университетского курса. Академикъ Ристер началъ изданіе Памятниковь древней Русской архитектуры, снятыхъ съ натуры самымъ тщательнымъ образомъ. Это изданіе должно составить эпоху въ летописяхъ нашего Искусства, и будетъ принято съ благодарностію и удивленіемъ, въроятно, и въ Европъ, представляя множество новыхъ подробностей, украшеній, очертаній. Въ последнее время, у насъ было много говорено о созданіи своего стиля въ зодчествъ. Стиля создать. сочинить, выдумать изъ головы нельзя, какъ нельзя выдумать исторіи, языка, общества, физіогноміи. Все это дается, происходить, изъ своихъ первобытныхъ эдементовъ. только разбирать ихъ, изучать, сознавать, и на основани такихъ данныхъ, усовершенствовать, возводить выше, сообразно съ требованіями времени. Мы имбемъ элементы зодчества, какъ и музыки народной, и даже иконописи, но что же двлать, если до сихъ поръ не было обращаемо на нихъ вниманія, и живописцы наши хотъли писать картины изъ Русской Исторіи, никогда не учась ей, и не имъя объ ней никакого понятія. Чёмъ более будемъ мы узнавать Россію, тъмъ болъе будемъ находить въ ней непочатыхъ совровищъ церкви, языка, исторіи, права, искусства, — сокровищь, заврытыхъ теперь, подобно ствнописи Кіевскаго Софійскаго собора, подъ десятью различными штукатурками. Изъ литературныхъ новостей, - первое мъсто занимаеть Ипохондрика, большая вомедія Писемскаго, молодого автора, который недавно съ честію выступиль на поприще. Характеры, выведенные имъ на сцену, сняты съ натуры и выдержаны върно; въ явленіяхъ много истиннаго комизма, но они не слишвомъ строго устремлены въ центру, вавъ требуеть драматическое искусство. Направление Писемскаго—сатирическое, господствующее въ настоящей литературь. Дъйствующія лица-изъ низшихъ слоевъ общества. Жаль, -- потому что съ медкопомъстныхъ дворянъ, чиновниковъ XIV власся в купцовъ 3 гильдіи, Литература, со временъ Фон-Визина, собрала, кажется, достаточную подать, а къ высшему сословію нивто не привасался; между твиъ, вавъ эти герои парветныхъ гостиныхъ, благовоспитанные по-французски, по-нвмецки и по-англійски, представять смішного матеріала еще больше; и совершенная противуположность ихъ дикой внутренности съ самою блистательной, изящной наружностыю, отсутствіе всякаго понятія о Россіи, въ соединеніи съ общими мъстами о всъхъ островахъ Тихаго Океана, ожидаютъ еще Русскаго Мольера. Вышелъ романъ Евгенін Турз (урожденной Сухово-Кобылиной) Илемянница, котораго я еще не читалъ. Прочитавшіе находять много чувства, наблюдательности, съ протестами противъ нелвнаго женскаго воснитанія. Списовъ Нестора покрыть мракомъ неизв'єстности. Я волочусь за нимъ два года. Слышно, что въ кодексв, за спискомъ Нестора, следуетъ списокъ летописи Кіевской и Волынской, -- всё на пергаменте. Если это правда, историческая критика получить приращение драгопфиное. Впрочемъ, я быль всегда увъренъ, что не умру безъ того, чтобъ не найти Нестора, любимца моего съ молодыхъ лъть, въ харатейномъ спискъ, и чтобъ не издать его, какъ давно мечтаю, - и потому надъюсь теперь. Изъ последнихъ пріобретеній моихъ особенно важны: Требникъ XIII въка (или начала XII), на пергаментъ. Филологія занималась у насъ до сихъ поръ по преимуществу Евангеліемъ, а богослужебныя книги оставляла безъ вниманія; между тёмъ, какъ въ нихъ, начиная съ Литургіи, заключаются самые древніе остатки языка. Я собираю эти памятники для будущихъ делателей, воторые мит сважуть спасибо. Второе пріобратеніе принадлежитъ къ числу Европейскихъ редкостей-Славянское Евангеліе, печатанное въ началѣ XVI стольтія, въ Руянскомъ монастырь, на Югь. Печатаніе моихъ изследованій о древней Русской Исторіи, задержанное составленіемъ послужного списка всёхъ удёльныхъ князей, по лётописямъ, надъ которымъ просидълъ я весь нынъшній годъ, приближается въ концу, и томы V и VI скоро выйдуть изъ печати".

Письмо свое Погодинъ заключаетъ: "Желаю отъ души вашему императорскому высочеству, равно какъ и супругъ вашей, возстановленія здоровья, столько для насъ драгоцъннаго; желаю вамъ пріятнаго препровожденія времени, хотя вдали отъ Отечества, но вблизи отъ Славянъ, окружающихъ васъ со всъхъ сторонъ, съ суши и моря".

Письмо это не осталось безотвътнымъ, и наканунъ Рож-

дества 1851 года, великій князь писалъ Погодину: "Письмо ваше, отъ 4/16 декабря ивъ Москвы, я получилъ въ Венеци 23-го декабря съ большимъ удовольствіемъ, и благодарю васъ за сообщенныя мнѣ новости о Русской Литературѣ. Мнѣ будетъ весьма пріятно, еслибъ вы продолжали эти сообщенія и знакомили меня съ тѣмъ, что дѣлается у насъ на пользу Русскаго слова и Русскаго бытописанія. Душевно желаю успѣха полезнымъ трудамъ вашимъ, за которые каждый Русскій скажетъ вамъ спасибо, и пребываю навсегда доброжелательнымъ".

Въ Погодинскомъ Архивъ сохранилось другое письмо Погодина къ великому князю Константину Николаевичу за это время. "Почитаю себя счастливымь", —писаль Погодинь, — "что могъ угодить вашему императорскому высочеству своими извъстіями... Перехожу къ Литературъ исторической. Археологическое Общество въ Петербургв издало томъ своихъ записовъ, завлючающій очень много любопытныхъ свёденій. Въ Кіевъ издано старинное описаніе Черниговскаго Намъстничества, Шафонскаго (1786), —значительное пособіе для изученія того края. Въ Воронеж'в собраніе м'естныхъ актовъ, не столько важное по себъ, сколько по богатому, толковому, полезному указателю, котораго не достаеть и въ большихъ столичных в изданінхъ. Издатели — Александровъ-Дольнивъ в Второвъ, воспитанниви Казанскаго Университета. Въ Новгородъ изслъдование о древнихъ концахъ, Красова, очень дъльное. По предмету Всеобщей Исторіи я получиль недавно большое разсуждение Волкова, бывшаго советника при Константинопольскомъ Посольствъ: Папы и Востокъ въ XIII въкъ. Кажется, что наконецъ начинаютъ у насъ смотръть на Исторію своими глазами. Я всегда думаль, что эта наука принадлежить именно Россіи, т.-е., Русскимъ ученымъ, которые имъютъ множество преимуществъ предъ Европейскими своими собратами. Во 1-хъ, они свободны отъ предубъжденій религіозныхъ, а ни одинъ ватолическій историкъ не можетъ быть безпристрастенъ въ

протестантамъ, точно какъ протестантскій — къ католикамъ, тв же и другіе-къ Гревамъ, къ православнымъ. Во 2-хъ, Богъ далъ намъ доброе сердце, и мы не питаемъ ненависти ни въ кому, между темъ, какъ Французъ не можетъ избавиться отъ своихъ предразсудвовъ въ отношеніи въ Англичанамъ; Шведъ не можеть судить безпристрастно о Датчанахь; Итальянець—о Нъмцахъ и на-оборотъ. Въ 3-хъ, намъ доступны всъ языки, не говоря уже о Славянскихъ съ ихъ важными источниками, до воторыхъ нивавъ не могутъ достичь Нёмцы, хоть и изучають нарвчін луны и Сатурновыхъ спутнивовъ. Слёдовательно, о Всеобщей Исторіи и сомнъваться нечего, но и на философію, на искусство, на литературу мы должны, современемъ, освободясь изъ-подъ школьнаго ига, посмотреть также не чрезъ чужіе очки. Но для этого намъ надо учиться, учиться и учиться. Молодой графъ Уваровъ издалъ любопытную свою поъздку въ берегамъ Чернаго моря, съ описаніемъ Греческихъ Древностей и веливолъпными рисунками. При Морскомъ Кадетскомъ Корпусв напечатано руководство въ Древней Исторіи, очень полезное, по приложеннымъ рисунвамъ. Изъ произведеній собственно Изящной Словесности, первое м'єсто занимаєть переводъ славной поэмы Дантовой  $A\partial z$ , который напечатается въ Москвитянинъ, съ объяснительными примъчаніями. Интересно слышать эти величавые, степенные звуки среди визготни, пискотни и пришепетыванія новой Европейской Литературы. Русская сцена получаетъ новую вомедію: Епоная Невъста, Островскаго, автора комедін Свои люди-сочтемся. Таланть молодого автора, видимо, зрветь, и кажется, можно возложить на него надежду. Наконецъ, есть пріятныя новости изъ области Искусствъ: Мясобдовъ, Тульскій пом'вщикъ, написалъ картину: Мамаево побоище. Всего болве мив нравитея въ ней движение Димитрія Донского перекреститься, въ первую минуту, какъ онъ пришелъ въ себя. Рамазановъ лепитъ статую Татьяны изъ Онфгина. Въ завлючение, спфину представить вашему императорскому высочеству конію съ купчей, сейчасъ мною полученной изъ Нижняго, изъ коей мы узнаемъ,

что безсмертнаго нашего Минина звали Козмой Захаровичемъ".

### LXXII.

Взглянемъ теперь на отношенія Погодина въ Славянофиламъ. По имъющимся у насъ свидътельствамъ, мы видимъ, что въ 1851 году, Погодинъ продолжалъ поддерживать свои дружелюбныя сношенія съ Хомяковымъ. Вмість они празднують имянины А. П. Елагиной, 1 марта. "Вечерь у Елагиной", — читаемъ въ Днеоникъ Погодина, — "съ Грановскимъ и Кудрявцевымъ. Хомяковъ и Стасюлевичъ, наговорились съ Свербеевымъ. Скучновато". Наканунъ 15 марта, дня кончины Д. В. Веневитинова, Шевыревъ извъщаетъ Погодина: "Хомяковъ, Кошелевъ и я положили завтра, 15 марта, по обычаю, объдать вмъстъ въ Троицкомъ трактиръ, куда и тебя приглашаемъ. Я надъюсь, что ты съ Кошелевымъ не выйдень на дуэль. Павлову о томъ же пишу записку". 20-го мая, Погодинъ ужиналъ у Хомякова, "очень любезнаго. Шутилъ съ Дмитріевымъ" и пр. 25 мая, Погодинъ беседоваль съ Хомяковымъ о раскольникахъ, журналъ, о знавомыхъ, и по поводу этой беседы заменаетъ, что у Хомявова "великій умъ, а ничего не выходитъ". Написавъ письмо въ какой-то дам'ь, Погодинъ отправилъ его на просмотръ въ Хомявову, и последній ответиль ему: "По моему мивнію, начало письма неудобно; вакъ-то неловко объявлять человъку, и подавно дамъ, что объ ней собирал справки". Отказываясь отъ приглашенія Погодина въ нему на вечеръ, на которомъ должна быть графиня Е. П. Ростопчина, Хомяковъ писалъ: "Ты меня столько бы долженъ былъ знать, что могъ бы даже и не предполагать во мив нетерпимости. Миъ Ростопчину иногда жаль; иногда она миъ противна; но это ръже. Вообще же, я готовъ отдать ей справедливость уже за то, что она хоть какую-нибуть умственную жизнь любитъ. Я бы былъ у тебя нынъ непремънно и съ удовольствіємъ, но нельзя, я долженъ быть вечеромъ у тебя въ сосъдствъ, у А. П. Елагиной. Чижовъ знавомитъ насъ всъхъ съ Іорданомъ. Человъвъ, говорять, славный, обиженный въ Петербургъ и слъдовательно, надобно приголубить. Извинишь ли мое отсутствіе? Знаешь ли, что Датсвіе Варяги печатаютъ теперь Сагу, въ воторой расказывается о дворъ Св. Владиміра? Это дъло важное".

Всемірная Выставка, бывшая, въ 1851 году, въ Лондонъ, обратила на себя всеобщее внимание, и Хомявовъ задумалъ написать о ней. Предполагая напечатать свою статью въ Москвитянинь, Хомяковъ предлагалъ Погодину сдёлать къ ней такое примъчаніе: "Тогда-то была напечатана авторомъ статья объ Англіи. Многія черты сходства между этою землею и Россіею, замівченныя имъ, дали автору поводъ въ другой стать'в, которая однавоже не была напечатана, потому что общій интересъ публиви быль обращень на другіе предмѣты. Великольпіе Всемірной Выставки, возбудившей удивленіе и невольную зависть всёхъ народовъ, снова призываеть всъхъ просвъщенныхъ людей въ изученію Англіи и ея внутренней жизни. Читателю могуть быть любопытны взглядъ автора на сходство, замъченное имъ между нашимъ Отечествомъ и современною царицею промышленности, и увлекатемныя надежды, выраженныя имъ въ концѣ статьи" 302).

Эти увлекательных надежды заключались въ слёдующемъ: "Не мало людей", — писалъ Хомяковъ, — "которымъ страшенъ трудъ самобытный, всё они насмёшливо радуются безплодности нашего протеста; но мнё кажется, что они ошибаются! Скорый успёхъ не возможенъ въ борьбё съ полуторавёковымъ обманомъ, съ полуторавёковыми привычками.

Вопросъ положенъ: онъ существуетъ, онъ получилъ право гражданства. Много убыло въ насъ самодовольства, не смотря на значительную прибавку хвастливости, много потрясено старыхъ убъжденій, много пріобрътено убъжденій новыхъ въ пользу нашего роднаго быта. Пусть длится еще умственная борьба, пусть медленно зръютъ ея плоды, но шагъ сдёланный впередъ, какъ бы онъ малъ ни былъ, не останется безполезнымъ. То, что разумъ пріобрёлъ, того онъ уже не утратитъ, и если намъ еще остается долго быть подражателями, намъ уже нельзя будетъ блаженствовать въ своей подражательности. Этому не бывать уже нивогда, нивогда"!

Статья эта, въ то время, по цензурнымъ условіямъ, не могла быть напечатана и появилась въ свъть уже по смертв автора, т.-е., въ 1861 году, подъ слъдующимъ заглавіемъ: Аристопель и Всемірная Выставка.

"Хотелось бы и мите взглянуть", — пишеть между прочимь Хомяковь въ этой статьт, — "на это чудное зданіе изъ желтя и хрусталя, посмотрёть, какъ свёть играль на этомъ странномъ хрусталт. Это желаніе не исполнилось. Что же дёлать! Болте всего, признаюсь, хотелось мите видёть эти старыя втвовыя деревья Гайдъ-Парка, которыхъ не смёли срубить, которыя потребовали мёста въ новомъ зданіи и для которыхъ зданіе поднялось на нёсколько десятковъ аршинъ. Въ нихъ была бы для меня особенная прелесть, особенное наставленіе. Да, въ Англіи умтють уважать дёло времени. Выдумка нынёшняго дня не ругается надъ тёмъ, что создано долгим втвами. Англичанинъ умтеть строить: но то, что строится, обязано имтеть почтеніе къ тому, что выросло. Вездё ли это такъ"? 303).

На вопросъ М. А. Максимовича, сдёланный Погодину, объ ихъ общихъ Московскихъ друзьяхъ и знакомыхъ, послёдній, отъ 16 февраля 1851 года, отвёчалъ: "Что и о комъ писать къ тебё: Шевыревъ подвергается жестовниъ нареканіямъ, часто несправедливымъ. Вельтманъ родила чудодёйку. Хомяковъ послалъ машину въ Англію. Аксаковы были у меня на похоронахъ (матери); я послё поёхалъ къ нимъ, и мы видаемся изрёдка. Загоскинъ боленъ. Масловъ вдетъ на Выставку. Павловы удивляютъ своими талантамъ. И писать не хочется. Вотъ еслибы ты спросилъ о Мстиславъ, Ярославъ, Всеволодъ"! 304).

Въ май 1851 года, Москву посйтиль Н. И. Надеждинъ. Не смотря на происходившія съ Погодинымъ стольновенія, они встрітились какъ старые друзья и бесйдовали о Христіанстві, Исторіи, Этнографіи, Петербургі, раскольникахъ и о пр. Въ день имянинъ Константина Аксакова, 21 мая, Надеждинъ увлекъ Погодина къ имяниннику и объ этомъ мы находимъ въ Дневникъ Погодина следующую запись: "Надеждинъ увезъ меня къ Аксакову, по старой памяти, хотя мні не хотівлось, ибо онъ вчера не сказаль мні ни слова. Смівлося за обідомъ надъ любезностями Хомякова. Вечеромъ опять къ Аксакову, по обіщанію, но—ніть, оні уже не ті, Богь съ ними, желаю вамъ всякаго благополучія" 305).

#### LXXIII.

Мы уже знаемъ, что графъ С. С. Уваровъ, во время своего пребыванія въ Порѣчъѣ, лѣтомъ 1850 года, написалъ записку на Французскомъ языкѣ, которая была читана въ Императорской Академіи Наукъ, 25 октября 1850 года. Русскій переводъ этой записки, подъ различными заглавіями, одновременно былъ напечатанъ въ Москвитянинъ, подъ заглавіемъ: Достовърнъе ли становится Исторія? и въ Современникъ, подъ заглавіемъ: Подвигается ли впередъ историческая достовърность? Переводъ для Москвитянина сдѣланъ С. П. Шевыревымъ.

Зимній сезонъ 1850 — 1851 г., графъ Уваровъ благополучно провелъ въ Петербургѣ. Онъ, какъ мы уже видѣли, принималъ живое участіе въ юбилеѣ своего стараго товарища по Арзамасу графа Д. Н. Блудова и усердно посѣщалъ Петербургскія гостинныя. 30 марта 1851 года, И. И. Давыдовъ писалъ Погодину: "Графъ С. С. Уваровъ чувствуетъ себя хорошо и бываетъ то въ Зимнемъ Дворцѣ, то во дворцахъ великихъ княгинь Елены Павловны и Маріи Николаевны. Въ маѣ 1851 г., онъ сталъ помышлять о своемъ любезномъ Поръвчъв, и уже 28 мая И. И. Давыдовъ писалъ Погодину: "Завтра отправляется графъ Сергій Семеновичъ въ Москву, и, въроятно, 2 или 3 іюня будетъ уже на Тверской. Поэтому не замедлите встрътить его съ обычнымъ Московскимъ радушіемъ. Вамъ, какъ Москоштянину, преимущественно это подобаетъ. Онъ останется въ столицъ нъсколько дней, для обозрънія институтовъ, а потомъ въ Поръчье".

Изъ Дневника Погодина мы узнаемъ, что во время пребыванія Уварова въ Москвѣ, онъ имѣлъ съ нимъ частыя свиданія.

Подъ *3 іюня:* "Вечеръ у Уварова. Радъ, и для себя. а не для меня. Разсказывалъ о Волконскомъ, Перовскомъ. Гоголъ. Игралъ въ карты.

- 4 : Объдалъ у Уварова. Все тотъ же, уменъ, но мелоченъ, тщеславенъ и не понимаетъ времени".
  - 9 —: Къ Уварову, гдв и объдалъ.
- 11 іюня, самъ Уваровъ посѣтилъ Погодина; осматриваль его Древлехранилище и въ тотъ же день пригласиль его въ Порѣчье. Объ этомъ приглашеніи Погодинъ записаль въ своемъ Диеоникъ, въ тавихъ выраженіяхъ: "Пристаеть о Порѣчьь. Дѣлать нечего, надо ѣхать, да и отдохнуть кстати". На другой день, Шевыревъ писалъ Погодину: "Напиши, вогда ты собираешься въ Порѣчье"? Самъ же Шевыревъ въ это лѣто не воспользовался приглашеніемъ Уварова ѣхать въ Порѣчье.

Во время пребыванія Уварова въ Москвъ, въ Петербургъ, Академія Наукъ праздновала двадцатипятильтній юбилей своего непремъннаго секретаря Павла Николаевича Фуса. Объ этомъ торжествъ Плетневъ, 6 іюня 1851 г., писалъ Погодину: "Въ Петербургъ нашемъ новаго ничего нътъ. Вы по газетамъ знаете, что академики и начальство наше почтило юбилеемъ двадцатипятилътнее секретарство Фуса. Не знаю, приличны ли подобныя празднества при всякомъ двадцатипятилътіи. Мнъ однако же не удалось быть участникомъ въ празднованіи Академіи. Я заключенъ былъ въ этотъ день въ университетской аудиторіи на экзаменъ. Только изъ газетъ же и узналья, что И. П. Давыдовъ былъ Демосоеномъ юбиляра".

Въ Поръчь, по обычаю, проводили время и пріятно и полезно. Что же касается Погодина, то онъ "работаль" тамъ "усердно" надъ біографическимъ словаремъ древнихъ Гусскихъ князей, гулялъ, по вечерамъ игралъ въ карты, читалъ Казанову и "много думалъ". Одновременно съ нимъ гостили въ Поръчь и Блудовы, съ которыми онъ "сблизился". По порученію Уварова, Погодинъ вызывалъ въ Поръчье Шевырева. "Графъ Сергій Семеновичъ", — писалъ онъ, — "проситъ тебя забыть всъ дрязги и всъ непріятности и для него пріъхать поскоръ въ Поръчье". Но Шевыревъ просилъ только кланяться "хознину Поръчья".

Изъ Поръчья Погодинъ переписывался съ графомъ Д. А. Толстыйъ, который, вспоминая свое прошлогоднее здёсь пребываніе, писаль ему: "Ваше посланіе, многоуважаемый Михаилъ Петровичъ, перенесло меня такъ свазать живьемъ въ Порвчье, которое, къ сожалвнію, не придется мнв видеть нынвшнее льто; но Порвчье, -- увы! -- безъ Фроськи! Это не могу себъ представить! А хладнокровіе, съ которымь вы говорите объ этомъ, преступно для вашего чувствительнаго сердца. Отыщите ее, пожалуйста, и поцълуйте за меня; мнъ. вакъ дряхлому старику, пріятно смотр'єть на радость и любовные восторги другихъ, и даже заочно. Классическая фитура доктора осталась, какъ и подобаеть ей, неизмѣнною въ своемъ Саксонскомъ величіи и однообразности; я такъ и вижу. и слышу его въ вашемъ письмъ, это небрежно набросанный портретъ искусною рукою карикатуриста! Очень бы хотълось побраниться съ вами въ преферансъ, посмотръть, какъ подсиживаетъ докторъ, какъ проигрываетъ графъ, какъ при окончанін преферанса н'яжныя д'явы трепетно идуть сложить въ ближнемъ флигелъ мученую красу дъвы, -- невинность! Но нынъ все перемънилось, какъ говоритъ одна пъсенка: мирно живу въ Лъсномъ Институтъ, но живу только по вечерамъ, ибо все утро провожу въ Министерствъ, управляя Отдъленіемъ и изучая Німецвую породу, которая по духовнымъ двламъ подведомственна этому Отделенію. Занятіе, если не всегда пріятное, то въ высшей степени поучительное! Поговоримъ, когда увидимся. Воть ужъ третій разъ какъ перебиваютъ мнё это письмо разными подносимыми для чтенія бумаженками, и потому извините, если оно безсвязно. Хотілось только благодарить васъ отъ души за память и просить продолжать вашимъ расположеніемъ, которое очень цёню. Будьте здоровы и писните что-нибудь о вашихъ занятіяхъ, о предполагавшейся поёздкі въ Петербургъ и т. д. Потрудитесь передать мое искреннее почтеніе графу Сергію Семеновичу".

Въ августъ, въ виду царскаго прибытія въ Москву. гости стали разъъзжаться изъ Поръчья, и хозяннъ остался, по прежнему, одиновимъ. "Графъ Уваровъ пишетъ изъ Поръчья, что былъ боленъ, а теперь остался совсъмъ одинъ. Не правда ли, что жаль его"? Такъ писала графиня А. Д. Блудова Погодину 306).

По возвращении въ Мосвву, Погодинъ счелъ нужнымъ извъстить о своемъ пребываніи въ Поръчь своего друга М. А. Максимовича: "Лето провель я у Уварова, часть съ Блудовымъ " 307). Максимовичъ же, возвратившись изъ Черниговскаго имфнія своего дяди И. О. Тимковскаго, Турановки, на свою Михайлову Гору, отвічаль Погдину: "Прівхаль я сюда, чтобы выдать сестру за любимаго и любящаго ее человъка: 22 ноября она стала невъстою П. Я. Старосвътскаго, надворнаго совътника... Ты поймешь, сколько мнъ теперь п заботъ и иждивенія... Но темъ не мене, мне хоть и трудео, а радостно теперь и заботиться, и тратить на веселья сестры, которую семнадцать леть лельяль я, какъ дочь свою, и воторой посылаеть теперь Богь достойнаго человека по сердцу ея и моему. Ты, имъя дочь-невъсту, поймещь веселіе души моей и безгивно поздравишь меня и посочувствуешь и протянешь дружески руку въ привътъ съ новымъ годомъ, начинающимся для меня такъ хорошо. На святкахъ, я съ невъстою выбажаю отсюда въ одну степную деревушку, гдв все дышеть безпечьемъ, гдѣ я нынѣшнее лѣто проводи́лъ тавіе

дни, какіе тебѣ и не снились подъ Уваровскою кровлею... Тамъ-то, гдѣ не было мнѣ и тѣни горя, я встрѣчу новый годъ и съиграю тихо-семейное веселье моей сестры, а не въ своемъ нагорномъ домишкѣ, гдѣ столько горя перевидѣла душа, откуда виднѣется изъ оконъ еще ненокрашенная рѣшетка около могилы дѣдовской и отцовской. Прощай же, друже мой. Да принесетъ и тебѣ наступающій годъ новыя радости и успѣхи въ жизни и въ дѣлахъ, въ томъ числѣ и въ Москвитяниню. За присылку его на нынѣшній годъ обнимаю тебя: сколько наслажденія намъ обоимъ—подлинно цѣлая гора вдругь — не читаемъ, а купаемся въ ней. Самыя картинки какъ кстати, для покроевъ невѣстѣ".

Въ октябръ 1851 года, мы видимъ Уварова снова въ Петербургв. 6-го, И. И. Давыдовъ писалъ Погодину: "Я видълся уже съ графомъ Уваровымъ, по прівздв его сюда изъ Порвчья. Онъ съ большимъ удовольствіемъ вспоминаетъ о васъ". Но вскоръ послъ того Погодинъ получаетъ отъ графини А. Д. Блудовой печальное изв'ястіе о состояніи здоровья Уварова. "Знаете ли", —писала она, — "что графъ Сергъй Семеновичь очень плохъ? Съ нимъ былъ еще ударъ нервическій, и когда онъ сталъ немножно поправляться, вдругъ что-то въ родъ третьяго сдълалось. Сегодня ему какъ будто лучше, но довторъ не слишкомъ смъстъ надъяться. Вы можете вообразить, какъ батюшкв и мнв жаль его! Счастливо, по врайней мъръ, что сынъ таки прівхаль, а то, право, больно было подумать, что умираль онь въ такомъ одиночествъ! Помните ли наши разговоры въ саду въ Порвчъв, и какъ даже тамъ мив казалось грустно это положение (семейнаго однако человъка). Слава Богу! теперь Алексъй здъсь, и отепъ успокоился совершенно въ моральномъ отношеніи--- но въ физическомъ врядъ ли онъ оправится". Съ своей стороны, Плетневъ писалъ, отъ 19 ноября 1851 года, Погодину: "Больнаго Уварова нивто изъ насъ не можетъ видеть. По отзыву доктора, ему лучше; но Богъ знаетъ, чъмъ все это можетъ кончиться". Но въ девабръ Погодинъ получаетъ отъ И. И. Давыдова болъе утъщительныя извъстія: "Графъ Сергій Семеновичъ, слава Богу, оправился. Сегодня я былъ у него и говорилъ объ васъ. —Пусть прітажаетъ самъ сюда, — свазалъ онъ, — и прямо во мнт, послт новаго года. Онъ доставитъ мнт этимъ величатшее удовольствіе, Немедленно отпишите ему объ этомъ. — Исполняя это привазаніе, завтра донесу ему объ исполненін. Въ томъ же письмт Давыдовъ сообщаетъ Погодину: "Н. И. Надеждинъ перегналъ васъ, — онъ уже генералъ".

Въ 1851 году, скончался предсъдатель Отдъленія Русскаго языка и Словесности Академіи Наукъ Василій Алексъевичъ Польновъ. 29 іюля того же года, И. И. Давыдовъ, во время пребыванія своего въ Москвъ, писалъ Погодину: "О В. А. Польновъ, какъ о заслуженномъ сановникъ и добромъ человъкъ, я сожалъю. Любопытно, къ кому перейдетъ предсъдательство". Любопытство Давыдова вскоръ удовлетворилось. По избранію Президента Академіи Наукъ, графа С. С. Уварова, И. И. Давыдовъ 18 августа 1851 года, утвержденъ министромъ Народнаго Просвъщенія на предстоящее двухлътіе въ званіи предсъдательствующаго по Отдъленію Русскаго языка и Словесности.

Председательство И. И. Давыдова во Второмъ Отделени Академіи Наукъ ознаменовалось изданіемъ Изопстій. 4 девабря 1851 года, онъ писаль Погодину: "Изопстій Академическія необходимы. Пусть по крайней мере узнають о существованіи Отделенія. Но мне это повооводеніе стоило в хлопоть, и непріятностей. Беда быть преемникомъ сильнаго: невольно попадаешь въ столкновеніе и противоречіе. Впрочемъ, когда уже стоишь при конце поприща, перестанешь смотреть на личности, а желаешь на деле показать, что magis amica est veritas " 308).

# LXXIV.

22 августа 1851 года, исполнилось двадцатипатильтіе царствованія императора Николая І. Желая въ этоть день помолиться въ Дому Пречистыя Богородицы, государь вместв съ своимъ семействомъ предпринялъ путешествіе въ Москву, открывшейся тогла Николаевской жельзной по "Отправленіе ихъ величествъ въ Москву", —писалъ Плетневъ Жуковскому, 22 августа 1851 г., -- "было эпизодомъ изъ Лама Рукъ. 18-го числа императрица, въ 10 часовъ вечера, прибыла на желъзную дорогу. Тамъ приготовлена была ея почивальня. На другой день, въ 3 часа и 36 мин. утромъ, поъздъ тронулся и черезъ девятнадцать часовъ всъ были въ Москвъ. Прівхаль бы въ шестнадцать часовъ, да государь останавливался благодарить строителей " 309). Но безповойно, и этоть день, и эту ночь провель Святитель Московскій въ своей Троицвой кельв. "По нездоровью, отказался я", —писаль онъ своему лаврскому наместнику Антонію, -- поть праздника въ Донскомъ, и только у себя совершилъ священнослуженіе, думан о путешествующихъ; и послъ того, какъ въ слъдующую ночь провель несколько тажких часовь, долго после предсвазаннаго срова не слыша съ желъзной дороги звука, возвъщающаго прибытіе, -- наконецъ получилъ извѣщеніе, что государь императоръ и его семейство прибыли благополучно, предъ полуночью, и прямо съ пути притекли на поклоненіе въ Божіей Матери въ Иверской часовив, а потомъ къ Святителю Алевсію въ Чудовъ. Съ тъхъ поръ до нынъ время, милостію Божією, благословенное <sup>« 810</sup>).

"C'est de Moscou que nous vient maintenant la lumière", — писалъ графъ Д. А. Толстой Погодину, — "слъдовательно, нивавихъ новостей сообщить не имъется, будемъ ихъ ожидать отъ васъ" <sup>311</sup>).

"Царелюбивая Москва", — повъствуютъ Московскіе лътописцы, — "издревле встръчала и встръчаетъ своихъ царей, помазанниковъ съ любовью и радостію; прибытіе ихъ въ древнюю столицу составляетъ празднивъ для народа. Такъ она уже четверть стольтія не одинъ разъ встръчала нынъ славно царствующаго государя императора Николая І. Какъ своро придетъ въсть, что онъ будетъ въ свою Москву, густыя

толпы народа ждуть его на улицахъ, нередко до поздней ночи; но появление его не утантся и во мракъ ночномъ. Громкія восторженныя восвлицанія приветствують его и сопровождають его шествіе, является ли онь съ даврами побъдъ надъ врагами, или съ оливою славнаго мира, или съ фіаломъ утвшенія и отрады въ часы бъдствія, опасности в страха. Но нынъ, еще за нъсколько недъль до прибитія государя императора въ Москву, замѣтно было въ ней какое-то необыкновенное движеніе, ожиданіе чего-то великаго, радостнаго и торжественнаго. Народъ самъ, безъ всякаго вившняго побужденія, придумываеть празднество, онъ готовился поздравить въ Москвъ возлюбленнаго своего царя съ окончаніемъ перваго двадцатипятильтія его царствованія и съ началомъ следующаго: желалъ принести вместе съ царемъпомазанникомъ благодареніе Царю-Царей за протекшее двадцатипятильтіе и молить его о благословеніи въ грядущемь всего августвишаго царственнаго дома миромъ и благоденствіемъ. Молитвенныя желанія народа исполнились. Государь императоръ съ императрицею, наследникомъ другими членами августвищаго дома является въ съ нетерпъніемъ ожидавшую царственнаго своего ховяння. Путь его совершился по вновъ устроенной желъзной дорогъ. которая должна сблизить объ столицы для взаимной нув пользы. Безъ преувеличенія скажемъ, что и сама природа привътствовала Русскаго царя улыбкой своей; послъ ненастныхъ дней, которые стояли въ началъ августа, погода вдругъ перемънилась, настали дни ясные и теплые".

На другой день по прибытіи, 20 августа, въ подень, царь, съ тремя повольніями августьйшаго дома своего, вы сопровожденіи фельдмаршаловъ, министровъ и всего генералитета, при колокольномъ звонъ, шествовалъ въ Успенсый соборъ, гдъ, назадъ тому четверть въка, онъ принялъ священное помазаніе на царство" 312).

"Мы обрадованы",—писалъ Филаретъ,— "благотворнымъ прибытіемъ государя императора съ семействомъ. И встрѣтилн

его, слава Богу, благополучно. Изволилъ сказать мив, что въ день коронованія будеть слушать молебенъ въ Успенскомъ соборь: прівхать въ Москву для того, чтобы въ день коронованія, въ благодарность за двадцатипятильтіе, помолиться въ храмв коронованія, — вотъ христіанское царское торжество"! <sup>313</sup>).

Наканунѣ праздника коронаціи, т.-е., 21 августа 1851 года, Филаретъ обратился къ государю съ всеподданнѣйшимъ письмомъ, въ которомъ заявлялъ, что "вѣрноподданное духовенство Московской церкви, возъимѣло желаніе ознаменовать двадесятипятилѣтіе царствованія приношеніемъ въ храмъ царскаго вѣнчанія и священнаго помазанія златую дарохранительницу, устроенную въ образѣ голубя, каковая была и прежде, но утрачена въ бѣдственные дни, дабы она видима была въ алтарѣ надъ престоломъ, какъ знаменіе присутствія Святаго и освящающаго Духа. Качество же памятника сообщаетъ сей утвари императорскій вверху вѣнецъ и скипетръ, и на хартіи молитва: Господи, благословивый двадесятипятилѣтіе помазанника Твоего Николая перваго, благослови и грядущая лѣта его, къ миру Церкви Твоея, ко спасенію людей Твоихъ" зіч).

"Благодарю васъ", — писалъ Филаретъ въ своему лаврскому намъстнику Антонію, — "что поддержали родившуюся у меня мысль о дарохранительницъ и - способствовали ея исполненю. 20 августа получилъ я оную; 21 дня представилъ о ней государю императору всеподданнъйшее письмо; вечеромъ, находясь въ Успенскомъ соборъ на всенощной, получилъ высочайшій рескриптъ и милостъ"; а въ самый день торжества (т.-е., 22 августа), "во время литургіи, — другой (рескриптъ), въ которомъ государь изъявляетъ свое благоволеніе Московскому духовенству" 315).

Пребываніе въ Москвѣ царской фамиліи имѣло благодѣтельное вліяніе на судьбу Древлехранилища Погодина. Какъ только пріѣхалъ въ Москву В. Д. Олсуфьевъ, то тотчасъ же писалъ Погодину: "Пожалуйте ко мнѣ въ Кремль, въ Кавалерскій Корпусъ, завтра утромъ, часовъ въ 10-ть, въ мун- $\partial u p n$ . Я поведу васъ въ ихъ высочествамъ и надѣюсь доставить честь ихъ видѣть" <sup>316</sup>).

Какъ почитатель Русскихъ Древностей, В. Д. Олсуфьевъ быль проводникомъ-высочайшихъ особъ и въ Древлехранилище Погодина, которое, по свидетельству Московских летописцевъ, "осчастливленное въ прошломъ 1849 году посъщеніемъ ихъ императорскихъ высочествъ, великаго князя, цесаревича Александра Николаевича, великой княгини цесаревны Маріи Александровны, великаго князи Константина Николаевича, великой княгини Ольги Николаевны и ея супруга наследнаго принца Виртембергскаго Карла, удостоилось посъщенія и нынъ, сего августа 25 числа, ея императорскаго высочества великой княгини Екатерины Миханловны и ея супруга принца Мекленбургъ-Стрелецкаго, великой княгини Ольги Николаевны. За тёмъ, 1-го сентября — наслъдной принцессы Саксенъ - Веймарской Софіи (дочери королевы Нидерландской Анны Павловны) и ея супруга наследнаго принца Саксенъ - Веймарскаго, (сына веливой княгини Маріи Павловны). Всв собранія, составляющів Древлехранилище, какъ-то: рукописей, старопечатныхъ книгъ, образовъ живописныхъ, шитыхъ, резныхъ (на дереве, вости, камий), литыхъ, врестовъ, утвари церковной, монетъ, печатей, грамотъ, бумагъ, царскихъ манифестовъ, памятинковъ перваго Русскаго гравированія, лубочныхъ картиновъ, портретовъ Русскихъ. вещей, принадлежащихъ въ одежде, посуды, нарядовъ, подлинныхъ памятниковъ литературы я администраціи, автографовъ примічательныхъ Русскихъ людей и проч. и проч., -- были разсмотр'вны высовими пос'етителями съ глубочайшимъ вниманіемъ, свидетельствовавшимъ о любве къ отечественнымъ древностямъ, и ни одно посъщение не продолжалось менте двухъ часовъ" 317). На великую внятиню Екатерину Михаиловну это посъщение произвело благопріятное впечатленіе. Возвратившись въ Петербуръ, А. Д. Блудова писала Погодину: "Вы сами поймете,

лучше сказать, догадаетесь, съ кавимъ удовольствіемъ я читала, что пишете о Екатеринъ Михаиловиъ и хорошемъ впечатлѣніи, сдѣданномъ ею на вашей братьѣ Съверныхъ медепъдяхъ, кавъ вы называете". Въ то же время Погодинъ получаетъ слѣдующее письмо отъ одного придворнаго: "Государыня великая княгиня Екатерина Михаиловна изволила поручить миѣ передать вамъ сердечную признательность ея высочества за доставленное чрезъ меня собраніе крестовъ, которое. кавъ вообще все Русское, особенно древнее, обратило на себя особенное вниманіе великой княгини. Принцесса Веймарская хотѣла непремѣню лично васъ благодарить за образъ, который ей чрезвычайно понравился. Зная, что время вамъ дорого, я взялся передать вамъ также истинную признательность ея высочества. Ящикъ для великой княгини Ольги Николаевны переданъ мною А. А. Окуловой зав).

Проводивши высочайшихъ особъ, Погодинъ писалъ своему другу М. А. Максимовичу (29 сентября 1851 г.): "У меня опять были всё великіе княжны и князья. разные графы, гранды,—хвалятъ, удивляются, и только... Всё обёщаютъ ходатайствовать, но скоро ли будетъ конецъ,—Богъ знаетъ, я просто измучился" з19).

Возвратившись въ Петербургъ, общій другъ и *Иогодина* и Максимовича В. Д. Олсуфьевъ писалъ первому: "Въ Московскомъ Даниловомъ монастырѣ положены родитель мой Дмитрій Адамовичъ Олсуфьевъ и бабка моя Марья Васильевна Олсуфьева, изъ рода Салтыковыхъ; мнѣ желательно устроитъ въ сей монастырь, имъ на поминокъ священныя сосуды съ (вышивною) обѣтною надписью; затрудняясь въ правильномъ и приличномъ, сообразно древнимъ примѣрамъ, составленіи оной, я рѣшился обратиться въ вамъ съ покорнѣйшею просьбою потрудиться написать мнѣ таковую, которую можно бы было вырѣзать на поддонахъ потира и дискоса. Простите, что васъ безпокою. но, не полагаясь на себя, я не могу найти лучшаго совѣтника".

Желая исполнить просьбу В. Д. Олсуфьева, Погодинъ обра-

тился по этому предмету съ запросомъ къ спеціалисту по этому дълу И. Е. Забълину, и тотъ отвъчалъ: Проектъ надписи для Олсуфьева можно написать просто: "Лъта отъ Р. Х. 1851, ноября въ 18 день построены сіи священные сосуды въ храмъ святаго (такого-то и тамъ-то), усердіемъ (такого-то), въ намять по отцъ своемъ (такомъ-то) и по бабкъ своей (такой-то). Витіеватыя надписи на подобныхъ вещахъ мнѣ ни разу не встръчались".

## LXXV.

Ободренный посъщениемъ Древлехранилища "великими княжнами, внязьями, графами, грандами", Погодинъ дерзнулъ писать въ самому государю; но предварительно, онъ записаль въ своемъ Дневникъ (22 апр. 1851) слъдующее: "Мыслъ просить у Государя помощи. Это приходило въ голову и прежде. Подожду лучше—авось вывезетъ своя спина".

Написавши проекть письма въ государю, Погодинъ обратился въ графу Д. Н. Блудову съ следующимъ письмомъ: "Приношу вашему сіятельству усердное поздравленіе съ новымъ годомъ. Не присоединяю нивакихъ письменныхъ желаній; вамъ извъстно, какъ дороги всъмъ намъ вы, другъ и преемникъ Карамзина, охранитель Русскаго просвъщения, по его запов'вди, по собственному, глубовому убъжденію. — чье имя соединено давно со встми любезными для насъ именами. Живите долго, благоденствуйте, и добротворите... Совровища историческія и литературныя льются ко мит рткою, такъ что я изнемогаю подъ ихъ бременемъ, - и ръшился написать письмо къ государю императору, изъ воего вы увидите о послъднемъ моемъ удивительномъ пріобрътеніи. Прошу покорнейше, ваше сіятельство, подать мне советь: не следуеть ли что изменить въ письме или исключить. Лишь только написаль я это письмо, ко мив принесли живописныя Минеи, двінадцать місяцевь, точь въ точь Тabulae Capponianae, и я долженъ былъ купить ихъ. Просто у меня

не достаеть силь, и я начинаю разоряться. Еслибь государь увидълъ мои собранія, онъ ръшиль бы дъло въ одну минуту, вавъ любитель и знатовъ, не только кавъ царь. Къ графу Адлербергу, вотораго я хочу просить о доставленіи письма, намфренъ я написать особо, и попросить его, чтобъ онъ объясниль его императорскому величеству мои права его довъренность: за тъ шестьсотъ собственноручныхъ писемъ всей парской фамиліи (Александровы съ тёхъ поръ, какъ началъ онъ учиться грамотъ), за письмо последнее я могъ получить огромн'яйшія суммы отъ Англійскихъ собирателей (не говорю о политической важности). Жизнь Потемкина, въ переводъ на Англійскій, Французскій и Нъмецкій языки, я могъ бы распродать въ Европъ въ числъ нъсколькихъ сотъ тысячь экземпляровъ. Но прочь отъ меня такія низкія мысли. Я не хочу чужихъ милліоновъ, и за свои жертвы прощу только довъренности. Пусть государь сважеть мив: возьми, что надо, и сделай, устрой, какъ знаешь. Тогда я головой отвечаю за свое дело. Откровенно признаюсь вашему сіятельству, что больше всего я опасаюсь какого-нибудь Московскаго посредничества изъ такъ называемыхъ знатоковъ, которые ничего не понимають, какъ то случилось съ Музеемъ Карабанова. Послъ моихъ собраній для меня дороже всего спокойствіе, нужное для окончанія историческихъ трудовъ, и я ничего въ мірѣ не возьму, чтобъ имѣть дѣло съ какимънибудь N. N. или S. S. Простите меня, что я обременяю ваше внимание такимъ длиннымъ письмомъ: я высказалъ теперь все, что было на душъ, признаюсь, преогорченной, и буду ожидать вашего благосклоннаго совъта. Разумъется, я никакъ не осмълился бы просить его, еслибъ не былъ увъренъ слишкомъ въ любви вашей къ самому дълу".

При этомъ письмѣ Погодинъ приложилъ нижеслѣдующій проектъ своего письма къ государю:

"Всемилостив'єйшій Государь! Осм'єливаюсь повергнуться къ стопамъ Вашего Императорскаго Величества.

Совровища историческія льются во мит рткою, какъ

будто по опредъленію свыше. Изъ приношеній моихъ въ 1844 году, чрезъ графа Уварова, и въ 1849 году, чрезъ графа Адлерберга, Вы изволили видеть разительные примеры удивительнаго стеченія обстоятельствь, по которому попадаются въ руки миъ, частному человъку, живущему почти въ пустынъ, наисевретнъйшіе документы изъ самыхъ внутреннихъ аппартаментовъ дворца. Нынъ, точно также, я получиль во владеніе подробнейшее описаніе всёхь действій Потемкина, всвуж самыхъ тайныхъ отношеній его къ Императрицѣ Екатеринѣ, Великому Князю Павлу Петровичу, -ко всьмъ фаворитамъ, правительству, политикъ, - сочиненное какимъ-то приближеннымъ лицомъ, съ полнымъ знаніемъ дъла. Обмеръ я. читая страшную цовъсть во всъхъ подробностихъ, видя предъ собою всю съть закулисныхъ интригъ. Темнъетъ все царствованіе; одно только лицо Великаго Князя получаеть лучшій свъть.

Оставаться въ рукахъ частныхъ такимъ государственнымъ тайнамъ, особенно въ наше время, никакъ не должно, не нозволительно. Я могу умереть — что станется съ ними, не смотря на всѣ мои мѣры предосторожности, тѣмъ болѣе. что въ нихъ все мое состояніе и состояніе всего многочисленнаго семейства, которое найдется въ необходимости продавать.

Съ другой стороны, ученыхъ сокровищъ, матеріаловъ для Псторіи церкви. Государства, права, языка, искусства, накопилось у меня столько, и всё они имёютъ такое всероссійское значеніе, что должны быть, во-первыхъ, предохранены отъ гибели, возможной, коей легво подвергнуться, въ деревянномъ домё, подъ надзоромъ одного служителя; во-вторыхъ открыты, подъ моимъ руководствомъ, для общаго употребленія, при такомъ стремленіи къ изученію отечества, которое обнаружилось въ послёднія времена въ ваше царствованіе.

Поддержать же свои собранія, при распространившихся по всей Россіи моихъ связяхъ, никакъ не могу болье, употребивъ уже все свое состояніе, всь свои трудовые доходы.

и обременивъ себя долгами, безпрестанно наростающими. Въ самую сію минуту одинъ раскольникъ, которому я имѣлъ случай сдѣлать добро и воспринять потомъ въ Единовѣрческую церковь, предлагаетъ мнѣ купить свою молельню, древнѣйшую въ Москвѣ, съ богатѣйшимъ собраніемъ образовъ, книгъ и рукописей! Отказаться я не могу, а купить нѣтъ уже силы...

Повелите, Всемилостивъйшій Государь, учредить въ Москвъ въ память о вашемъ двадцатинятильтіи, Всероссійскій народный музей, повелите принять въ основаніе мои тридцатильтнія собранія, поручить ихъ моему завъдыванію, и я въ скоромъ времени берусь привести его въ такое положеніе, что ему подобнаго въ Россіи не бывало, по разнообразію предметовъ, обнимающихъ всю Русскую жизнь, — музей, который, смъю впередъ сказать, займетъ страницу въ Исторіи вашего царствованія.

Повърьте мнъ; Всемилостивъйшій Государь, и Вы будете довольны. Говорю какъ Русскій, какъ служитель Исторіи, какъ върноподданный, имъвшій счастіе представить вамъ хоть слабый знакъ своей преданности".

Прочитавъ этотъ проектъ, графъ Д. Н. Блудовъ поручилъ своей дочери графинъ Антонинъ Дмитріевнъ написать Погодину слъдующее: "Сегодня буду писать только два слова, да и тъ не отъ себя, а отъ батюшки. Онъ получилъ сегодня письмо ваше и копію съ проекта письма къ государю. Самъ не успъеть отвъчать вамъ съ Ржевскимъ, поручаеть благодарить васъ отъ его имени за вашу довъренность въ нему, и сказать, что ему кажется, что лучше бы не писать прямо къ государю. Что ему кажется, что предложеніе на счеть Музеума неловко частному лицу ділать прямо государю, а что лучше черезъ графа Адлерберга или кого другого, котораго выберете сдёлать это предложение, въ видъ изложенія мыслей только, тімь боліве, что о покупкі вашего собранія уже идеть річь. Что же касается до бумагь, вновь доставшихся вамъ о Потемкинъ, -- то это вещь такая щекотливая, что ее и подавно легче черезъ третіе лице представить.

Такъ вакъ авторъ этой исторіи или силетней анонимъ, то нельзя еще совершенно въритъ его сказанію, но, конечю, такія бумаги должны быть отданы государю, и батюшка совътуетъ вамъ послать ихъ при партикулярномъ нисьмъ къ Адлербергу или другому приближенному человъку, съ просыбою представить ихъ государю, но не писать прямо его величеству о бумагахъ, въ которыхъ вы находите такъ много жепріятнаго фамильнаго. О такихъ сплетняхъ правдивыхъ иля вымышленныхъ трудно упоминать внуку той великой государыни, которой слава государственная выкупаеть ея частныя слабости, какія бъ ни были. — Такъ, по мивнію батюшки. лучше черезъ кого-пибудь изъ приближенныхъ поднести этм бумаги и къ тому же лицу и написать ваше предложение, или, лучше, сказать ваши мысли о Музеумъ, во всъхъ подробностяхъ. - Я знаю, что самому государю хочется пріобрести ваше собраніе, и не знаю черезъ князя ли Волконскаго или черезъ барона Корфа, но должно вамъ быть сдълано предложеніе вскоръ, если оно уже не сдълано теперь. - Тогда представится самъ собою случай объяснить вамъ планъ и предложить ваши условія, а бумаги о Потемкинт не мізшаеть представить черезъ графа Адлерберга и прежде".

Приводимъ здѣсь встати мнѣніе С. А. Соболевскаго, высказанное Погодину объ упомянутой рукописи о Потемкинѣ: "Благодарю за манускриптъ; не худо бы его снисать въ предосторожность могущему быть истребленію. Вы найдете на особомъ листкѣ анекдотъ о томъ, кавъ Потемкина легко было озадачить тому, кто не поддавался его дерзостямъ... Что насается до самого сочиненія, то оно написано довольно тѣльно, человѣкомъ знакомымъ съ тогдашними обстоятельствавами, а особенно съ внѣшними сношеніями Россіи.—Между тѣмъ, новаго я тутъ ничего не нашелъ, чего бы я не читалъ прежде въ Кастера и другихъ, такъ что это книга хорошая, но не интересная. О самой личности Потемкина, столь презвычайно замѣчательной, весьма мало. Это не исторія Потемкина, а исторія временъ Потемкина. Таковое отсутствіе

личныхъ замѣчаній мнѣ доказываетъ, что сочинителя не нужно искать между приближенными Таврическаго, а во дольщахъ второстепенныхъ того времени, жившихъ еще около 1807 года".

Въ тоже время Погодинъ писалъ и въ великому внязю Константину Ниволаевичу: "Въ нынѣшнемъ донесеніи я представлю прежде всего враткое описаніе послѣднихъ моихъ пріобрѣтеній, кои имѣютъ общее историческое значеніе:

Еватерининская медаль. Она составляеть величайшую редкость, и до сихъ поръ извъстенъ былъ только одинъ ел экземиляръ въ музев Карабанова. Какъ бы я желалъ представить ее вогда-нибудь по надписанію"! Сообщая веливому внязю о пріобр'єтеніи современнаго подробнаго описанія жизни Потемвина, Погодинъ замъчаетъ: "Говорятъ, что у насъ нътъ записовъ (Mémoires), онъ есть, - и во множествъ: назову Желябужскаго, Нащовина, Өеофана, Шаховского, Лопухина, Данилова, Болотова, Храповицкаго, Репнина, Порошина, Платона, внязя Юрья Долгорукаго, Державина, Дмитріева, Грибовскаго. Ростопчина, Де-Санглена, -- но ихъ надо отыскать. потому что легкомысленные потомки, оставивъ отеческіе родовые дома, повинули всъ бумаги въ добычу мышамъ, погодъ и невъжеству. Записки князя Юрья Владиміровича Долгорукаго съ собственноручными поправками я купилъ у одного питукаrvpa".

Далье, въ письмъ своемъ къ великому внязю, Погодинъ продолжаетъ сообщать о пріобрътеніяхъ своего Древлехранилища: "Двънадцатъ Миней, или святцы, на холсть, такой высокой, тонкой работы, какой ни я, ни художникъ Солнцевъ не видали до сихъ поръ. Онъ должны принадлежать ко времени царя Алексъя Михайловича.—Подробная Разрядная Книга, начинающаяся съ 1477 года. Извъстныя до сихъ поръ Разрядныя начинаются обыкновенно съ послъднихъ лътъ Іоанна Васильевича.

Попадалось еще нъсколько примъчательныхъ рукописей, отъ коихъ долженъ былъ отвазаться, за истощениемъ силъ. Особенно жаль мнъ посланія патріарха Фотія въ Болгарскому

царю Михаилу. Если не найду его въ своихъ рукописяхъ (съ коими я разстаюсь на зиму, перебираясь въ сосъднюю хижину, чтобъ не разводить подтъ нихъ огня), то ввъкъ не прощу себъ этого упущенія. Сокровища льются ко мнъ ръвою и богатство приводитъ меня въ нищету, какъ древле сказалъ Овидій".

Въ отвътъ на это письмо. Погодинъ получаетъ изъ Венепін. отъ А. В. Головнина, следующія строви: "Государь великій князь, прочитавъ съ большимъ вниманіемъ письмо ваше. отъ 12 февраля, полученное его высочествомъ 4/16 марта, изволилъ приказать мив: 1) увъдомить васъ, что его высочество искренно привнателенъ за сообщаемыя вами любопытныя свёдёнія и 2) просить вась доставить его высочеству извлеченіе самыхъ любопытныхъ мёсть изъ описанія жизни. Потемкина, о которомъ вы упоминаете. Его высочество полагаетъ пробыть въ Венеціи до конца апръля, а дальнъйшее путешествіе будеть зависьть отъ требованія врачей. 3/15 марта, великій князь возвратился изъ плаванія по портамъ Адріатики, а именно: Тріеста, Анконы, Баръ, Бриндеци н Поды. Изъ Анконы великій князь твадиль въ Лоретту. Впрочемъ, за исключеніемъ этого путешествія, его высочество оставался въ Венеціи, продолжая свои обычныя занятія".

Въ то время, когда Погодинъ, благодаря своей любви въ древностямъ, достигъ до полнаго истощанія. ему внезапио блеснулъ лучъ надежды. Въ его Архивъ отыскался слъдующій автографическій отрывокъ изъ Дневника барона (впослъдствін графа) М. А. Корфа: ..., 20-го декабря 1851 года я объдалъ у государя, съ цесаревичемъ и его супругой, моими учениками, великими князьями Николаемъ и Михаиломъ Николаевичами, генералъ-адъютантомъ графомъ Паленомъ п оберъ-шенкомъ графомъ Вьельгорскимъ, такъ что насъ (съ императрицею) было всего девять человъкъ... Между множествомъ самыхъ разнообразныхъ предметовъ, бесъда перешла къ извъстной Московской коллекціи Карабанова, поступившей теперь, послъ его смерти, въ руки правительства, и къ ещс

болъе извъстному Древлехранилищу Погодина, о воторомъ въ особенности цесаревна отозвалась съ чрезвычайнымъ уваженіемъ: Уполномочивию тебя, -- сказалъ, мнв государь, -- если Погодинь будеть расположень продать свое собрание, при жизни или посль смерти, войти съ нимъ въ переговоры объ условіяхъ уступки. Для самого сбереженія таких коллекцій всегда желательные, чтобъ оны были въ рукихъ правительства, нежели частных модей. Далье, разговоръ продолжался по Французски. "Et pourtant - возразила цесаревна государю - si се particulier n'avait pas songé à recueillir et à ramasser ces curiosités, elles auraient été perdues pour la science"—"C'est vrai, — отвъчалъ государь, — mais quel est le sort ordinaire de pareilles collections? Après la mort de celui qui les a amassées à grands frais, des héritiers ignorants ou cupides cherchent à s'en défaire à tout prix: alors naturellement elles finissent par se disséminer et disparaître, s'il n'arrive pas encore pire, comme avec la célèbre collection du comte Pouchkine. brulée en 1812 Enfin (обращаясь ко мнъ) vous verrez à quoi aboutira votre négociation et vous viendrez m'en faire votre rapport" .... \*)

### LXXVI.

Январь, февраль, мартъ и часть апрѣля 1851 года. Гоголь провелъ въ Одессъ. О пребываніи Гоголя въ этомъ городъ мы находимъ живыя подробности въ воспоминаніяхъ

<sup>\*)</sup> И однавоже, —возразила цесаревна государю, —если-бы этоть частный человъкъ не вздумаль бы собирать и сохранять эти достопримъчательности, то онъ погибли бы для науки". — "Это правда, — отвъчаль государь, — но какова обычная сульба подобныхъ коллекцій? Послъ смерти того. который собираль ихъ при помощи большихъ издержевъ, корыстолюбивые или невъжественные наслъдники во что бы то ни стало стараются отъ нихъ избавиться: понятно, что они по-немногу расходятся и исчезають, если не еще хуже, какъ случилось съ знаменитымъ собраніемъ графа Пушкина, сгоръвшимъ въ 1812 году. Однимъ словомъ (обращаясь ко мить), вы увидите, къ чему приведуть вани переговоры, и мить о томъ доложите".

А. С. Стурдзы. "Я уже потеряль было надежду", —писаль онъ, -- "на новую встръчу съ Гоголемъ, вогда получилъ отъ него письмо изъ Москвы съ въстію, что онъ опять стремится къ югу, чтобы заняться умственною работою, подъ благопріятнымъ небомъ и въ безмятежной тишинв. Я поспвшилъ отсовътовать ему новую разлуку съ родиною и всячески старался доказать, что Одесса пріютить его какъ нельзя лучше и доставить ему желанный досугь. На это письмо Гоголь отвёчаль (15-го сентября 1851 г.) условнымъ согласіемь, которое онъ высказаль въ достопамятныхъ выраженіяхъ, проливающихъ яркій свётъ на неразгаданную многими личность его, и потому, вакъ мет кажется, достойныхъ извъстности. Вотъ выписка изъ письма его: "Свиданье съ вами меня радуетъ много. Благословенны тъ чистыя стремленія къ святому, вследствіе которыхъ люди становятся родными и близвими другь другу! Какъ надежны, какъ неразрывны становятся тогда наши связи! Не нужно и стараться тогда быть милымъ другому; самъ собою становится миль человъкъ человъку. Душевно бы хотълъ прожить сколько можно долбе въ Одессв и даже не вывзжать за границу вовсе. Скажу вамъ откровенно, что мив не хочется и на три мъсяца оставлять Россію. Ни за что-бъ я не вывхалъ изъ Москвы, которую такъ люблю. Да и вообще Россія все мив становится ближе и ближе. Кром' свойства родины, есть въ ней что-то еще выше родины, точно какъ бы это та земля, откуда ближе къ родинъ небесной. Но, на бъду, пребыванье въ ней зимою вредоносно для моего здоровья. Не столько я хлопочу и грущу о здоровью, сколько о томъ, что въ это время бываю неспособенъ къ работв. Последняя зима въ Москвъ у меня почти пропала вся даромъ. Между тъмъ, вижу, что окончание сочинения моего нужно и могло бы принести пользу. Много, много, какъ сами знаете, есть того, что позабыто, но не должно позабываться, что нужно выставить въ живыхъ говорящихъ примърахъ, -- словомъ, много того, о чемъ нужно напомнить нын шнему современному челов вку, и что

принимается ушами многихъ только тогда, когда скажется въ высокомъ настроеніи поэтической силы. А сила эта не подымается, когда болёзненна голова. Обыкновенно работается у меня тамъ, гдъ находится не натопленное тепло, гдъ я могу утреннее утружденье головы развъять и разсъять послъобъденнымъ пребываніемъ и прогулками на благорастворенномъ тепломъ воздухъ; безъ того у меня голова на другой день не свъжа и не годится въ дълу. Но върю, что Богъ властенъ сделать все. и Его милосердію нёть границь: можно и подъ суровымъ воздухомъ Чернаго моря, въ самой Одессъ, все еще холодной для меня, найти свёжее расположение духаи тогда, разумъется, я ни за что не выъду за границу. Съ радостью проведу несколько месяцевь съ вами". После этого письма, Гоголь прибыль въ Одессу, и, какъ нарочно, умъренная зима ласково встрътила и повоила невзыскательнаго любителя тишины, нешумныхъ беседъ и уединенныхъ кабинетныхъ занятій. Сколько ни старались тогда заманить одинокаго мыслителя въ кругъ такъ называемаго большого свъта. онъ въжливо уклонялся, сколько могъ, отъ самыхъ лестныхъ приглашеній, довольствуясь прогулками и частымъ посіщеніемъ весьма немногихъ, въ томъ числѣ и меня. Истощался ли дружескій разговоръ, Гоголь охотно принимался за чтеніе вслухъ, и читалъ, какъ говорилъ, т.-е., съ пріятною важностію. Когда я бываль у него, онь съ удовольствіемъ ув'вряль меня, что умственная работа подвигается у него впередъ и услаждаеть для него часы уединенія. Даже въ дом'в внязя Р. отвели для Гоголя особую комнату, гдв онъ занимался двломъ, а потомъ выходилъ въ гостинную, и тамъ отдыхалъ въ дружественномъ собесъдованіи. Во всъ воскресные и праздничные дни можно было встретить Гоголя въ церкви, къ толпъ молящихся. А во время великаго поста, Гоголь умълъ отторгаться безъ огласви отъ общества людей и посвящать по нъскольку дней врачеванію души своей и богомыслію. Впрочемъ, сердце влекло его на родину въ милымъ роднымъ, которымъ онъ объщалъ провести съ ними Святую Пасху. нѣкогда имъ такъ превосходно описанную въ *Перепискъ съ Друзъями*. Говоря со мною о скоромъ отъѣздѣ своемъ въ Малороссію, Гоголь съ умиленіемъ приговаривалъ: "да знаете ли, что послѣ первыхъ лѣтъ молодости моей, я не имѣлъ счастія отпраздновать въ родной семьѣ Свѣтлое Воскресеніе Христово". И это чистое христіанское наслажденіе, котораго онъ жаждалъ, было и послѣднимъ свиданіемъ нѣжнаго сына и брата со своими присными".

Но Гоголь оставиль Одессу послѣ Пасхи и въ родовомъ селѣ Васильевкѣ провелъ въ послѣдній разъ самую цвѣтущую часть весны, потомъ уѣхалъ въ Москву, гдѣ "ожидала его смерть" <sup>320</sup>).

По свидътельству Диевника Погодина, Гоголь прітхаль въ Москву 5 іюня 1851 года. Вскорт по прітхдъ туда, онъ, 15 іюня, писалъ Плетневу: "Пишу къ тебт изъ Москви, усталый, изнемогшій отъ жары и пыли. Посптиилъ сюда съ тты, чтобы заняться дтяломъ по части приготовленія къ печати Мертобихъ Душь, второго тома, и до того изнемогъ, что едва въ силахъ водить перомъ, чтобы написать нъсколько строчекъ записки, а не то, что исправить или даже переписать то, что нужно переписать. Гораздо лучше просидъть было лто дома и не торопиться; но желаніе повидаться съ тобою и Жуковскимъ было тоже причиною моего нетерптинія " зап).

Для своего освёженія Гоголь отправился въ Абрамцево, къ Аксаковымъ 322). Во время его отсутствія, Москву проёзжала А. О. Смирнова, въ свое Спасское (Московской губернік, Бронницкаго уёзда) и оттуда, 9 іюня 1851 года, писала Гоголю: "Правда-ли, что васъ ежеминутно ждуть въ Москву?— Я уже въ деревнѣ отдыхаю, но бёдный Николай Михайловичь отписывается въ Сенатѣ и скучаетъ въ Петербургѣ. Лѣтомъ же отъ Излеровъ ли, или Конкордіи, не знаю, но дѣла еще медленнѣе идутъ.... Напишите ко мнѣ, что вы намъреваетесь дѣлать лѣтомъ и гдѣ намъ свидѣться, а свидѣться намъ необходимо 4 323).

Возвратившись изъ Абрамцова, Гоголь отправился въ Спасское, гдф онъ прожилъ цфлый мфсяцъ. По свидфтельству очевидцевъ, ему отведены были во флигелъ двъ небольшія комнаты, обращенныя окнами въ садъ. Въ одной онъ спалъ, въ другой работаль, стоя. Онъ вставаль обывновенно въ 5 часовъ утра, умывался и одввался безъ помощи слуги и выходилъ въ садъ съ молитвенникомъ въ рукъ. Къ 8 часамъ, онъ возвращался, и тогда подавали ему кофе. После этого онъ работаль часа два и потомъ приходиль въ хозяйвъ дома, или она къ нему приходила. Она видала передъ нимъ мелко исписанную тетрадь въ листь, на которую онъ всякій разъ набрасываль платокъ; но однажды, ей удалось прочитать, что дъло идетъ о генералъ-губернаторъ и о Нивитъ. Гоголь важный день читаль изъ Чети Минеи житіе святого, который на тоть день приходился, и предлагаль это чтеніе хозяйкъ. Но она страдала тогда разстройствомъ нервовъ и не могла читать ничего подобнаго. Тогда Гоголь хотёль повеселить ее н предложилъ прочитать ей первую главу второго тома Мертоых Душг. Онъ думаль, что Тентетниковъ живо займетъ ее. Но болъзненное состояніе не позволило ей увлечься и этимъ чтеніемъ. Она почувствовала скуку и призналась въ этомъ автору Мертвых Душ.

— "Да, вы правы," — сказалъ онъ, — "это все-таки дребедень, а вашей душт не того нужно".

Но послѣ этого онъ казался очень печальнымъ. Такъ какъ его комнатки были очень малы, то онъ, въ жары, любилъ приходить въ домъ и садился на диванѣ, въ глубинѣ гостинной. Однажды, хозяйка нашла его тамъ въ необыкновенномъ состояніи. Онъ держалъ въ рукѣ Чети Минеи и смотрѣлъ сквозь отворенное окно въ поле. Глаза его были какіе-то восторженные, лицо оживлено чувствомъ высокаго удовольствія: онъ какъ-будто видѣлъ передъ собой что-то восхитительное. Когда А. О. Смирнова заговорила съ нимъ, онъ какъ будто изумился, что слышитъ ея голосъ, и съ ка-

кимъ-то смущениемъ отвъчалъ ей, что читаетъ житие такогото святого.

По вечерамъ Гоголь вупался въ рѣвѣ, пилъ воду съ враснымъ виномъ, бродилъ по берегу рѣви и всегда съ удовольствіемъ наблюдалъ, какъ возвращались стада съ поля въ деревню: это напоминало ему Малороссію. Онъ ужъ тогда былъ нездоровъ, жаловался на разстройство нервовъ, на медленность пульса, на недѣятельность желудка и не разговаривалъ ни съ домашними слугами, ни съ крестьянами. Шутливость его и затѣйливость въ словахъ исчезла. Онъ весь былъ цогруженъ въ себя « 324).

Въ августв, мы встрвчаемъ Гоголя опять въ Москвв, гдв находился и Погодинъ, который отъ своего врестнива, Соровина, получилъ слъдующее приглашение: "Сего 15-го августа, есть день ежегодно-открытаго торжества на Преображенскомъ кладбищъ. Въ этотъ день открытъ для зрителей всяваго званія входъ въ ихъ молельни и часовни, которыя для таковаго торжества украшаются одинъ разъ въ годъ полнымъ великолъпіемъ и драгоцънностями, какія только имъются на владбищь; въ этотъ же день бываетъ у нихъ, въ одной изъ молельней, общественная трапеза со всёми обрядами ихъ въ оной. Во всемъ этомъ много есть любопытнаго и единственнаго въ своемъ родъ. Если пожелаете вы оное все видъть, то я, съ своей стороны, очень бы радъ былъ сопутствовать вамъ и показывать путь, какъ старожиль здешняго края. Церемоніяль трапезы начинается отъ 10 часовъ утра и оканчивается во 2-мъ, по полудни. Молельни бываютъ открыты въ 11 утра..... Вечерня начинается въ 4 часа и всегла бываеть съ большими распъвами славниковъ по хомовому. Очень я счастливъ буду, если вы посътите своего крестника, и если на это ръшитесь, то покорнъйше прошу васъ, извъстите меня о времени вашего прівзда; я въ назначенное вами время буду васъ ожидать дома со всею моею готовностію къ вашимъ услугамъ" 325). Погодинъ воспользовался этимъ приглашениемъ и, вмъстъ съ Гоголемъ, отправился на торжество, о чемъ и записаль въ своемъ Дневникъ слъдующее: "На Преображенское кладбище съ Гоголемъ. Объдъ съ пъніемъ и проч. Столъ поврытъ по древнему. У Сорокина" <sup>326</sup>).

Въ сентябръ, Гоголь предпринялъ путешествіе на свадьбу сестры; но въ Оптиной пустынъ онъ почувствовалъ себя дурно и, опасаясь расхвораться, пріъхать на свадьбу больнымъ и всъхъ разстроить, ръшился воротиться въ Москву 327). Здъсь, онъ первый визить, по возвращеніи, сдълалъ своему земляку Бодянскому, и на вопросъ послъдняго: "Зачъмъ онъ воротился"? — отвъчалъ: Такъ! Мню сдълалось какъ-то грустно, и больше ни слова" 328).

Въ концѣ сентября, Гоголь отправился къ Аксаковымъ въ Абрамцово. По свидѣтельству С. Т. Аксакова, у нихъ онъ былъ постоянно грустенъ.... Очень было замѣтно, что его постоянно смущала мысль о томъ, что мать и сестры будутъ огорчены, обманувшись въ надеждѣ его увидѣть. Перваго октября, въ день рожденія своей матери, Гоголь ѣздилъ къ обѣднѣ въ Сергіеву Лавру и, на возвратномъ пути, заѣзжалъ въ Хотьковъ монастырь. За обѣдомъ, въ Абрамцовѣ, Гоголь поразвеселился и вечеромъ былъ очень веселъ. Пѣлись Малороссійскія пѣсни, и Гоголь самъ пѣлъ очень забавно. Это было его послѣднее посѣщеніе Абрамцова и послѣднее свиданіе съ С. Т. Аксаковымъ. 3-го октября 1851 года, онъ уѣхалъ въ Москву".

Въ продолжение октября и ноября, Гоголь, въроятно, чувствоваль себя дучше и могъ успъщно работать, что доказывается нъсколькими его записками къ С. Т. Аксакову. Въ одной изъ нихъ, между прочимъ, онъ писалъ: "Слава Богу за все. Дъло кое-какъ идетъ. Можетъ быть оно и лучше, если мы прочитаемъ другъ другу зимой, а не теперь. Теперь время еще какого-то безпорядка, какъ всегда бываетъ осенью, когда человъкъ возится и выбираетъ мъсто, какъ усъсться, а еще не усълся". Слъдующія слова изъ другой записки къ С. Т. Аксакову показываютъ, что Гоголь былъ доволенъ своею работой: "Если Богъ будетъ милостивъ и пошлетъ нъ-

сколько деньковъ, подобныхъ темъ, какія иногда удаются, то, можетъ быть, я какъ-нибудь управлюсь" <sup>329</sup>).

Въ октябрѣ 1851 года, Гоголь даже вздумалъ устронть чтеніе своего *Ревизора* для актеровъ и при этомъ разсказаль Бодянскому слѣдующее: "Первую идею къ *Ревизору* подаль мнѣ Пушкинъ, разсказавъ о Павлѣ Свиньинѣ, какъ онъ въ Бессарабіи выдавалъ себя за какого-то Петербургскаго важнаго чиновника, и только, зашедши ужъ далеко, сталъ было брать прошенія отъ колодниковъ, былъ остановленъ" ззо).

Изъ постороннихъ на чтеніи Ревизора были: Шевыревь, Погодинъ, а также И. С. Тургеневъ. "Къ великому удивленію моему", — повъствуеть послъдній, — "далеко не всъ актери. учавствовавшіе въ Ревизори, явились на приглашеніе Гоголя: имъ повазалось обиднымъ, что ихъ словно хотятъ учить! Ни одной актрисы также не прівхало. Сколько я могъ заметить, Гоголя огорчиль этоть неохотный и слабый отвывь на его предложение... Изв'встно, до какой степени онъ скупился на подобныя милости. Лицо его приняло угрюмое и холодное выраженіе; глаза подозрительно насторожились. Въ тотъ день онъ смотрвлъ точно больнымъ человекомъ. Онъ принялся читать — и по-немногу оживился... Щеки поврылись легкой краской; глаза расширились и просвётлели". О самомъ чтеніи Тургеневъ свидетельствуеть: "Читаль Гоголь превосходно... Я слушаль его тогда въ первый разъ-и въ последній разъ. Дивкенсь также превосходный чтець, можно свазать, разыгрываетъ свои романы, чтеніе-драматическое, почти театральное... Гоголь, напротивъ, поразилъ меня чрезвычайной простотой и сдержанностью манеры, какой-то важной и въ то же время наивной искренностью, жоторой словно и дела нетьесть ли туть слушатели и что они думають. Казалось, Гоголь только и заботился о томъ, какъ бы вникнуть въ предметь: для него самого новый, и какъ бы върнъе передать собственное впечатленіе. Эффекть выходиль необычайный -- особенно въ комическихъ, юмористическихъ мъстахъ; не было возможности не смъяться... А виновникъ всей этой потъхи продолжаль, не смущаясь общей веселостью и какъ бы внутренно дивясь ей, все болье и болье погружаться въ самое дъло— и лишь изръдка, на губахъ и около глазъ, чуть замътно трепетала лукавая усмъшка мастера. Съ какимъ недоумъніемъ, съ какимъ изумленіемъ Гоголь произнесъ знаменитую фразу городничаго о двухъ крысахъ, въ самомъ началъ пьесы: Пришли, понюхали и пошли прочь! Онъ даже медленно оглянулъ! насъ, какъ бы спрашивая объясненія такого удивительнаго происшествія. Я только туть понялъ, какъ вообще невърно, поверхостно, съ какимъ желаніемъ только поскоръй насмъшить — обыкновенно разыгрывается на сценъ Ревизоръ. Я сидъть, погруженный въ радостное умиленіе: это былъ для меня настоящій пиръ и праздникъ заті).

Въ тоже время, изъ Турановки (15 октября 1851 г.) М. А. Максимовичъ писалъ Погодину: "Извъсти, пожалуйста, гдъ теперь Гоголь, и дъйствительно ли онъ пускаетъ уже въ свътъ вторую часть Мертоыхъ Душъ. Если онъ въ Москвъ, то передай ему мой поклонъ". О томъ же писалъ изъ Петербурга (4 декабря 1851 г.), къ Погодину, и И. С. Тургеневъ: "Если вы увидите Гоголя, не забудьте поклониться ему отъ имени одного изъ самыхъ малыхъ учениковъ его.— Когда-то онъ подаритъ намъ продолженіе Мертоыхъ Душъ"? 332 Плетневъ же писалъ Жуковскому: "Гоголь, наконецъ, по двухлътнемъ молчаніи написалъ ко мнъ, и я изъ его письма узналъ съ восхищеніемъ, что онъ живетъ въ Москвъ, на Никитскомъ бульваръ, въ домъ Талызина" 333), въ настоящее время, принадлежащемъ Натальъ Аоанасьевнъ Шереметевой.

Между тёмъ, въ Абрамцово, до С. Т. Аксакова стали доходить тревожные слухи, что Гоголь "опять разстроился". Для своего успокоенія, Аксаковъ рёшился написать къ нему и спросить: "какъ подвигается его трудъ"? Въ отвётъ получилъ отъ Гоголя слёдующую печальную, послёднюю записку: "Очень благодарю за ваши строчки. Дёло мое идетъ крайне тупо. Время такъ быстро летитъ, что ничего почти не успёваешь. Вся надежда моя на Бога, который одинъ можетъ усворить мое медленно-движущееся вдохновеніе. Вашъ весь. Обнимаю вмѣстѣ съ вами весь домъ вашъ".

# LXXVII.

Наступилъ 1852-й годъ. Наступили последние дни жизни Гоголя.

"Послѣ половины января" (того же 1852 г.), —пишетъ Вѣра Сергѣевна Авсакова, — "я съ сестрою Надей поѣхала въ Москву (изъ Абрамцова). Какъ пріѣхали, дала знать Гоголю. Онъ навѣстилъ насъ, и мы нашли его довольно бодрымъ <sup>334</sup>). О томъ же свидѣтельствуютъ и Погодинъ и Бодянскій. "За мѣсяцъ до кончины", —пишетъ Погодинъ, — "онъ былъ, по-видимому, здоровъ, принималъ еще живое участіе въ изданіи своихъ сочиненій, которыя печатались вдругъ въ трехъ типографіяхъ занимался корректурами, заботился объ исправленіяхъ въ слогѣ, просилъ замѣчаній <sup>335</sup>).

За девять дней до масляной, О. М. Бодянскій посётиль Гоголя и "видёль его еще полнымъ энергической деятельности". Онъ засталь Гоголя за столомъ, который стояль почти посреди комнаты и за которымъ онъ обыкновенно работаль сидя. Столъ былъ покрыть зеленымъ сукномъ. На столъ разложены были бумаги и корректурные листы. Бодянскій, обладая прекрасною памятью, помнить отъ слова до слова весь разговоръ свой съ Гоголемъ.

- Чёмъ это вы занимаетесь, Николай Васильевичь? спросиль онь, замётивь, что передь Гоголемъ лежала чистая бумага и два очиненныя пера, изъ которыхъ одно было въ чернильницъ.
- "Да вотъ, мараю все свое, —отвѣчалъ Гоголь: —да просматриваю корректуру на-бѣло своихъ сочиненій, которыя издаю теперь вновь".
  - Все ли будетъ издано?
- "Ну, нътъ; вое-что изъ своихъ юныхъ произведеній выпущу".

- Что же именно?
- "Да Вечера"!!
- Кавъ! вскричалъ гость, вскочивъ со стула. Вы хотите посягнуть на одно изъ самыхъ свъжихъ произведеній своихъ?
- "Много въ немъ незрѣлаго, отвѣчалъ спокойно Гоголь. — Мнѣ бы хотѣлось дать публикѣ такое собраніе своихъ сочиненій, которымъ и былъ бы въ теперешнюю минуту больше всего доволенъ. А послѣ, пожалуй, кто хочетъ, можетъ изъ нихъ (т.-е., Вечеровъ на хуторъ) составить еще новый томикъ".

Бодянскій вооружился противъ Гоголя всёмъ своимъ красноречіємъ, говоря, что еще не настало время разбирать его, какъ лицо мертвое для Русской Литературы, и что публикъ хотелось бы имъть все то, что онъ написалъ, и притомъ въ порядкъ хронологическомъ, изъ рукъ самого сочинителя.

Но Гоголь на всъ убъжденія отвічаль:

— "По смерти моей, какъ хотите, такъ и распоряжайтесь".

Слово смерть послужило переходомъ въ разговору о Жуковскомъ. Гоголь призадумался на нѣсколько минутъ и вдругъ свазалъ:

- "Право, скучно, какъ посмотришь кругомъ, на этомъ свътъ. Знаете ли вы? Жуковскій пишетъ ко миъ, что онъ ослъпъ"?
- Какъ! воскликнулъ Бодянскій слѣпой пишетъ къ вамъ, что онъ ослѣпъ?
- "Да, Нъмцы ухитрились устроить ему какую-то штучку... Семене!—закричалъ Гоголь своему слугъ по Малороссійски: ходы сюды".

Онъ велѣлъ спросить у графа А. П. Толстаго, въ квартирѣ котораго онъ жилъ, письмо Жуковскаго. Но графа не было дома.

— "Ну, да я вамъ послъ письмо привезу и покажу, по-

тому что—знаете ли?—я распорядился безъ вашего вѣдома. Я въ слѣдующее воскресенье собираюсь угостить васъ двумятремя напѣвами нашей Малороссіи, которые очень мило Н. С. Аксакова положила на ноты съ моего козлинаго пѣнья; да при этомъ упьемся и прежними нашими пѣснями. Будете ли вы свободны вечеромъ ?

- Ну, не совствить отвтиль гость.
- "Какъ хотите, а я ужъ распорядился, и мы соберемся у О. Ө. Кошелевой, часовъ въ семь; а впрочемъ, для большей върности, вы не уходите; я самъ къ вамъ заъду, и мы вмъстъ отправимся въ Поварскую" зза).

Между твиъ, въ это время занемогла жена Хомякова. сестра Языкова, съ которою Гоголь быль такъ друженъ. Она занемогла тифомъ, осложненнымъ беременностію. Всѣхъ, въ томъ числъ и Погодина, очень встревожила и огорчила бользнь этой чудной женщины. "Что у тебя?" — писаль Хомякову Погодинъ, — "Шевыревъ сказалъ миъ вчера о болъзии. Боюсь прівхать въ тебв, чтобъ не произвесть непріятнаго впечатльнія. Миж кажется, что я стращень въ такомъ случав. Храни тебя Богъ, сердечное участіе принимаю. Ахъ, знаю я эти минуты! Ввечеру я услыпалъ, что, слава Богу. стало лучше, показался потъ. Это, кажется, главное. Сделай милость. -- вели черкнуть хоть одно слово". Въ отвътъ, Хомявовъ самъ написалъ: "Благодарю тебя душевно. Нынче по утру, кажется, получше: что Богъ дастъ впередъ? Извини нескладность ответа. Хомяковъ". Но 26 января, въ 11 ч. 30 м. вечера, Екатерина Михайловна скончалась: а 28-го, Шевыревъ писалъ Погодину: "Ты уже, конечно, слышалъ, любезный другъ, о несчастіи, постигшемъ Хомякова. Ты не хотьль навъщать его во время бользни его жены, чтобы не пугать его собою, а теперь, я боюсь, чтобъ ты его несчастіемъ самъ не растравиль живыхъ ранъ своихъ. Очень. очень горько! Я самъ весь разстроенъ. Похороны Екатерины Михайловны будуть завтра, во вторникъ. въ 9 часовъ утра. Я повду въ 9-ти, чтобы быть у нихъ дома. Вечеръ вторничный я отказываю любезнымъ гостямъ моимъ. Панихида сегодня будетъ и въ 12 и въ 7 часовъ".

"Въ нѣсколько дней", — пишетъ В. Н. Лясковскій, — "проведенныхъ у постели и гроба 'жены, Хомяковъ постарѣлъ и измѣнился до неузнаваемости, но мужественно переносилъ горе".

Всё знавшіе Хомявова приняли въ его горѣ живѣйшее участіе. "Благодарю васъ искренно", — писала графиня А. Д. Блудова Погодину, — "за ваше письмецо — хотя оно было такъ кратко и печально. —Я въ тотъ же день утромъ уже узнала печальную вѣсть, но въ вашемъ письмѣ было извѣстіе и о бѣдномъ Алексѣѣ Степановичѣ, о которомъ мы ничего не знали послѣ его несчастія. Это несчастіе ужасно насъ поразило — и глубоко сочувствую потерѣ Алексѣя Степановича. Напишите мнѣ о немъ, пожалуйста. Я сама больна и писать мнѣ трудно — а хотѣлось бы знать, что дѣлается съ семействомъ. которое, знаете, мы отъ души любимъ".

"Веневитиновъ былъ здѣсь", — писалъ Шевыревъ Погодину, — "пріѣзжалъ на шесть дней и поручилъ мнѣ извинить его передъ тобою, что онъ до тебя не доѣхалъ. Онъ пріѣзжалъ для Хомякова. Въ числѣ доказательствъ недостатка времени онъ поручилъ сказать, что не успѣлъ быть даже въ Симоновѣ" \*).

Одновременно съ Хомяковымъ, постигло горе и другого представителя науки, неоторвавшейся от неба, это протојерен Өеодора Александровича Голубинскаго. Онъ также внезапно лишился своего первенца Сергія, уже студента Московской Духовной Академіи.

13 марта 1852 г., митрополить Филареть писаль ректору Авадеміи архимандриту Алексью: "Очень жалью, что не успыль доныны писать къ опечаленному о, протої ерею Өеодору. Извыстите меня, какъ несеть кресть свой его внутренній и вныній человыкь". На другой же день, митрополить

<sup>\*)</sup> Гдв похороненъ его брать—Динтрій Владиміровичь.

писалъ Голубинскому: "Съ соболѣзнованіемъ узналъ я о новомъ лишеніи, которымъ угодно Господу испытать ваше родительское сердце. Что сотворимъ? Что иное, какъ развъ повинемся Отцу духовомъ, и живи будемъ (Евр. 12, 9)? Надѣюсь, что такъ и расположенъ духъ вашъ. Да укрѣпится онъ, и да сохранитъ въ скорби столько мира, чтобъ не слишкомъ потрясена была немощная плоть. Нынъ время показать плодъ любомудрія, много льтъ вами проповъдуємаю. и не поколебаться лишеніемъ видимаго и временнаго, въ созерцаніи невидимаго, во упованіи вѣчнаго. Усердно молю Господа, ниспослать вамъ свыше помощь, и утѣшеніе, и миръ".

Богомудрый философъ отвіналь: "Высокопреосвященнійшій владыко, милостив'йшій архипастырь и отець. Я им'яль счастіе получить драгоцівнюе утішеніе и наставленіе вашего высокопреосвященства. Что могу сказать на сіе? Стою ли я того! Стою ли я того! Вотъ искреннее чувство, возбужденное симъ утъщительнымъ писаніемъ въ сердцѣ моемъ. Что есть сынъ человъчь, яко посъщаеши его? Вы знаете мое скудеуміе, разслабленіе погръшности и невърности: и снисходите къ такому неключимому! Приношу вамъ нижайшую благодарность и за тъ отрадныя слова, кои удостоился и услышать изъ устъ вашихъ, похоронивъ перваго моего сына. Я принялъ ихъ съ върою, и болъе подкръплялся ими, нежели припоминаніемъ изреченій искателей мудрости, каково слово Епиктета: умерь у тебя сынь? Не говори: я потеряль его, но отдаль. Епиктеть еще не зналь Того, Кому отдаемь то, съ чвиъ разлучились. А върующимъ возвъщено: Кто есть Отець духовь, глаголющій: много тебь останеть да можеши возлюбити сотворение Мое, паче Мене. Съ глубочайшею благодарностію лобзаю архипастырскую десницу вашу, начертавшую драгія слова утішенія недостойному и имію счастіс быть вашего высокопреосвященства преданивищимъ послушникомъ".

Также и для Хомякова настало время показать плодъ

мобомудрія, имъ пропов'єдуемаго. При первомъ свиданіи съ ю. О. Самаринымъ, Хомяковъ свазалъ ему, что онъ принимаєть смерть жены за наказаніе и испытаніе, ниспосланное ему свыше. Архіепископу же Казанскому Григорію, Хомяковъ писалъ: "На дняхъ, высокопреосвященнъйшій владыко, по вол'є Божіей, похоронилъ я, на шестнадцатомъ году нашего брака, жену молодую, прекрасную, добрую, какъ кажется, только возможно челов'єку быть добрымъ, единственную любовь моей жизни и величайшее счастіе, какое можетъ дать жизнь земная. Сов'єстію свид'єтельствуюсь, что я не осм'єлюсь сравнить своей сердечной бол'єзни, своей неисц'єлимой раны съ духовнымъ страданіемъ Пальмера".

Въ отвътномъ письмъ своемъ (отъ 5 марта 1852 г.), высовопреосвященнъйшій Григорій писалъ Хомякову: "Молю Господа Бога, чтобы онъ утъшилъ васъ въ вашей семейной скорби для той любви, которую оказываете вашему ближнему, подъ бременемъ собственнаго горя".

Въ годъ кончины супруги своей, А. С. Хомяковъ посътиль свое Смоденское село Липицы и оттуда, 6 августа 1852 года, писалъ Ю. Ө. Самарину: "Не знаю, слыхали ли вы, какое чудное мъсто эти Липицы... Катя любила ихъ еще болъе моего; она говаривала, что не отдала бы ихъ за Ричмондъ, который за-границею нравился ей болъе всего. Много я тамъ сдёлалъ посадокъ при ней, но еще боле въ последніе три года, въ которые ей не удавалось тамъ быть. и всъ удались, и я думалъ ее обрадовать ими неожиданно потому, что она обо многихъ не слыхала. И все принялось, и все разрастается! Невъроятная тоска напала на меня. Я старался не поддаваться, работать усердно, упримо, ничто не помогало. Сердце не хотвло отъ нея отступаться и передать ее иной высшей жизни. Долго длилась эта борьба, наконецъ миновалась; но никогда я не испытывалъ такъ сильно того, что можно назвать ревнивымъ эгоизмомъ любви: ибо горе было на перекоръ разуму и всемъ его убежденіямъ. Слава Богу, прошло".

По свидътельству В. Н. Лясковскаго, "со дня кончины Еватерины Михайловны до своего конца, Хомяковъ постоянно о ней думалъ. Долго послъ ея смерти онъ не могъ писать стиховъ. Наконецъ, въ сонномъ видъніи является ему жена и говоритъ: "Не унывай". Послъ этого видънія онъ написаль Лазаря:

О Царь и Богъ мой! Слово силы Во время оно ты сказалъ, И сокрушенъ былъ плънъ могилы, И Лазарь ожилъ и возсталъ.

Молю да слово силы грянеть, Да скажень: встань! душ'в моей. И мертвая изъ гроба встанеть И выйдеть въ свъть Твоихъ лучей.

И оживеть, и величавый Ея хвалы раздастся глась— Тебѣ сіянью Отчей славы, Тебѣ умершему за насъ.

### LXXVIII.

Въ условленное съ Гоголемъ воскресенье О. М. Бодянскій, ничего не зная о болѣзни и кончинѣ Е. М. Хомяковой, ждалъ Гоголя до 7 часовъ вечера, наконецъ подумавъ, что Гоголь забылъ о своемъ объщаніи заѣхать къ нему, отправился въ Поварскую одинъ; но никого не засталъ въ домѣ, гдѣ они условились быть, потому что въ это время умеръ одинъ общій другъ всѣхъ Московскихъ пріятелей Гоголя—именно жена Хомякова—и это печальное событіе разстроило послѣдній музыкальный вечеръ, о которомъ хлопоталъ Гоголь зазтовно зазто.

Кончина Екатерины Михайловны Хомяковой, по свидетельству В. С. Аксаковой, "поразила и огорчила всёхъ, но Гоголя она особенно разстроила. Онъ былъ на первой панихидъ и на-силу могъ остаться до конца". На другой день онъ посътиль дочерей Аксакова. "Вото какъ! — сказалъ онъ грустно здороваясь съ ними; говорилъ, что боялся въ тотъ день посылать узнавать о ея здоровьв...... Спросиль, гдв ее положать? Аксаковы свазали: въ Даниловомъ монастыръ, возяв Язывова. Гоголь повачаль головой, свазаль что-то объ Языковъ и задумался такъ, что Аксаковымъ страшно стало: Гоголь, казалось, совершенно перенесся мыслями туда и оставался въ томъ же положеніи такъ долго, что Аксаковы нарочно заговорили о другомъ, чтобъ прервать его мысли"... На похоронахъ Гоголь не былъ. На третій день похоронъ онъ посътилъ Аксаковыхъ и на вопросъ ихъ, "отчего онъ не быль"? Гоголь отвёчаль, что "слишкомъ быль разстроенъ, не могъ". Разговоръ, разумъется, все былъ о томъ же. Гоголь сказаль: "Я отслужиль самъ одинъ панихиду по Екатеринъ Михайловнъ и помянулъ вмъстъ всъхъ близвихъ, прежде отшедшихъ; и она, вавъ будто въ благодарность, привела ихъ всёхъ такъ живо передъ меня. Мнё стало легче. Но страшна минута смерти". — "Почему же страшна "? -- спросила вто-то изъ Авсаковыхъ. -- "Только бы быть увърену въ милости Божіей къ страждущему человъку, и тогда отрадно думать о смерти". Ну, объ этомъ надобно спросить тьхь, кто перешель черезь эту минуту", сказаль Гоголь. Послѣ панихиды по Хомяковой, свидьтельствуеть В. С. Аксавова, Гоголь "сдёлался сповоень, какъ-то свётель дукомь, почти весель "..... Въ 1852 году, поминальная суббота совнадала съ празднивомъ Срвтенія, и потому поминальную субботнюю службу служили въ пятницу. Гоголь въ этотъ день молился въ своемъ приходъ, у Симеона Столпника, гдъ въ то время священствовалъ Алексей Ивановичъ Соколовъ, нынъ протопресвитеръ храма Христа Спасителя. Въ тотъ же день, онъ посътилъ Аксаковыхъ и они замътили, что Гоголь "находился подъ впечатленіемъ этой службы; мысли его были обращены въ тому міру. Онъ быль світель, даже веселъ, говорилъ много и все объ одномъ и томъ же. Онъ говориль, что надобно посоветовать Хомякову читать самому Псалтырь по своей жень, что это для него и для нея будетъ утвшеніе, и что тогда только имветь смысль чтеніе

Псалтыря по умершимъ, когда читаютъ близвіе; говорилъ о впечатленіи смерти на людей, о томъ, возможно ли человева воспитать такъ съ малыхъ лътъ, чтобъ онъ понималъ значеніе жизни и смерти, чтобы смерть не поражала вакъ будто нечаянность". Въ то же время Гоголь очень хвалилъ Авсаковымъ своего приходскаго священника А. И. Соколова ли всю службу въ его приходъ". День былъ ясный и Аксаковы спросили Гоголя, пработаль ли онъ сегодня?" Неть еще, сказаль онъ, улыбаясь, вышель съ утра изъ дома. Надобно вамъ теперь позаняться, свазали они. Надобно, отвечалъ Гоголь, но не знаю, какъ пойдетъ". Въ воскресенье Гоголь опять посётиль Аксаковыхъ. Пришель къ пъшкомъ отъ объдни, нъсколько усталый, и опять очень своего приходскаго священника и все служеніе; видво, что онъ быль полонъ службой, говориль опять о Псалтырі. Сказалъ также: "Всякій разъ какъ я иду къ вамъ, прохожу мимо Хомякова дома и всякій разъ, и днемъ и вечеромъ, вижу въ окив сввчу, теплящуюся въ комнатв Екатерины. Михайловны, тамъ читаютъ Псалтырь"... 338)

Начались страстные дни Гоголя... Погодинъ въ это время, по высочайшему повельнію, пребываль въ Суздаль и разыскиваль тамъ гробъ Пожарскаго. Между темъ, не смотря на свое отсутствіе, свидітельствуеть: "По соображеніямь, оказывается теперь, что въ последнее время Гоголь уклонялся подъ разными предлогами отъ употребленія пищи, въ чемъ однакожъ уличить было его невозможно. никъ, на масленицъ, онъ прівзжаль къ своему духовнику, священнику церкви Саввы Освященнаго (приходъ Погодика), извъстить, что говъетъ и спросить, когда можетъ пріобщиться. Тотъ посовътовалъ-было дождаться первой недъли поста, а потомъ согласился и назначилъ четвергъ. Въ назначенный день, Гоголь явился въ церковь еще до заутрени, и исповъдался. Передъ принятіемъ святыхъ даровъ, за об'вднею, палъ ницъ и много плакалъ. Былъ уже слабъ и почти шатался. Вечеромъ прівхалъ къ священнику и просиль его отслужить

благодарственный молебенъ, упрекая себя, что забылъ исполнить то поутру. Изъ первви завхалъ по сосъдству въ одному знакомому, который, при первомъ взгляде на него, заметиль въ лицъ бользненное разстройство, и не могъ удержаться отъ вопроса: что съ нимъ случилось? Ничего, отвъчалъ онъ, я нехорошо себя чувствую. Просидъвъ нъсколько минутъ, онъ всталъ, -- въ вомнатъ сидъло двое постороннихъ, -- и сказалъ, что сходить пока къ домашнимъ, но остался у нихъ еще менъе. Въ субботу, на масленицъ, онъ посътилъ также нъкоторыхъ своихъ знавомыхъ. Никавой особенной бользни не было въ немъ замътно, не только опасности; а въ задумчивости его, молчаливости не представлялось ничего необывновеннаго. Въ воскресенье, передъ постомъ, онъ призвалъ въ себъ одного изъ друзей своихъ, и, какъ бы готовясь къ смерти, поручалъ ему отдать некоторыя свои сочинения въ распоряженіе духовной особы, имъ уважаемой, а другія напечатать. Тотъ старался ободрить его упавіпій духъ и отклонить отъ него всякую мысль о смерти. Ночью, на вторникъ, онъ долго молился одинъ въ своей комнатв. Въ три часа призвалъ своего мальчика и спросилъ его: тепло ли въ другой половинъ его покоевъ. Свъжо, отвъчаль тотъ. Дай мнъ плащъ, пойдемъ: мит нужно тамъ распорядиться. И онъ пошелъ, съ свъчей въ рукахъ, врестясь во всякой комнать, чрезъ которую проходиль. Пришедь, велёль открыть трубу, какъ можно тише, чтобъ нивого не разбудить, и потомъ подать изъ шкафа портфель. Когда портфель былъ принесенъ, онъ вынуль оттуда связку тетрадей, перевязанныхъ тесемкой, положилъ ее въ печь и зажегъ свечей изъ своихъ Мальчикъ, догадавшись, упалъ передъ нимъ на колъни свазаль: баринь, что вы это, перестаньте! Не твое дело, отвічаль онь, молись. Мальчивь началь плавать и просить его. Между тъмъ, огонь погасалъ, послъ того какъ обгоръли углы у тетрадей. Гоголь зам'втиль это, вынуль связку изъ печки, развизалъ тесемку, и уложивъ листы такъ, чтобъ легче было приняться огню, зажегь опять, и сёль на стулё передъ огнемъ, ожидая пока все сгоритъ и истлъетъ. Тогда онъ, перекрестясь, воротился въ прежнюю свою комнату, поцъловалъ мальчика, легъ на диванъ и заплавалъ. Иное надо было сжечь, сказалъ онъ, подумавъ, а за другое помолились бы за меня Богу; но, Богъ дастъ, выздоровъю и все поправлю.

Поутру онъ сказалъ графу Александру Петровичу Толстому: вообразите, какъ силенъ злой духъ! Я котълъ сжечь бумаги, давно уже на то опредъленныя, а сжегъ главы Мертоых Душъ, которыя котълъ оставить друзьямъ на память послъ своей смерти.

Вотъ что до сихъ поръ извъстно о погибели неоцъненнаго нашего сокровища!

Было-ль это д'яйствіе величайшимъ подвигомъ христіанскаго самоотверженія, самою трудною жертвою, какую можетъ только принесть наше самолюбіе, или таился въ немъглубоко сокрытый плодъ тончайшаго самообольщенія, высшей духовной прелести, или, наконецъ, зд'ясь д'яйствовала одна жестокая душевная бол'язнь?

Во всёхъ трехъ возможныхъ и вёроятныхъ случаяхъ, онъ имбетъ равное право на наше человеческое участіе, и всё они одинаково вызываютъ насъ къ размышленію, глубокому въ наше время, исполненное чудныхъ явленій и въ обществахъ и людяхъ".

Замѣтимъ здѣсь кстати, когда графъ А. П. Толстой прочель въ статьѣ Погодина о сожженіи Гоголемъ бумагъ, то писалъ ему: "Думаю, что послѣднія строки о дѣйствіи и участіи лукаваго въ сожженіи бумагъ можно и должно оставить. Это сказано было мнѣ одному безъ свидѣтелей: я могъ бы объ этомъ не говорить никому и вѣроятно самъ покойный не пожелалъ бы сказать это вслъмъ. Публика не духовникъ и что пойметъ она о такой душѣ, которую и мы, близкіе, не разгадали. Вотъ и еще замѣчаніе: послѣднія строки портятъ всю трогательность разсказа о сожженіи бумагъ. Извините: пишу лежа и прошу во всякомъ случаѣ нисколько не

останавливаться, за моимъ митніемъ, которое есть митніе больнаго".

Сдълавъ это отступленіе, обратимся къ печальному повъствованію Погодина о послъднихъ дняхъ Гоголя.

Съ понедъльника первой недъли поста "только обнаружилось его совершенное изнеможеніе. Онъ не могъ уже ходить и слегъ въ постель. Призваны были доктора. Онъ отвергалъ всякое пособіе, ничего не говорилъ и почти не принималъ пищи. Просилъ только по временамъ пить, и глоталъ по нъскольку капель воды съ краснымъ виномъ. Никакія убъжденія не дъйствовали. Такъ прошла вся первая недъля. Въ четвергъ сказалъ: надо меня оставить, я знаю, что долженъ умереть.

Въ понедъльникъ, на второй недъли, духовникъ предложилъ ему пріобщиться и пособороваться масломъ, на что онъ согласился съ радостію, и выслушалъ всъ евангелія въ полной памяти, держа въ рукахъ свъчу, проливая слезы.

Вечеромъ уступилъ-было настояніямъ духовника принять медицинское пособіе, но лишь только прикоснулись къ нему, какъ закричалъ самымъ жалобнымъ, раздирающимъ голосомъ: оставьте меня, не мучьте меня!—Кто ни приходилъ къ нему, онъ не поднималъ глазъ, приказывалъ только по временамъ переворачивать себя, или подавать себѣ пить. Иногда показывалъ нетерпѣніе.

Во вторникъ, онъ выпилъ безъ прекословія чашку бульону, поднесенную ему служителемъ, чрезъ нѣсколько времени другую, и подалъ тѣмъ надежду къ перемѣнѣ въ своемъ положеніи, но эта надежда продолжалась недолго.

Въ среду обнаружились явные признави жестокой нервической горячки. Употреблены были всё средства, коихъ онъ, кажется, уже не чувствовалъ, изрёдка бредилъ, восклицая: поднимите, заложите, на мельницу, ну-же, подайте! Ночью дышалъ тяжело, но къ утру 21 февраля затихъ,—и скончался " 839).

При кончинъ Гоголя присутствовала теща Погодина и

тотъ же день написала послъднему: "Спъщу передать вамъ горестное извъстіе: сего утра въ 8 часовъ нашъ добрый Николай Васильевичь скончался, быль все безъ памяти, немного бредиль, по-видимому онъ не страдаль, ночь всю быль тихъ, только дышаль тяжело; къ утру дыханіе сдълалось ръже и ръже и онъ какъ будто уснулъ, болезнь его обратилась въ тифусъ; я у него провела двъ ночи и при мив онъ скончался. Въ воскресенье булутъ похороны; и какъ жаль что васъ здёсь нетъ, я поёду на нохороны. Наканунъ смерти, у Н. В. Гоголя былъ консиліумъ; его сажали въ ванну, на голову лили холодную воду, обленили горчишниками, къ носу ставили піявки, на спину мушку и все было безъ пользы; очень жаль что васъ здесь нетъ. - Какъ то вы довхали? говорять, дороги очень дурны. Прощайте, любезнъйшій Михаилъ Петровичъ, писать болье не о чемъ и не могу, такъ меня это горе разстроило. Христосъ съ вами " <sup>340</sup>).

Когда тъло Гоголя не было еще погребено. Хомяковъ, подавленный личнымъ горемъ, писалъ А. Н. Попову: "только что ударъ палъ на мою голову, —новый.... послъдовалъ за нимъ: Николинкинъ крестный отецъ, Гоголь нашъ умеръ".

Смерть моей жены и мое горе сильно его потрясли: онь говориль, что въ ней для него снова умирають многіе, которыхь онъ любиль всею душею, особенно же Н. М. Языковъ. На панихидь онъ сказаль: все для меня кончено. Сътьхъ поръ онъ быль въ какомъ-то нервномъ разстройствъ, которое приняло характеръ религіознаго помышательства. Онъ говъль и сталь себя морить голодомъ, попрекая себя въ обжорствъ. Иноземцевъ не поняль его бользни и тымъ довель его до совершеннаго изнеможенія. Въ субботу, на маслениць, Гоголь быль еще у меня и ласкаль своего крествика... Ночью, съ понедъльника на вторникъ первой недъли, онъ сжегъ въ минуту безумія все, что написаль... Очевидно судьба. Я бы могъ написать объ этомъ психологическую студію; да кто пойметь, или кто захочеть понять?... Послѣ смертв

его вышла распря. Друзья его хотёли отпёвать въ приходе, въ церкви, которую онъ очень любилъ и всегда посёщалъ, Симеона Столиника. Университетъ же спохватился, что когдато далъ ему дипломъ почетнаго члена и потребовалъ въ себъ. Люди, которые во всю жизнь Гоголя знать не хотёли, рёшили участь его тёла, противъ воли его друзей и духовныхъ братій, и приходъ общее, всёхъ достояніе, долженъ былъ уступить домовой церкви, почти салону, куда не входятъ ни нищій, ни простолюдинъ.... Ляжетъ онъ все-таки рядомъ съ Валуевымъ, Языковымъ и Катенькой и современемъ со мною, въ Даниловомъ монастырё, подъ Словенскою колоною Венелина. Такъ и надобно было " 341).

"Въ рововую недълю", — писалъ Погодинъ, — "меня не было въ Москвъ, какъ будто въ наказаніе, что я въ послъднее время позволялъ себъ питать разныя подозрънія на счетъ Гоголя и не върилъ вполнъ его искренности. Шевырева также не было: тотъ самъ лежалъ больной въ постели.... Друзья и братья!... Оплачемъ горькими слезами то, что потеряли, и возблагодаримъ сторицею за то, что осталось! Будемъ удивляться великому художнику и молиться, кто можетъ, о слабомъ человъкъ " 342).

Похороны Гоголя описалъ Н. Ф. Навловъ, въ слѣдующемъ письмѣ своемъ въ А. В. Веневитинову, отъ 1 марта 1852 года: "Любезный другъ Алексѣй Владиміровичъ, я долженъ бы самъ сейчасъ же ѣхать въ Петербургъ, но занемогъ и сижу дома больной, простудился на похоронахъ Гоголя. О смерти его вы вѣроятно уже знаете. Страшная потеря. Въ послѣднее время нивто почти изъ Русскихъ писателей не умиралъ естественной смертью. Гоголь истощилъ себя постомъ; лѣварства никакого не хотѣлъ принимать, даже не позволилъ поставить клистира, кажется отъ того, что думалъ, что прибѣгнувъ къ человѣческой помощи, оскорбитъ величіе Божіе. Истинная это вѣра или физическое разстройство мозга, не берусь рѣшить; только во всякомъ случаѣ вѣра не Христіанская, а Индѣйская. Дней за десять до смерти, ночью, часа въ три,

сжегь всъ бумаги, такъ что Хомяковъ ни въ одномъ ящикъ не нашель ничего, нъть и готовыхь семи главь второй части Мертвых Душь, которыя Гоголь читаль Шевыреву. Не извъстно, отыщется или нътъ. Говорятъ, что списовъ есть у великой княгини Ольги Николаевны. Похоронили его съ должнымъ уваженіемъ и со всёми возможными почестями. Назимовъ принялъ сердечное участіе въ этой потерв. Тело покойника было перенесено въ университетскую церковь. Студенты дежурили день и ночь. Закревскій прівхаль на отпівваніе въ лентъ. При прощаніи, лавровый въновъ быль растерзанъ на кусочки, всякому хотблось имъть хоть листовъ на память. Хомявовъ и одномыслящіе съ нимъ недовольны и противились этому отпъванію въ университетской церкви, утверждая, что она слишкомъ похожа на салонъ, что въ нее не придеть тоть классь людей, которымъ более дорожиль Гоголь, что это отпъвание актъ, а не молитва. Всъ другие и я, мы были совершенно противнаго мнвнія. Похороны Гоголя должны были имъть общественный характеръ, какой и имъли.-Нищіе, лакеи и мъщане, которыхъ желали, не пришли бы и въ приходскую церковь, ибо чтобъ ценить писателя, надо знать грамоть, при томъ же этотъ классъ людей всегда предпочитаеть жеманную литературу, литературу геніальной. Графъ Закревскій не читаль Гоголя, но на похороны прівхаль, а Московскіе купцы, которые также не читали и следовательно имъли одинавія права, — не прівхали. Ни одинъ не былъ, кром'в Зевакина, да и тотъ явился, какъ брилліанть отъ того только, что торгуетъ брилліантами. Всего любопытиве и поразительнъе толки въ народъ во время похоронъ; анекдотовъ тьма; всё добивались, какого чина. Жандармы предполагали, что какой-нибудь важный графъ или князь; никто не могъ представить себъ, что хоронятъ писателя; одинъ только извощикъ увърялъ, что это умеръ главный писарь при университеть, т.-е.. не тоть, который переписываеть, а который зналь къ кому какъ писать, и къ государю, и къ генералу какому, ко всвмъ " 343).

"Смерть Гоголя", — писалъ А. В. Головнинъ Погодину,— "очень огорчила великаго князи Константина Николаевича, который ожидаль еще много прекраснаго отъ даровитаго писателя".

Въ моей библіотекъ хранятся подъ стекломъ цвъты съ слъдующею подъ ними собственноручною надписью Герасима Артемьевича Эзова: "Цвъты изъ гроба Гоголя, мною лично взятые, переданы мною въ знакъ памяти и уваженія Николаю Платоновичу Барсукову. Другая половина этихъ цвътовъ въ самой церкви уступлена мною графинъ Евдокіъ Петровнъ Ростопчиной, которая выпросила ихъ для В. А. Жуковскаго".

### LXXIX.

Несчастная мать, въ самый день рожденія умершаго сына, 19 марта 1852 года, писала Погодину: "Обращаюсь въ вамъ съ покорнъйшею моею просьбой передать все, что вы знаете о моемъ единственномъ сынъ, сокровищъ моемъ, бывшемъ на земль; я имъ только живу, покуда Богъ сжалится надо мной и потребуетъ и меня туда, гдв нътъ раздуви. Я ничего объ немъ не слышу; кромъ изъ письма Ивана Васильевича Капниста въ его брату, съ первыхъ минутъ кончины моего сына, писалъ приготовить меня въ удару меня поразившему. Слышу о усердномъ попеченіи объ немъ добрѣйшаго графа Толстаго и его почтенной супруги, гдъ онъ жилъ. Я увърена, что Богъ ихъ наградить за него. Но все я желала бы безпрестанно объ немъ слышать. Мнъ жаль, что я не получила Москвитянина на этотъ годъ, гдв иногда писали объ немъ, увврена, что и теперь будуть писать. Вы мнв всегда высылали его, я имъю съ перваго года его изданія всё вниги, потомъ сынъ мой выписываль мив; но теперь ему не до того было; онъ-готовился въ лучшему міру; и потому посылаю следуемые за этоть журналь пятнадцать рублей серебромъ и прошу васъ покорнъйше выслать всъ вниги съ начала генваря. Я вамъ обязана, что имъю всъ, и грустно мнъ прервать теперь, когда читать о моемъ сынъ есть потребность души моей. Теперь я бесъдую съ послъдней его книгой, и иногда благодътельныя слезы облегчаютъ горестную мою душу; до сего времени отказано мнъ было въ нихъ, я не плакала, не спала, и не ъла и осталась еще влачить жизнь покуда на землъ; не могу себъ представить, какъ я могла пережить такую потерю. О! какъ много могутъ переносить люди въ этомъ міръ".

Погодинъ, разумъется, отвливнулся на это трогательное письмо, что видно изъ другого въ нему письма (24 марта) М. И. Гоголь: "Благодарю васъ, почтенный Михаилъ Петровичь, за принимаемое вами участіе въ нашемъ гор'в о неоцененной потере нашей. Я уверена, что и вамъ, всемъ его друзьямъ, горестна съ нимъ равлука, и потому я васъ всъхъ любящихъ моего ангела, люблю какъ своихъ детей. Вся Москва теперь мив родная, по чувствамъ, за ихъ большое усердіе въ моему сыну. Его духъ обитаетъ, или душа иногда летаетъ между всёми нами и ободряеть насъ въ подвигамъ въ этомъ мірѣ для будущаго, гдѣ радость неизглаголанная, что видно было изъ его улыбающагося лица при оставленіи нашего міра. какъ пишутъ въ Петербургскихъ газетахъ, изъ полученной мною на дняхъ выписки. -- Посылаю вамъ для прочету последнее мое отъ него письмо, которое доставлено мить уже было по его кончинъ, и стихи поданные мнъ Алексъемъ Васильевичемъ Капнистомъ, тогда какъ я узнала о въчной моей печали, которые прошу васъ возвратить меж. У меня много есть его письмъ, только нужно строго пересмотръть, не увлеваться ни чёмъ, если только они могутъ быть полезны вамъ. Я бы желала пересмотръть ихъ съ вами, еслибы здоровье ваше и силы вамъ позволили. Вы же когда то и желали пріъхать въ Малоросію, и вамъ бы было полезно подышать ее воздухомъ полезнымъ для здоровья. Въ доказательство вамъ его цълительнаго свойства, мое здоровье. Какія ужасныя душевныя страданія я переношу, а здоровье мое мало изм'внилось. — По этой же почтв я напишу въ почтенному Степану

Петровичу Шевыреву. Не знаете ли вы: есть ли прощальная повъсть, о которой онъ упоминаетъ въ своемъ завъщаніи? Ее бы я желала теперь прочесть, прежде я желала прочесть ее въ рукописи; а когда она будить въ печати? Просила Бога. чтобъ прахъ мой преданъ былъ землв несколько десятковъ лътъ уже, и чтобъ сынъ меня похоронилъ; но Богъ не внялъ гръшныхъ моихъ молитвъ и сдълалъ напротивъ. - Я разсудила не писать еще ни о чемъ къ Степану Петровичу Шевыреву. Пусть онъ делаетъ, что хочетъ. Я такъ теперь пишу, что трудно и понять, а когда нужна довъренность, пусть потрудится прислать, и мы подпишемъ; только я бы жилала знать, какія сочиненія печатать, прежнія или новыя какія? Не Мертвіе ли Души 2-й томъ, изъ которыхъ первую главу онъ читалъ намъ въ Каторлыскъ. Бъдная я, мнъ все приходить на мысль, не повредиль ли ему бульень такое количество, такъ какъ желудовъ его отвывъ отъ пищи; ему бы по ложечвъ принимать его; покуда, мив кажется я уже брежу-а какъ бы желала видъть добрую Елизавету Фоминишну \*). Да наградитъ ее Богъ за ее о немъ попеченіе. Она услаждала последніе часы его жизни, замъняя нещастную его мать. Благодарю васъ, почтенный и доброй Михаилъ Петровичъ, что вы входите въ наши нужды; мы привыкли отказывать себъ во всемъ, безъ чего сколько-нибудь можно обходиться, только стараемся о казенной уплать въ чемъ иногда помогаетъ доброй нашъ родственникъ А. А. Трощинскій " 344).

Когда пришло въ Абрамцово неожиданное извъстіе о кончинъ Гоголя, С. Т. Аксаковъ самъ хворалъ. Чувства свои онъ передалъ въ дружескомъ письмъ къ сыновьямъ своимъ. Письмо это, отъ начала до конца, писано имъ собственноручно и имъ же помъчено: однимъ сыновъямъ. Вотъ оно: "Ровно двое сутокъ, какъ Гоголя нътъ на свътъ. Гоголь умеръ... Я не знаю, любилъ ли кто-нибудь Гоголя исключительно какъ человъка. Я думаю, нътъ; да это и невозможно. У Гоголя

<sup>\*)</sup> Теща Погодина.

было два состоянія: творчество и отдохновеніе. Первое давно уже, въроятно вскоръ послъ выхода Мертвых Душъ, перешло въ мученичество. можетъ быть, сначала благотворное, но потомъ перешедшее въ безполезную пытку. Какъ можно было полюбить человъка, тъло и духъ котораго отдыхають послъ пытки? Всякому было очевидно, что Гоголю ни до кого нътъ никакого дъла... Я думаю, женщины любили его больше и особенно тъ, въ которыхъ наименъе было художественнаго чувства, какъ напримъръ, Смирнова. Вотъ до какой степени Гоголь для меня не человъкъ, что я, который въ молодости ужасно боялся мертвецовъ и который не видываль ихъ до смерти собственныхъ дътей, я, постоянно боявшійся до сихъ поръ-нъсколько ночей послъ смерти каждаго знакомаго человъка, не могъ произвести въ себъ этого чувства во всю последнюю ночь! Несколько разъ просыпался, думаль о Гоголь, воображаль его трупь, лежащій въ гробь со всьмъ страшнымъ для меня окружениемъ, -и, не чувствуя никакого страха, вскоръ засыпалъ. Я признаю Гоголя святымъ, не опредъляя значенія этого слова. Это истинный мученикъ высокой мысли, мученивъ нашего времени, и въ то же время мученивъ христіанства. Я это предчувствоваль и еще въ 1844 году, вогда онъ прислалъ намъ подарки \*), написавъ прежде такое письмо. что я ждалъ второго тома Мертвых Душа, я писаль къ обоимъ этимъ Петровичамъ о своемъ отчаяніи. Долго хохотали надо мною эти умные... прочитавъ въ моемъ письмъ, что или художникъ погибъ и выйдетъ святой отшельнивъ, или Гоголь умретъ въ сумасшедшемъ домъ. Слава Богу, не сбылось последнее; но за то онъ ничего не произвель новаго и умеръ... Жалъю, что я не въ Москвъ. Меня не разстроили бы всв эти церемоніи. Напротивъ, мив было бы весело увидъть всъ улицы около церкви, покрытыя толпами людей. Но едва ли это будеть? \*\*). Десять лъть мол-

<sup>\*)</sup> Аксакову, Погодину и Шевыреву-книжки *Подражание Христу* Өзмы Кемпейскаго.

<sup>\*\*)</sup> Было.

чанія, шесть лѣтъ пропаданія изъ Россіи, слухи объ отчанной болѣзни и даже смерти, наконецъ похоронъ самого себя въ извѣстной книгѣ, ослабили общее участіе. Бѣдный, бѣдный Гоголь! Боюсь, что чувство жалости сильно мною овладѣетъ; а при томъ это еще вопросъ: какъ то мы будемъ жить при мысли, что нѣтъ Гоголя? Прощайте, друзья мои. Крѣпко обнимаю и благословляю васъ. Отецъ и другъ С. Аксаковъ".

Въ тоже время, С. Т. Аксаковъ продиктовалъ некрологическую зам'ятку по поводу кончины Гоголя, которая заключается такъ: "Не заводить новыя ссоры следуетъ надъ прахомъ Гоголя, а прекратить прежнія, страстями возбужденныя несогласія, и въ этомъ исвать утвшенія въ нашемъ общемъ великомъ горъ " 345). Въ тотъ же день, т.-е., 6 марта, С. Т. Аксавовъ собственноручно, изъ своего Абрамцова. писалъ Погодину: я посладь въ Московскія Видомости письмо къ друзьямъ Гоголя (Михайлъ Петровичу Погодину-Степану Петровичу Шевыреву отъ С. Авсавова). Последнія его строки вполне понятны только вамъ и мив. Я искренно протягиваю вамъ прежнюю руку и прошу васъ возобновить ко мнв прежнія чувство и отношенія. Забудьте навсегда все, въ чемъ я былъ неправъ передъ вами, точно такъ, какъ и забылъ все и помню только вашу дружбу. Когда мы увидимся-не знаю; но это все равно, лишь бы возстановились у насъ въ сердцъ миръ и доброжелательство " 316.

Вмёстё съ тёмъ и Шевыревъ писалъ Погодину (8 марта): "Посылаю тебё письмо, написанное въ намъ обоимъ вмёстё С. Т. Аксаковымъ. Отвечай ему черезъ Ольгу Семеновну, которая остановилась у Спаса на Пескахъ. У Хомякова назовутъ тебе или укажутъ домъ, потому что близехонько. Я самъ сейчасъ къ ней ёду. Радуюсь тому и утёшаюсь въ скорби, что хотя могила покойнаго и память о немъ насъ опять соединяютъ".

Кончина Гоголя примирила и Ю. Ө. Самарина съ Погодинымъ. Послѣдній, подъ 30 марта 1852 г., записаль въ своемъ Диевникъ: "Самаринъ. Очень радъ. Обнялись и поцъловались. Много переговорили". Первый шагъ въ примиренію сдъланъ самимъ Самаринымъ, который писалъ Погодину: "Чрезвычайно тяготятъ меня отношенія, въ которыхъ мы находимся. Вы сдълали мнѣ много добра; будучи еще ребенкомъ, я полюбилъ васъ и съ тъхъ поръ не переставалъ искренно васъ любить и вспоминать съ глубокою признательностью, что вамъ я обязанъ нѣкоторыми изъ коренныхъ моихъ убъжденій. На-канунѣ и во имя Великаго праздника, прошу васъ отъ души забыть навсегда все, что разлучало насъ и позволить мнѣ дать вамъ братскій поцѣлуй. Я увѣренъ, что вы согласитесь; мнѣ кажется, что общая горесть, нами испытанная, должна васъ расположить къ миру. Впереди можетъ быть еще болѣе испытаній всякаго рода и мы должны ихъ встрѣтить дружно" 347).

Прочитавъ это письмо, Погодинъ, подъ 29 марта 1852 г., записалъ въ своемъ *Диевникъ*: "Мировое письмо отъ Самарина, которое доставило большое удовольствіе. А есть, дъйствительно, въ смерти Гоголя что-то примиряющее и любовное".

#### LXXX.

24 февраля 1852 года, утромъ, Плетневъ прочелъ въ Академическихъ Въдомостяхъ слъдующую фразу: "Сію минуту получили мы изъ Москвы извъстіе, глубовоприсворбное: 21 февраля скончался Николай Васильевичъ Гоголь". Прочитавъ это, Плетневу невольно пришли на память стихи Дельвига, которые твердилъ онъ весь тотъ день:

> Ничто не безсмертно, ни прочно Подъ въчно-измънной луной, И все расцвътаеть—и вянеть Рожденное бъдной землей.

Первымъ движеніемъ Плетнева было ѣхать въ А. О. Смирновой. Тамъ встрѣтила его вторая дочь ея Софія и тотчасъ попросила Плетнева не говорить ея матери о смерти Гоголя. Сама Смирнова, не дождавшись вопроса своего гостя, начала

говорить о худыхъ въстяхъ о Гоголъ. Впрочемъ, видно было, что она разумъла только его бользнь. Услышанное отъ Смирновой, вмёстё съ извёстіемъ о вончине Гоголя, Плетневъ сообщиль Жуковскому. "Въ Москвъ", —писаль онъ, — "быль тифусъ, отъ котораго пострадалъ и Гоголь. Однако, врачи помогли ему. Затъмъ, нашелся одинъ священникъ, который неизвъстно чвиъ поразилъ воображение Гоголя до того, что онъ на масленицъ ръшился говъть. Онъ уже и прежде показывалъ упадокъ духа и воли, стараясь опираться на слова какого-нибудь духовнаго. Такъ, еще осенью, отправясь въ Малороссію на свадьбу сестры, онъ дорогою за вхалъ къ одному монаху, чтобы тотъ даль ему совъть, въ Москвъ ли ему остаться, или вхать въ своимъ. Монахъ, выслушавъ разсказъ его, присовътовалъ ему последнее. На другой день, Гоголь опять пришелъ въ нему съ новыми объясненіями, посл'в которыхъ монахъ сказалъ, что лучше решиться на первое. На третій день Гоголь явился въ нему снова за совътомъ. Тогда монахъ велълъ ему взять образъ и исполнить то, что при этомъ придетъ ему на мысль. Случай благопріятствоваль Москві. Но Гоголь въ четвертый разъ пришелъ за новымъ совътомъ; тогда, вышедъ изъ терпенія, монахъ прогналь его, сказавь, что надобно остаться при внушеніи, посланномъ отъ Бога. Гоголемъ овладівло малодушіе, или правильнъе сказать—суевъріе. И такъ, онъ началь говъть. Черезъ два дня слуга графа А. П. Толстого явился въ нему и говорить, что онъ боится за умъ и даже за жизнь Николая Васильевича, потому что онъ двое сутокъ провель на кольнахъ передъ образами безъ питья и пищи. Какъ Толстой ни увъщеваль Гоголя подвръпиться-ничто не дъйствовало. Графъ поъхалъ въ митрополиту Филарету, чтобы словомъ архипастыря подействовать на разстроенное воображеніе кающагося гръшника. Филареть приказаль сказать, что сама церковь повел'вваеть въ недугахъ предаться вол'в земного врача. Но и это не произвело перемены въ мысляхъ больного. Пропуская лишь несколько капель воды съ краснымъ виномъ, онъ продолжалъ стоять кольнопреклоненный передъ

множествомъ поставленныхъ предъ нимъ образовъ и молиться. На всё увёщанія онъ отвёчаль тихо и вротво: оставьте меня, мню хорошо. Онъ забылъ обо всемъ: не умывался, не чесался, не одёвался... "Вотъ милый другъ", —завлючаетъ свое письмо Плетневъ, — "какова натура человёка: съ одной стороны, геній вдохновенія, а съ другой — слёпота младенца. Смиримся передъ Господомъ и будемъ молиться, чтобы Онъ не покинулъ насъ, сохранивъ здравый умъ въ здравомъ тёлъ".

Находясь самъ при дверяхъ гроба, Жуковскій, 5 марта 1852 г., отвъчалъ Плетневу: "Теперь мой литературный міръ состоить изъ четырехъ лицъ: изъ двухъ мужскаго пола и изъ двухъ женскаго: къ первой половинъ принадлежите вы и Вяземскій, къ послідней — дві старушки, Елагина и Зонтагъ. Какое пустое мёсто оставиль въ этомъ маленькомъ мірё мой добрый Гоголь!... Настоящее его призвание было монашество... Его авторство, по особенному свойству его генія, въ которомъ глубовая меланхолія соединялась съ рёзкостью ироніи, было въ противоръчіи съ его монашескимъ призваніемъ и ссорила его съ самимъ собою.... Гоголь, стоящій четыре дня на колбияхъ, не вставая, не бвши и\_не пивши, окруженный образами и говорящій кротко тімь, которыя о немь заботились: оставьте меня, мни хорошо, — вавъ это трогательно! Нътъ, тутъ я не вижу суевтрія: это набожность человъва. который съ поворностью держится установленій православной церкви. Что возмутило эту страждущую душу въ последнія минуты, я не знаю; но онъ молился, чтобы усповоить себя, кавъ молились многіе Святые Отцы нашей церкви; и конечно ему было въ эти минуты хорошо, какъ онъ самъ говорилъ; и путь, которымъ онъ вышелъ изъ жизни, былъ самый усповоительный и утвшительный для души его. Оставите меня, минь хорошо. Тавъ никому нельзя осуждать по себъ того, что другому хорошо по его свойству; и эта молитва на кольняхь, продолжавшаяся четверо сутовь, есть ньчто вселяющее глубовое благоговъніе: такъ бы онъ умеръ, еслибъ. послушавшись своего естественнаго призванія, провель жизнь

въ монашеской кельв. Теперь конечно душа его нашла все, чего искала...."

А. О. Россетъ писалъ своей сестрѣ А. О. Смирновой: "Гоголь для меня совершенная загадка; видѣлъ его въ Москвѣ совершенно здоровымъ и бодрымъ, а изъ прочитанныхъ журнальныхъ статей не видѣлъ даже, былъ ли онъ наконецъ боленъ. Попроси Олю, чтобы она позаботилась отыскать и прислала мнѣ статьи Аксакова, Тургенева, Погодина и письмо Жуковскаго. Это сдѣлаетъ большое удовольствіе ея старому дядѣ... Всего болѣе мнѣ жаль Размышленія о литургіи; должно бы было быть преврасно. Гоголь былъ одинъ изъ самыхъ неразгаданныхъ людей, и независимо отъ дружеской или пріятельской потери, мы лишились огромнаго интереса въ жизни " 348).

Князь II. А. Вяземсвій почтиль память Гоголя вдохновеннымъ словомъ:

Ты, загадкой своенравной Промелькнувшій на земль, Пересмышникы нашы забавный Сь думой скорби на чель...

Гамиетъ нашъ! Смѣсь слезъ и смѣха, Внѣшній смѣхъ и тайный плачъ, Ты, несчастный отъ успѣха, Какъ другой отъ неудачъ.

Обожатель и страдалецъ Славы ласковой въ тебъ, Жизни труженикъ, скиталецъ, Съ бурей внутренней въ борьбъ!

Духомъ схимнивъ соврушенный, А перомъ Аристофанъ, Врачъ и бичъ ожесточенный Нашихъ немощей и ранъ.

Но къ друзьямъ, но къ скорбнымъ братьямъ Полный нъжной теплоты!
Умъ, открытый всёмъ понятьямъ,
Всёмъ залетнымъ снамъ мечты.

Жрецъ искусству посвященный, Жрецъ высоваго всего, Такъ внезапно похищенный Отъ служенья своего!

Въ немъ еще созданья зрѣли: Смерть созрѣть имъ не дала! Не достигнувшая цѣли Пала смѣлая стрѣла.

Тѣнью смертнаго покрова Думъ затмилась красота: Окончательнаго слова Не промолвили уста.

Жизнь твоя была загадкой, Намъ загадкой смерть твоя. Но успълъ ты, въ жизни краткой, Даръ и подвигь бытія

Оправдать трудомъ и жертвой, Не щадя духовных силь. Въ сустахъ. въ ихъ почвъ мертвой Ты таланты не зарылъ.

Не алкаль ты славы ложной, Не вымаливаль похваль— Думой скорбной и тревожной Высшей цели ты искаль.

И порокамъ и нечестью Обличительнымъ перомъ Былъ ты карой, грозной местью Предъ общественнымъ судомъ.

Теплымъ словомъ убъжденья Пробуждаль ты мудрый страхъ, Святость слезъ и умиленье Въ облънившихся душахъ.

Не погибнеть—върной издою Плодъ воздасть въ урочный часъ, Добрый съятель, тобою Съия брошенное въ насъ за::).

# LXXXI.

28 марта 1852 года, Шевыревъ писалъ Погодину: "Въ понедъльникъ на Пасху будетъ сороковой день по кончинъ Гоголя. Въ Даниловъ заказана заупокойная объдня, пани-

хида и трапеза монахамъ, сорова бъднымъ и намъ. Издержва важдаго десять рублей сер. Ты, вонечно, будешь. Мы за трапезой прочтемъ его Соптое Воскресеніе. Приходится помянуть его въ тотъ празднивъ, о которомъ онъ написалъ послъднее что напечатано " 350).

Въ назначенный день Погодинъ вмѣстѣ съ Хомяковымъ отправились въ Даниловъ монастырь, и первый, подъ 13 марта 1852 г., записалъ въ своемъ Диевникъ: "Къ Хомякову, и съ нимъ въ Даниловъ. Тронутъ... Какъ уменъ и любезенъ Хомяковъ. Много толковъ".

Погодинъ мало того что былъ на этомъ поминаніи, но и трогательно описалъ его.

"Въ ожиданіи отвёта", — писалъ Плетневъ Жуковскому, — "на мое письмо, въ которомъ отправилъ я къ вамъ статью Погодина о послёднихъ дняхъ Гоголя, препровождаю тогоже автора описаніе поминовенія Московскихъ друзей нашихъ, совершенное надъ покойнымъ, по Русскому обычаю въ сороковой день. Это описаніе Погодинъ прислалъ къ А. О. Смирновой, а она мнѣ поручила отправить его къ вамъ " 351).

Описаніе это Погодинъ сдёлалъ въ формѣ письма къ А. О. Смирновой. "А вотъ я пишу къ вамъ и еще: отъ избытка сердца глаголютъ уста. Вчера, въ сороковой день, отслужили мы заупокойную объдню и панихиду на могилѣ Гоголя. Случалось ли когда нибудь вамъ слышать ихъ на Святой недѣлѣ? Выше, глубже, сильнѣе, умилительнѣе, торжественнѣе этого священослуженія я не знаю ничего. Молитвы объ усопшемъ смѣняются или лучше прерываются безпрестанно пъснями воскресенія....

Воскресенія день, просвътимся людіе. Пасха, Господня Пасха: от смерти бо къ жизни, и от земли къ небеси, Христосъ Богъ насъ приведе, побъдную поющыя.

Вчера спогребохся тебп Христе, совостаю днесь воскресшу Тебп, сраспинахся тебп вчера, самь мя спрослави Спасе во царствій тводмь. Предварившыя утро яже о Маріи, и обрітшыя камень отвалент отт гроба, слышаху отт ангела: во світть присносущньмі сущаго, ст мертвыми что йщете яко человька; видите гробныя пелены: тецыте, и міру проповідите, яко воста Господь, умертвивый смерть, яко есть сынт Бога, спасающаго родт человьческій.

Аще и во гробъ снизшель еси безсмертне, но адову разрушиль еси силу, и воскресиль еси яко побъдитель Христе Боже, женамъ мгроносицамъ въщавый: радуйтеся, и твоимъ апостоламъ миръ даруяй, падшымъ подаяй воскресение.

Смерти празднуем умерщеленіе, адово разрушеніе, иного житія вычнаго начало, и играюше поем виновнаго, единаго благословеннаго отцев Бога, и препрославленнаго.

Плотію уснув яко мертог Царю и Господи, тридневенг воскресля еси, Адама воздвит от тли, и упразднив смерть: пасха нетльнія, міра спасенія.

Воскресенія день, и просвытимся торжествомь, и другь друга обимемь. Риемь, братіе, и ненавидящымь насъ простимь вся воскресеніемь, и тако возопіємь: Христось воскресе изъ мертвыхь, смертію смерть поправь, и сущимь во гробъхь животь даровавь.

Никакими словами нельзя передать ощущенія этихъ удивительныхъ славословій, полныхъ силы, восторга, увлеченія, звучащихъ изъ гроба, изъ ада, съ неба и всёхъ концевъ земли. Но все-таки хочется подать хоть какое-нибудь понятіе, коть самое слабое... Вёрно вы слыхали въ дётствё: воть еслибъ пришелъ кто-нибудь съ того свёта сказать... Представьте-жь себё, что не кто-нибудь одинъ приходитъ къ вамъ съ того свёта, а тысячи текутъ и проповёдуютъ прямо предъващими глазами... больше ихъ и больше, несмётное множество... Воскресеніе, воскресеніе, воскресеніе... Звуки разливаются какъ будто всюду, охватываютъ васъ со всёхъ сторонъ... вамъ укрыться некуда... дождь-ливень льется на васъ, бъетъ-бъетъ, хлещетъ, трубы трубятъ надъ вашими ушами, вамъ дохнуть некогда, нётъ минуты у васъ опомниться,

усомниться, вы покорены, вы забываетесь, одущевляетесь, и сами поете. Но нъть, оставимъ, все это отзывается фразами и риторикою.

Ахъ, еслибъ можно было удержать въ себъ, сохранить надолго это ощущение неизглаголанное!

Изъ цервви благоговъйной толпою мы вышли на могилу — могила вся въ цвътахъ: яркіе, свъжіе, веселые, прекрасные распустились они и благоухали среди молодой зелени, а вокругъ снътъ, ледъ и зима. Опять знаменія жизни, этой въчной побъдительницы надъ временнымъ врагомъ своимъ—смертью.

Яко ты еси воскресеніе и животя.... произнесъ священнослужитель \*), заключая поминовеніе. Христост Воскресе, опять воскликнуль ликъ.... Впиная память... тихо повторили мы. За послёднимъ вознесеннымъ гласомъ, поклонились въземлю, улыбаясь и плача, скорбя и радуясь.

По окончаніи панихиды, началась трапеза. Внизу приготовлень быль столь для нищей братіи.

Вверху сѣло насъ за другой столъ человѣвъ пятьдесятъ. Прежде всего прочтено было письмо Гоголя, послѣднее изъ всего того, что онъ напечаталъ, о праздникѣ Свѣтлаго Христова воскресенія въ Россіи. Можете себѣ представить, какую силу получило каждое его слово, само по себѣ сильное, теперь послышавшееся изъ могилы, запечатлѣнное великой печатью смерти и безсмертія, священный голосъ съ того свѣта.

Кто задумался, кто умилился, кто унесся мыслію въ прошедшее, кто въ настоящее, кто въ будущее, о себѣ, объ отечествѣ о человѣчествѣ..... Плакали....

Эти черты художника, комическаго писателя, эти судороги смёха, которыя невольно, насильно, среди высокихъ и глубокихъ размышленій вырывались изъ его груди, стёсненной даже до смерти, онё возбуждали грустное чувство другого рода.

<sup>\*)</sup> Настоятелемъ Данилова монастыря въ то время быль архимандрить Парменъ.

Начали говорить о надгробномъ памятнивъ, о надписяхъ.... Одна получила полное одобреніе, возбудила даже восторгъ: до такой степени выражалась ею жизнь повойнива! Изъ пророка Іереміи (20, 8): Горькимъ словомъ моимъ посмъюся.

Послѣ трапезы, по обычаю, принесена была такъ называемая заупокойная чаша. Архимандритъ произнесъ молитву, взяли стаканы, гласы надгробные и воскресные раздались снова. По странному случаю, пѣвчіе ошибались безпрестанно: вмѣсто воскресной пѣсни заводили надгробную, потомъ вдругъ, вспомнивъ порядокъ, останавливались на срединѣ стиха, даже посрединѣ слога, начинали вновь другимъ напѣвомъ вопіять вмѣсто смерти о жизни, потомъ опять вмѣсто жизни о смерти, съ новыми ошибками. Эти ошибки и это смѣшеніе были лучше всякой правильности! Не жизнь ли есть смерть и не смерть ли есть жизнь!

Вотъ какъ помянули мы нашего Гоголя! Прибавлю еще, и можетъ быть здъсь-то заключается самая лучшая, самая пріятная жертва его памяти,—какое-то расположеніе къ миру примъчается у насъ вездъ по его кончинъ. Люди враждовавшіе, нерасположенные или недовольные между собою, между его знакомыми, подаютъ не другъ другу, а недругъ недругу руку, забываютъ взаимныя обиды. Доказательство, самое убъдительное и сильное, что въ основаніи его сочиненій и дъйствій была любовь, которая теперь магнитически разливается и сообщается. Дай Богъ, чтобъ это святое чувство сохранялось и умножалось во всъхъ, вездъ и всегда. Простимъ же, вмъсто презрънія, и тъхъ хульниковъ, которые, не смысля ни жизни, ни смерти, ни слова, ни безмолвія, дерзаютъ посягать на священнъйшія человъческія чувства, бросая камни въ непонятную для нихъ могилу.

И за мысль объ этомъ повиновеніи и за исполненіе ея мы обязаны Шевыреву  $^{4-352}$ ).

конецъ книги одиннадцатой.

15 октября, 1896 года. Саранскъ

- 1) *Москвитянинъ* 1850. I, Моск. Лът., стр. 39—49; II, стр. 50—57; IV, 52-54.
- 2) Ilucina M. M. Dusapema et A. Н. М. Кіевъ. 1869, стр. 325.
- 3) Записки и Дневникъ А. В. Никитенко. Спб. 1893. L 561.
  - 4) *Incomus* 1850, 27-31 ideas.
  - Записки и Дневникъ, I, 517.
- 6) П. В. Анненковъ и его Друзья. Сиб. 1892, стр. 561.
- 7) Русскій Въстникъ 1896, май, стр. 116; Русскій Архив 1888, № 8, стр. 190—195.
- 8) Русскій Выстника 1896, май, стр. 119-120; Записки и Дневникъ А. В. Никитенко. I, 518-519; Письма, XX.
- 9) Москвитянина 1850. III. Смесь, Кн. I, 135-142. стр. 88-90.
  - 10) Дневникъ 1950, подъ 11 мая.
- 11) Русскій Архиев 1887, № 7, стр. 367 - 368.
  - **12)** Письма, XIX.
- 13) Русскій Архивъ 1887, № 7, стр. 367—368; 1888, № 8, стр. 195.
- 14) Москвитянинь 1851, кн. 1-я, Моск. Извъстія, стр. 58-59; II. В. Анненковъ и его Другья, стр. 562-563. 166.
  - **15)** Письма, XIX.
- Сочиненія Т. Н. Грановскаго. критика, 35—40. M. 1866. II, 164-165.
- стр. 385; Письма, ХХ; П. В. Аннен- 1879. № 3, стр. 377. Письма, ХІХ. Русковь и его Друзья, стр. 563 – 564.

- 18) *Иисьма*, XIX.
- 19) Москвитянина 1850, III. Крии библіографія, стр. 67 — 96.
  - Письма, XIX.
- 21) Москвитяния 1850, III. Критика и библіографія, стр. 130—140; V. Антикритика, стр. 69-94, 175-186
- 22) Отечественныя Записки 1850,
- LXXI. Журн. Заметки, стр. 54-67.
- 23) Москвитянин 1850, V. Аптикритика, 69-70.
- 24) Сочиненія и Переписка П. А. Плетнева. Спб. 1885. III, 654. Ученыя Записки Имп. Академін Наукъ. Спб. 1852. Т. І, вып. 1, стр. 50.
- Москвитянинъ 1850. V, Моск. Лѣтоп., стр. 51—52.
- 26) Пропилеи. Ивд. 2-е. М. 1856,
- 27) Дневникъ 1850, подъ 1 тября.
- 28) Сочиненія и Переписка II. А. Плетнева, III, 224, 323—324; Письма, XIX.
- **29)** Москвитянин 1850. III. Критива и библіогр., стр. 1-5; Антивритика, стр. 144-150.
- 30) Спверная Ичела 1850, №№ 165—
- 31) Москвитянинь 1850, V. Анти-
- 32) Письма. XIX. Дневникъ 1849. 17) Москвитянинь 1851, II, M. Изв., 26 дек. Русскій Архивь 1884. II, 309. +скій Архивъ 1879. № 4, стр. 525. Пись-

ма, XIX; Сборникъ Т. И. Филиппова. Спб. 1896, стр. 1—13; Русскан Старина 1972. Янв., стр. 12; Журналъ Министерства Народнаго Просвъщенія. 1868. Январь; Соврем. Льтоп., стр. 118—119; Сочиненія Б. Н. Алмазова. М. 1892. І, ІІІ—XІІ; В'встинкъ Европы 1886, февраль, стр. 599—600.

- 33) Сочиненія и Переписка П. А. Илетнева, III, 622, 626.
  - 34) Письма, XIX.
- 35) Русская Старина 1889, окт., стр. 126—127; Письма, XIX; Дневникъ 1850, 3 дек.; П. В. Анненковъ и его Друзъя, стр. 562; Дневникъ; 1850, 9 декабря.
  - 36) И. С. Аксаковъ, II, 275-276.
- 37) Семейный Архивь М. А. Веневитинова.
  - 38) Русскій Архивь 1884, П. 313.
- 39) Семейный Архивъ М. А. Веневитинова.
- 40) H. C. Ancanors, II, 270-271, 303-305, 310.
- 41) Русская Старина 1890, дек., стр. 657.
- 42) Сочиненія и Письма Н. В. Го- голя, VI, 509—510. голя. С.-Пб. 1857. VI, 507.
- 43) Кіевская Старина 1883, апріль. стр. 834—835.
  - 44) Русскій Архивь 1884, ІІ, 312.
- 45) H. C. Arcaross, II, 300—301, 307
- 309, 358, 298, 299, 324—325, 352, 284.
- 46) Русскій Архись 1879, № 3, стр. 376.
- 47) И. С. Аксаковъ, II, 352—333; Русскій Архивъ 1895, № 12, стр. 430— 431; № 9, стр. 81—83.
- 48) H. C. Ancanoss, II, 272-273, 271-272, 267, 280.
- 49) Русская Старина 1888, ноябрь, сгр. 405; 1872, январь, стр. 122.
  - 50) Дневникт 1850, 9 мая.
  - 51) *Письма*, XIX.
- 52) *Кіевская Старина* 1883, апр., стр. 833—834.
  - 53) Русская Мысль 1892, январь.
- 54) Кіевская Старина 1883, впрыв., стр. 850—851.

- 55) Москвитянина 1850, III. Критива и Библіограф., стр. 43-60.
  - 56) Ilucima, XIX.
- 57) Отечественныя Записки 1850, LXX. Библ. Хрон., стр. 99—100.
- 58) Москвитянинь 1850, III. Критика и Библіогр., стр. 53—54.
- 59) Современникъ 1850, Библіогр., стр. 9
- 60) Иисьма о Кіевъ. С.-Пб. 1871, сгр. 8.
- 61) Сочиненія и Письми Н. В. Гоголя, VI, 509.
- 62) Исторія моего знакомства съ Гоголемь, стр. 189.
- 63) Записки о жизни Н. В. Гоголя.С.-Пб. 1856, II, 231.
- 64) Мои Письма, Замытки и Выписки, № V.
- 65) Записки о жизти Н. В. Гоголя, II, 231—235.
- 66) Сочиненія и Письма Н. В. Гоголя, VI, 510.
- 67) Записки о жизни Н. В. Гоголя, II, 231—238.
- 68) Сочиненія и Письма Н. В. Гоголя, VI, 509—510.
- 69) Собраніе Сочиненій М. А. Максимовича. Riebb 1877. II, 356—358.
- 70) Русская Старина 1890, девабрь, стр. 657—658.
  - 71) H. C. Ancanoss, II, 334-335.
- 72) Сочиненія и Письма Н. В. Гоголя, VI, 510—529.
  - 73) Письма, X1X.
- 74) Письма М. П. Полодина къ М. А. Максимовичу. С.-Пб. 1882, стр. 59; Письма, XIX—XX.
- 75) Covunenia u Ilepenucka II. A. Ilaemnesa, III, 625—626, 402—404.
- 76) Русская Старина 1890, декабрь, стр. 657.
- 77) Москвитянин 1850, VI; Моск. Лѣтоп., стр. 33—46.
- 78) Полное Собраніе Сочиненій князя П. А. Вяземскию. Изд. графа С. Д. Шереметева. С.-Пб. 1880. IV, 336; Письма, XIX.
  - 79) Изсладованія, Замачанія и Лек-

- uiu o Русской Исторіи. М. 1850, IV, III—VIII.
- 80) Москвитянин 1850, I, Наука и Худож., стр. 41—4<sup>6</sup>.
- 81) Русская Мысль 1892, январь, стр. 130—135.
- 82) Москвитяний 1850, II, Критика и Библіографія, стр. 71—75.
  - 83) Ilucama, XIX.
- 84) Москвитяник 1850, III, Критика и Библіографія, стр. 45—46; II, 78—79; III, 29—30; II, 80—82.
- 85) Московскія Видомости 1850, № 97.
- 86) Москвитанин 1850, VI, Критика п. Библіографія, стр. 148—150; II, 82—84.
- 87) Киеваннико на 1850 годо, надаваемый Миханломъ Максимовичемъ М. 1850.
- 88) Москвитянин 1850, III. Критика и Библіографія, стр. 97—105.
- 89) Очеркъ жизни и дъятельности Д. В. Полънова. Спб. 1879, стр. 26.
- 90) Библіографическое Обозръніе Русских Льтописей. Спб. 1850, стр. 1.
- 91) Москвитянина 1850, VI. Критнка и Библіографія, стр. 147—148.
- 92) Списокъ книгъ Д. В. Полинова и Л. А. Воейкова. Спб. 1893. стр. 3—4.
- 93) Москвитянинъ 1850, IV. Критика и Библіографія, стр. 55 57. Сийсь I, 29—61; *Письма*, XIX.
  - 94) И. С. Аксаковъ, 11, 292-293.
- 95) Москвитянина 1850, V. Критика и Библіографія, стр. 1—8.
  - -96) Письма, XIX.
  - 97) Русская мысль 1892, январь.
- 98) Москвитянию 1850, Критпка и Библіографія, II, 135, 117 135, III, 31—40.
- 99) Отечественныя Записки 1850, LXII. Критика, стр. 13—30.
- 100) Москвитянин 1850, Крптика и Библіографія, V, 135—142, 164—171. VI, 31 — 40. III, 151 — 155; Русскій Архив 1884, № 4, стр. 313.
  - 101) Ilucoma, XIX.

- 102) Москвитянин 1850, Критнка и Вибліогр., І, 57—59.
  - 103) Письма, XIX.
- 104) Письма М. М. Филарета къ Архіеп. Алексью. М. 1883, стр. 34.
- 105) Письма Филарета, Архієписк. Черниговскаго къ А. В. Горскому, М. 1885, стр. 241—242.
- 106) Москвитяния 1850, І. Критика и Библіографія, стр. 16—18, 1—4, 90—110; Московская Літопись, стр. 66, 122—125; 1850. ІІІ. Наук. Худож. стр. 32—34, V. Истор. матер. стр. 74—76; 1851. № 4, кн. 2, стр. 449—456.
  - 107) Письма, ХХ.
- 108) Современникъ 1851, іюль, стр. 37—42.
- 109) Сочиненіе и переписка П. А. Илетнева. Спб. 1885. III, 224.
- 110) Письма, XX; Русскій Архивь 1879. III. 338.
- 111) Москвитянинъ 1851, № 18, кн. 2, стр. 181—185.
  - 112) *Письма*, XX.
- 113) Сочиненіе Филарета, М. Московскаго. М. 1885. V, 115—120.
- 114) Письма м. Московскаго Филарета къ Антонію. М. 1883. III, 68.
- 115) *Русская Старина* 1890, декабрь, стр. 612.
  - 116) Письма, ХХ.
- .117) Московскія Въдомости 1851, № 9, 12.
- 118) *Москвитянин* 1851, ч. II, Совр. нав., стр. 195.
- 119) *II. В. Анненковъ и его Друзъя.* Спб. 1892, стр. 567—568.
- 120) Москвитининь 1851, III. Крит. и Библ., стр. 178—179.
- 121) Т. Н. Грановскій. М. 1869, стр. 248—249; Русскій Въстникъ 1896, най, стр. 120—121; Записки и Дневникъ, І, 523—524.
  - 122) Письма, ХХ.
- 123) Т. Н. Грановскій, стр. 256— 257.
- 124) Москвитянин 1851, II. Совр. Изв., стр. 197—199.
  - 125) *Письма*, XX.

126) II. В Анненковъ и его Друзья, сгр. 567—568.

127) Москвитянин 1851, II. Совр. Изв., стр. 81—82.

128) Ilucina, XX.

129) Москвитянинъ 1851, № 7, апрвль.

130) Исторія мовго знакомства съ Гоголемъ. М. 1890, стр. 193.

131) Москвитянин 1851, № 7, априль.

132) Письма, ХХ.

133) Москвитянин 1851, II. Совр. Изв., стр. 210

134) Письма, ХХ.

135) Москвитянин 1851, II. Совр. Изв., сгр. 211.

136) Иисьма, ХХ.

137) Москвитянинг 1851, II. Моск. Ивв., стр. 383; Иисьма, XX.

138) *Письма*, XX.

139) Москвитянин 1851, II. Моск. Изв., стр. 383—385.

140) Русскій Архив 1884, № 4, стр. 314.

141) Спверная Ичела 1851, № 64; Письма XX.

142) Москвитанин 1851, II. Совр. Изв., стр. 82—84, № 1, кн. 1, стр. 59—60, II, 385, 195—197.

143) П. В. Анненковъ и его Друзья, стр. 568.

144) *Москвитянин* 1851, II. Моск. Изв., стр. 212—213, 389.

145) Московскія Выдомости 1851, № 40.

146) Письма, ХХ.

147) Т. Н. Грановскій. М. 1896, стр. 249—252.

148) *Москвитянина* 1851, V. Моск. Изв., стр. 208 - 209.

149) Iluchma, XX.

150) Москвитянинъ 1851, № 9—10, кв. 1—2, стр. 3 49.

151) Московскія Въдомости 1851, № 44—45, 49 –50.

152) Письма, ХХ.

153) Москвитянинг 1851, III. Моск. Изв., стр. 47—50. 154) Московскія Видомости 1851. №№ 47—49.

155) Въстникъ Европы 1891, ноябр. стр. 158.

156) Москвитяник 1851, II. Моск. Изв., стр. 389—390, III, 47—50.

157) Письма, XX.

158) Московскія Вподомости 1851, М.М. 48, 50.

159) Нисьма, XX; Московскія Вподомости 1851, XX 50 — 52, 67 — 68. 74; Москвитянина 1851, IV. 81 — 84; Письма, XX—XXI.

160) Въстникъ Европы 1891, поябр., стр. 158—159.

161) И. С. Аксаковъ въ его писъмахъ. М. 1888, II, 378.

162) Нъсколько припоминаній о научной дъятельности А. Е. Викторова. Спб. 1881, стр. 1.

163) Въстникъ Европы 1891, ноябр., стр. 151.

164) Сборникъ Огд. Русси. Яз. и Слов., Спб. 1884, XXXIII.

165) Въстиикъ Европы 1891, ноябр., стр. 151—152.

166) Письма, ХХ.

167) Журналь Министерства Народнаго Просвъщенія.

168) Письма, ХХ.

169) Венгеровъ. *Критико-Біогра*фическій Словарь Русскихъ писателей и ученыхъ. Спб. 1891, II, 194—197.

170) Михайловскій Архив графа С. Д. Шереметева (Собраніе автографовь).

171) Письма, XX; Девятнадцатый Въкъ, М. 1872. I, 383.

172) Письма, XX, XXI; Біографія А. И. Кошелева, М. 1842. II, прил. X, 125—126.

173) Письма, XXI, XX; Москвитянина 1851, № 5, кн. 1-я. Совр. Изв., стр. 11; //исьма, XXII.

174) Журналь Министерства Народнаго Просвъщенія, 1894, январь.

175) Ilucima, XX.

176) Журналь Министерства Народнаго Просвыщенія, 1894, январь.

206) Письма, ХХ: Дневникъ 1851 г. 177) Московскія Видомости 1851, ! N 30. 12 ман; *Письма*, XX. 206) Москвитянинь 1851 г., № 16, 178) *Пис*ьма, XX. 179) Москвитинию 1861, II. Совр., кв. 2, стр. 369-378, ч. VI, стр. 158-Изв., стр. 193, І, 244 -- 246, ІІ, 195, 159. 1-6. 207) Ilucьма, XX. 180) Письма, ХХ. 208) Москвитянинъ 1851, № 17, кн. 181) Москвитянивъ 1851, № 5, кн. 1-я, стр. 11 - 52. 1-я, стр. 7. 209) Письма, ХХ. 210) Брокгауль и Ефронь. Энцикло-182) *Письма*, XX. 183) Counenia K. H. Bamounosa, neduvectii Caosaps. Cub. 1892 VIII, Сиб. 1887. 1, 153, 373. 571. 184) Москвитянинь 1851, I, 215-211) *Ilucoma*, XX. 216. 212) Библіотека для чтенія 1851, 185) Московскія Вподомости 1851, СХ, стр. 1—146. № 30; Письма, XX. 213) *Письма*, XX. 186) Москвитянин 1851, № 9-10, 214) Москвитянинъ 1851, № 23, ки. кн. 1-2, стр. 121-128. V. Совр. Изв., 1, стр. 381-432. стр. 24—30; *Письма*, XX. 215) Huchma, XX. 187) Московскія Видомости 1851, 216) Payms. M. 1851. crp. 17-43. 217) Москвитянин 1851, Крит. н NeX 90, 105, 138. 188) Москвитянина 1851, IV, 231— Библіогр. III, 153. 232. 218) *[[ucьма*, XX. 189) Инсьма, ХХ. 219) Москвитянинъ 1851, № 21. 190) Сочиненія и Переписка П. А. кв. 1-я. Плетнева. Спб. 1885. III, 691, 696 — 220) Нисьма, ХХ 697. 221) Современникъ 1851, XXVII, 191) *Письма*, XX. Совр. замътки. стр. 52. 192) Сочинснія и Переписка П. А. 222) *Письма*, XX. Плетнева, III, 697, 700, 711. 223) Москвитянин» 1851, II, 231— 193) Москвитянинъ 1851, № 3, кн. 256. 1-я, стр. 265—320 224) Ilucoma, XX. 194) Письма, ХХ. 225) Москвитянинь 1851, II, 391 — 195) Москвитянин 1861, Крит. и 395. Библіогр. І, 556—562. 226) Ilucuma, XX. 196) С.-Петсрбуріскія Выдомости 227) Москвитянинь 1851, III, 97--1851, N.N. 41-42. 197) Москвитянинь 1851, II. Крит. 228) Письма, ХХ. и Библіогр., стр. 304-307. 229) Москвитянинъ 1851, II, 387— 198) Письма, ХХ. 388, III, 377. 199) Москвитянинь 1851, I, 433--230) Письма, ХХ. 231) Рауть. М. 1851, стр. 206 — 200) Payms. M. 1851, crp. 110-114. 211. 201) Москвитянин 1851, I, 433 — 232) *Москвитянинъ* 1851, III. Крит. 431, II, 388-389. | и Библіогр., стр. 154—155. 202) Письма, ХХ. 233) Iluco.na, XX. 203) Москвитянинь 1851, № 11, кн. 234) Москвитянин 1851, III, 126— І-я, стр. 240—242. 127. 204) Письма, ХХ. 235) Иисьма, ХХ.

236) Современникъ 1851, XXVII, Совр. замътки, стр. 52.

237) Москвитянин 1851, IV. Моск. Изв., стр. 39—63, 233—248; V, 124—140; VI, 44—52.

238) Письма, ХХ.

239) Москвитянин 1851, № 21, кн. 1-я, Моск. Изв., стр. 53—55.

240) Ilucuna, XX.

241) Историч. Въстникъ 1893, мартъ, сгр. 703.

242) Письма, XX.

243) Современникъ 1851.

244) *Письма*, XX.

245) Русская Старина 1889, октябрь, стр. 133—134.

246) Сочиненія И.С. Тургенева. М. 1880. I, 68—70.

247) Письма, ХХ.

248) Современникъ 1851, XXVII, Совр. Замътки, стр. 51.

249) Письма, XX; Т. Н. Грановскій. Его Персписка. М. 1897, II, 471— 472; Письма, XX.

250) А. Н. Майковъ. Спб. 1888, стр. 10.

251) Сочиненін и переписка ІІ. А. Плетнева, III, 706.

252) Письма, ХХ.

253) Сочиненія и переписка ІІ. А. Плетнева, ІІІ, 716, 723, 725; Записки и Дневникъ, I, 522—523.

254) Всемірная Иллюстрація 1887, № 952.

255) Новое Время 1887, № 3992.

256) Письма, ХХ.

257) Сочиненін И. С. Тургенева. М. 1880. I, 2—3.

258) Дисьма, ХХ.

259) Москвитянинз 1851, III. Крит. и Бябліогр., стр. 329.

260) Письма, ХХ.

261) Москвитянин 1851, № 4, вн. 2-я, стр. 534—550, № 12, вн. 2. Крит. и Библіогр., стр. 450—487.

262) *Ilucыna*, XX.

263) Москвитянин 1851, № 22, кв. 2-я, стр. 271—295; № 23, кн. 1-я, стр. 433—457.

264) Ilucima, XX.

 265) Письма Филарета Архіепископа Черниговскаго къ А. В. Горскому.
 М. 1885, стр. 253.

266) Москвитянин 1851, № 8, кв. 2. Крит. и Библіогр., стр. 520—522.

267) Инсьма, ХХ.

268) Московскія Втдомости 1851, № 30.

269) Москвитинин 1851, № 1, кн. 1. Внутр. Изв., стр. 25—26.

270) Письма. ХХ.

271) Москвитяник 1851. Внутр. Изв., I, 203—206. II, 12—25, 314—315. IV, 101 и сл. VI, 15—19. III, 337 и сл. V, 100—110. VI, 245—270. II, 312—313, 301—311, 97—100. V, 172—200, 201—204. III, 235—237. II, 341—343. III, 1—12.

272) Письма М. П. Погодина къ М. А. Максимовичу. Спб. 1882, стр. 59— 60.

273) *Иисьма*, XX.

274) Стихотворенія М. А. Дмитрієва, М. 1865. I, 220.

275) Письма, ХХ.

276) Сочиненія и Переписка II. А. Плетнева, III, 700—701, 709.

277) Письма, ХХ.

278) Московскія Въдомости 1851, № 105; Русск. Въспишкъ 1896, май. стр. 121—122, 124.

279) Письма, XX; Москвитяним 1852. І. Смѣсь, стр. 106—107; Русскій Вистинка 1896, май, стр. 124—125: Письма, XX.

280) Москвитянин 1851, №№ 18— 20.

281) Письма, ХХ.

282) Московскія Впдомости 1851, №№ 146, 152.

283) Москвитянина 1851, VI, 76—77. IV, 42; Русск. Впстн. 1896, най, стр. 125; Московскія Впдомости 1852; № 36—38; Москвитянина 1852, II. Спёсь, стр. 78; Письма, XXI; Русскій Впстн., май, 1896, стр. 123—124.

284) Комета. М. 1851, стр. 323— 355. 196, VI, 74.

286) Письма, ХХ.

287) Москвитянинг 1851, II. Моск. Изв., стр. 387, № 1, кн. 1, стр. 1—38, № 8, кн. 2, стр. 453—489.

288) Ilucima, XX.

289) Москвитянин 1851, II. Моск. Изв., стр. 385.

290) Письма, ХХ.

291) Москвитянинъ 1851, V. 294. VI. 223. III. 449, 128.

292) Письма, ХХ.

293) Москвитянин 1851, VI, 152-154.

294) Письма, ХХ.

295) Москвитянинг 1850, VI. Крит. и Библіогр., стр. 25—26.

296) Письма, ХХ.

297) Москвитянин 1851, I, 438-440.

298) Письма, ХХ.

299) Москвитянинь 1851, № 1, кв. 1-я, стр. 121—124. № 11, кн. 1-я, стр. 227-236. V, 293-294.

300) Письма, XX.

301) Москвитянинг 1851, V. Крит. и Библіогр., стр. 324-329.

302) Письма, ХХ; Русск. Архивъ 1895, № 10, стр. 146; Письма, ХХ.

303) Собраніе отдъльных статей и замитокъ А. С. Хомякова. М. 1861, стр. 134, 185-186.

304) Письма М. П. Погодина къ М. A. Максимовичу. Спб. 1882, стр. 60.

305) Дневникъ 1851, 21—22 мая.

306) *Письма*, XX.

**307) Иисьма М. П. Иогодина къ М.** А. Максимовичу, стр. 61.

.308) Письма, ХХ.

309) Сочиненія и Переписка П. А. Плетнева, III. 697.

310) Письма м. Московскаго Филарета къ Архимандриту Антонію. M. 1883, III, 101.

311) *Письма*, XX.

312) Москвитянин 1851; № 17, кн. 1-н. Моск. Летоп., стр. III, 59-60. 1883, стр. 92; Отчеть И. П. Библютеки

285) Москвитянин 1851, IV, 181- ларета къ Архин. Антонію, стр. 100-101.

> 314) Московскія Въдомости 1851, № 103.

> 315) Письма м. Московскаго Филарета къ Архимандр. Антонію, III, 102.

316) Иисьма, ХХ.

317) Москвитянинг 1851, Моск. Изв. № 61--62.

318) Ilucima, XX.

319) Письма М. П. Погодина къ **М. А. Максимовичу**, стр. 61.

320) Письма, ХХ; Москвитянин 1852, V; Русск. Слов., стр. 225-227. Кулишъ. Записки о жизни Н. В. Гоиля. Спб. 1856. II, 248.

321) Convenie u Письма H, B. Гоголя. Спб. 1857. VI, 536.

322) Исторія моего знакомства сг Гоголемъ, стр. 194.

323) Русская Старина 1890, декабрь, стр. 663-664.

324) Записки о жизни Н. В. Го-10AR, II, 252-253.

325) Письма, ХХ.

326) Дневникъ 1851, подъ 15 августа.

327) Исторія моего знакомства съ Гоголемъ, стр. 194.

328) Записки о жизни **Н**. В. Го-10.18. II. 250-251.

329) Исторія моего знакомства съ Гоголемъ, стр. 194-196.

330) Русская Старина 1889, окт., стр. 133-134.

331) Counenia H. C. Typieneea, M. 1880, I. 68-69.

332) Письма, XX.

333) Сочиненія и Письма II. A. Плетнева, III, 726.

334) Исторія моего знакомства съ Гоголемь, стр. 196.

335) Москвитянинь 1852

336) Записки о жизни Н. В. Го-10ля, II, 258-259.

337) Русскій Архивь 1896, № 11. стр. 387; Письма митр. М. Филарета къ Архівнископу Тверскому Алексью М. 313) Письма м. Московскаго Фи- | за 1888. Спб., 1891, прил. стр. 10-11: Русскій Архивь 1881, кн. II, стр. 36. 1879, III, 336; Записки о жизни С. Д. Шереметеви. Н. В. Гоюля, II, 259.

338) Исторія моего знакомства съ Гоголемь, стр. 197-198.

339) Москвитянинъ 1852.

340) *Iluchma*, XX.

341) Pycckiñ Apxues 1894, № 4, стр. 316.

342) Москвитянинъ 1852.

343) Семейный Архивъ М. А. Веневитинова.

344) Hucsma, XXI.

345) Исторія моего знакомства съ Гоголемъ, стр. 199-202.

346) Михайловскій Архиві граф

347) Ilucina, XXI.

348) Сочиненія и Письма Д. Плетнева, III, 729 — 733; Русскі Архиев 1896. № 3, стр. 377.

349) Полное Собрание Сочинен князя П. А. Вяземскаго. Изданіе граф C. Д. Переметева. Спб. 1887. XI 10 - 11.

350) Ilucana, XXI.

351) Сочиненія и Письма П. А. Плетнева, III, 738.

352) Москвитянинь, 1852. II. Моск Ивв., стр. 139-140.

Bilioprii 43 mea.

a, XXL enia u Ime

. 781-73

3, cp. 5 Собрани

encurs. Is

rens. Cal.

XXI.

ia u Beca

18. mun, 1811

0.

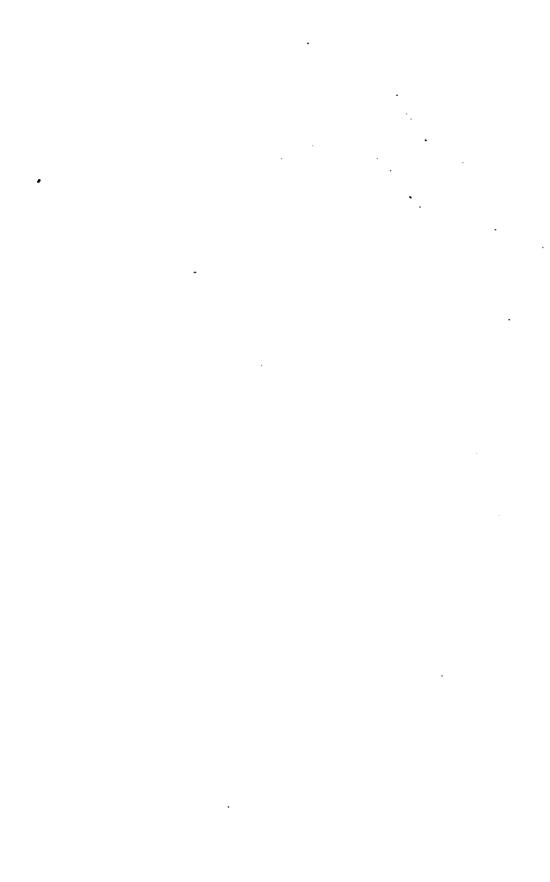

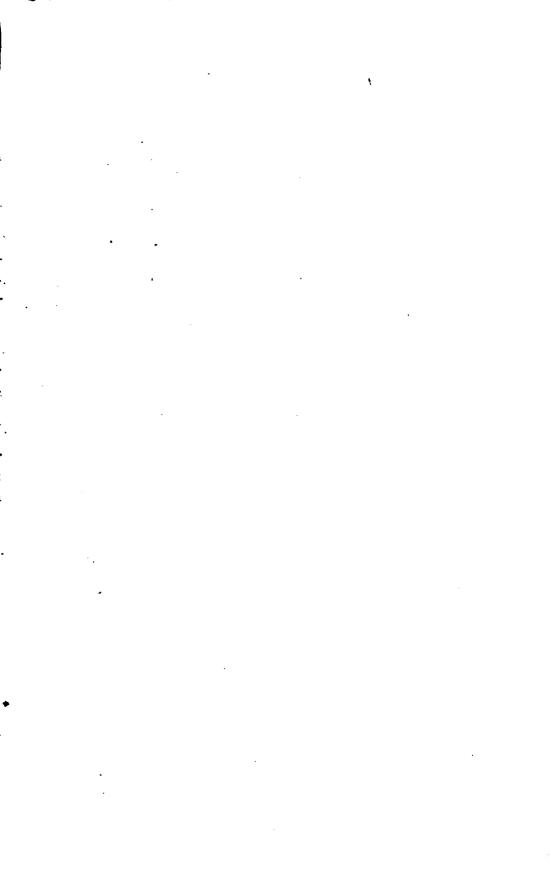

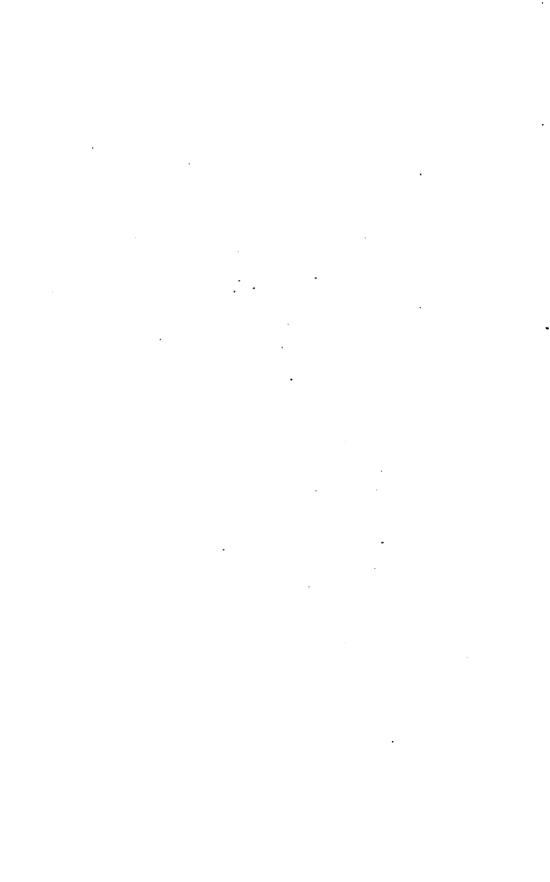

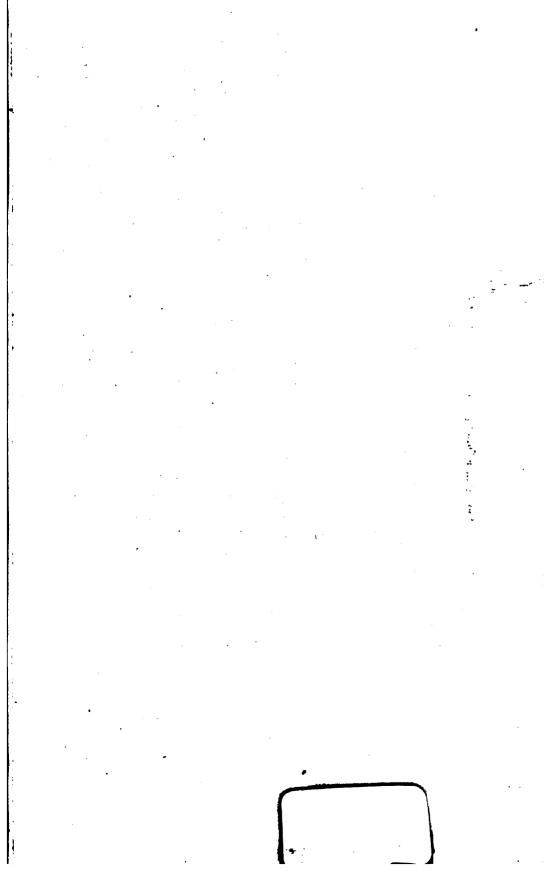

